

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

## Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  - Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

## О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



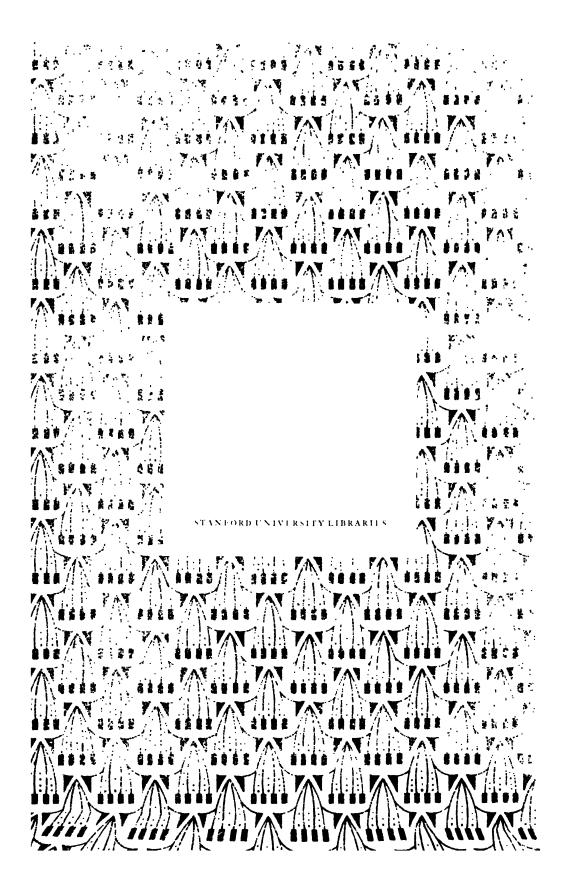

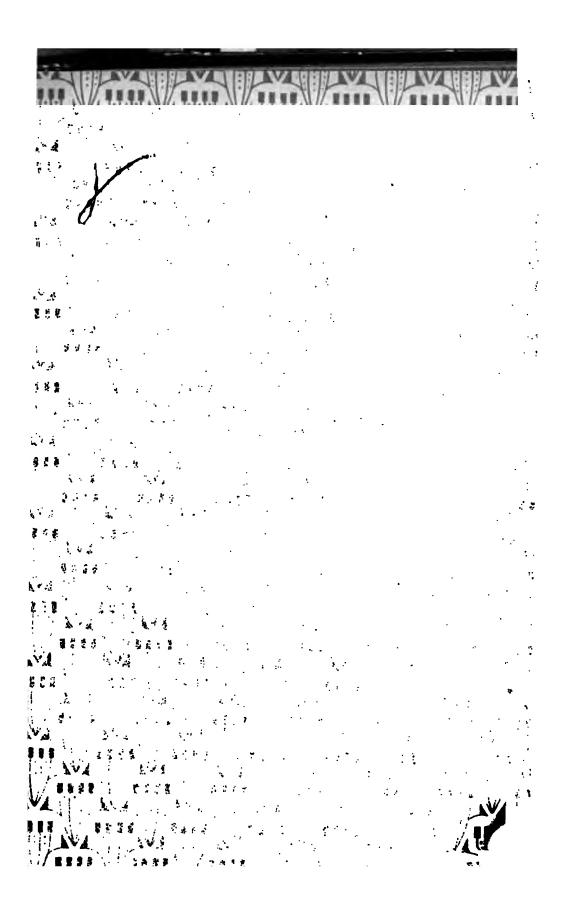

Des. 10. 480

•

.

. ., Leirike, M. K. 3. Инигонздательство М. В. ПИРОЖКОВА. Историческій отдъль. № 3

МИХ. ЛЕМКЕ

## АХОПЕ

# ЦЕНЗУРНЫХЪ РЕФОРМЪ

1859—1865 годовъ

Съ 4 портретами

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типо-литографія "Герольдъ" (Военесенскій пр. № 3) 1904

12. 1 1 1/2 1 NO

Z661 R9L35

SDEMOTEM WAS A STREET OF THE S

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

|     |                                                                                                                                                                                                     | Страницы        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | Предисловіе.                                                                                                                                                                                        | VII-VIII        |
|     | 1859 годъ.                                                                                                                                                                                          | 1 - 27          |
|     | Широкое общественное одушевленіе. Дружность и сила литературной атаки на старый порядокъ. Слабость и растерянность цензурнаго въдомства . Несостоявшееся министерство цензуры                       | 1<br>1 <b>4</b> |
|     | 1860 годъ.                                                                                                                                                                                          | 28 — 35         |
|     | Реорганизація главнаго управленія цензуры. За-<br>крытіе "Bureau de la presse". Прежнее стъсненіе<br>мысли и слова. Слабые признаки приближающагося<br>общественнаго раскола                        | 28              |
| •   | 1861 годъ.                                                                                                                                                                                          | 36 — 91         |
| II. | Событія на Западъ отражаются на настроеніи нашего общества. Мъры противъ этого цензуры. Отставка Ковалевскаго. Назначеніе гр. Путятина. Дифференціація усиливается                                  | 36<br>41        |
|     | передачъ цензуры въ министерство внутреннихъ<br>дълъ; поддержка ее Валуевымъ. Образованіе коми-<br>тета для подготовительныхъ работъ въ этомъ на-<br>правленіи. Созданіе "Съверной Почты". Отставка |                 |
|     | гр. Путятина                                                                                                                                                                                        | <b>51</b> .     |
|     | Коллективная "записка" русскихъ литераторовъ Отставка гр. Путятина. Назначение А.В.Головнина.                                                                                                       | 59              |
|     | Личность новаго министра просвъщенія                                                                                                                                                                | 83              |
|     | натору                                                                                                                                                                                              | 84              |

|    | .TV   |                                                                                                       |        |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| •  |       | 1862 годъ.                                                                                            | 92 235 |
|    | I.    | Выходъ "Съверной Почты". Первый реакціонный                                                           |        |
|    |       | органъ. "Отцы и дъти". Торжество Каткова                                                              | 92     |
|    | II.   | Призывъ цензуры къ бдительности. Результать ра-                                                       |        |
|    |       | боты комитета 1861 года                                                                               | 100    |
|    | III.  | Отвъты цензоровъ и литераторовъ на запросъ Го-                                                        |        |
|    |       | ловнина о желательныхъ въбудущемъ цензурныхъ                                                          |        |
|    | •••   | реформахъ                                                                                             | 108    |
|    | 1V.   | Дъло тверскихъ мировыхъ посредниковъ. Высылка                                                         |        |
| •  |       | проф. П. В. Павлова. Докладъ Головнина въ совътъ                                                      | 104    |
|    | \$7   | министровъ. Знаменательный указъ 10-го марта<br>Образованіе комиссіи кн. Д. А. Оболенскаго для        | 124    |
|    | ٧.    | общаго пересмотра цензурнаго законодательства.                                                        | 120    |
|    | VI    | Распространенность герценовскихъ изданій въ Рос-                                                      | 132    |
|    | ٧ 1.  | сін. Протестъ 108 офицеровъ. Проектъ кн. Одоев-                                                       |        |
|    |       | скаго. Допущеніе въ Россію брошюръ Шедо-Фер-                                                          |        |
|    |       | роти. Катковъ впервые называетъ Герцена по имени.                                                     |        |
|    |       | За нимъ стараются другіе. Головнинъ торже-                                                            |        |
|    |       | ствуеть.                                                                                              | 135    |
| i. | VII.  | Окончательная дифференціація общественныхъ                                                            |        |
| ;  |       | силъ. Громы Каткова противъ русской эммиграціи.                                                       |        |
| ٠. |       | Его извъстная "Замътка". Какъ отнеслись къ                                                            |        |
|    |       | ней печать, общество и Головнинъ. Благонамърен-                                                       |        |
|    |       | ность московскихъ публицистовъ                                                                        | 155    |
|    | VIII. | Обнародованіе "временныхъ правилъ" 12 мая. Ихъ                                                        |        |
|    |       | явная цъль. Статья по этому поводу "Библіотеки                                                        |        |
|    |       | для Чтенія". Заказанный отвъть ей въ "Съверной                                                        |        |
|    | 737   | Почтъ".                                                                                               | 166    |
|    | IX.   | Пріостановка "Современника" и "Русскаго Слова".                                                       |        |
|    |       | Воспрещеніе Аксакову продолжать изданіе "Дня".                                                        |        |
|    |       | Его скорая отмъна. Письмо θ. В. Чижова Головнину.<br>Закрытіе II отдъленія Литературнаго Фонда и Шах- |        |
|    |       | матнаго клуба                                                                                         | 179    |
|    | Y     | Расширеніе иностраннаго отдъла, какъ компенсан-                                                       | 117    |
|    | Λ.    | ція за безсодержательность внутренняго. Преми-                                                        |        |
|    |       | рованные органы. Докладъ Головнина объ актив-                                                         |        |
|    |       | номъ направительствъ                                                                                  | 189    |
|    | XI.   | Что отвъчала нереакціонная печать на объщанія                                                         |        |
|    |       | облегчить ея положеніе                                                                                | 193    |
|    | XII.  | Проектъ комиссіи кн. Оболенскаго                                                                      | 202    |
|    |       | М. Е. Салтыковъ о проектъ коммисін кн. Оболенскаго                                                    | 210    |
|    | XIV.  | Валуевъ и "абскуранты, ваявшіе ордъ". "Современ-                                                      |        |
| •  |       | ное Слово" и вниманіе къ нему цензуры. Бла-                                                           |        |
|    |       | гонамъренное освъщение французскаго политиче-                                                         |        |
|    |       | скаго процесса. Статьи о Гарибальди. Рекрутскій                                                       |        |
|    |       | наборъ и тысячельтіе Россіи. Обезцвъчиваніе                                                           |        |
| •  |       | иностраннаго отдъла. Надзоръ за печатью слъд-                                                         |        |
|    |       | ственной комиссіи кн. Голицына. Инциленть съ                                                          |        |

| "Кіевскимъ Телеграфомъ". Неблагонадежность "Ясной Поляны". Разлиберальничавшійся Краевскій. Головнинъ прекрасно аттестуеть литературу                                                                            | 219                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1868 годъ.                                                                                                                                                                                                       | 236 — 344          |
| Катковъ начинаетъ "Московскія Въдомости". Планы на нихъ Головнина. Ихъ безрезультатность. Начало "Голоса" Краевскаго. Полемика о независимости и самостоятельности субсидированной газеты. Къ исторіи "Очерковъ" | 394                |
| исторіи "Очерковъ"                                                                                                                                                                                               | <b>23</b> 6<br>246 |
| III. Докладъ Головнина 10-го января 1863 года. Передача цензурнаго въдомства полностью въ министер-                                                                                                              |                    |
| ство внутреннихъ дълъ                                                                                                                                                                                            | 260                |
| дъленіи Салтыкова                                                                                                                                                                                                | 268                |
| щеніе "Времени" и "Современнаго Слова". Погодинъ.                                                                                                                                                                | 276                |
| VI. Сила и вліяніе Каткова                                                                                                                                                                                       | 286<br>295         |
| VIII. Распоряженія по цензуръ. Шедо-Ферроти о Герценъ.                                                                                                                                                           |                    |
| Аттестаціи Валуева цензуръ и литературъ.                                                                                                                                                                         | 309                |
| <ul> <li>IX. Работы второй комиссіи кн. Оболенскаго</li> <li>X. "Русское Слово" и "СПетербургскія Въдомости" о проектъ комиссіи. Объясненіе "Современника".</li> </ul>                                           | 317                |
| Отвътъ Головнина Валуеву                                                                                                                                                                                         | 333                |
| 1864 годъ.                                                                                                                                                                                                       | 345 — 373          |
| I. "Московскія Въдомости" и ихъ характеристика "Современникомъ". Выдающіяся распоряженія Валуева за годъ. Инцидентъ съ книгой Шедо-Ферроти. За-                                                                  |                    |
| писка Пржецлавскаго                                                                                                                                                                                              | 345                |
| II. Бар. Корфъ о проектъ Валуева.<br>III. Отвъты гр. Панина и Замятнина. Представленіе                                                                                                                           | 357                |
| Валуева въ государственный совътъ                                                                                                                                                                                | 368                |
| 1865 годъ.                                                                                                                                                                                                       | 374 — 426          |
| І. Катковъ и Леонтьевъ хотятъ бросить "Московскія<br>Въдомости". Ходъ дъла въ Петербургъ. Постановленіе московскаго дворянства. Пріостановка "Въсти".                                                            |                    |
| Рескриптъ Валуеву                                                                                                                                                                                                | 374                |

**2**%

| 11        | Послъдніе отвъты Валуеву. Митиіе Н. И. Турге-<br>нева. Разсмотръніе проекта въ департаментъ зако-<br>новъ. Переходъ его въ общев собраніе. Обративи |                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           | передача департаменту                                                                                                                               | 377             |
| Ш.        | Второг общее собранје государственнаго совъта.<br>Утвержденје его мићнія законъ 6 апръля 1865 г-                                                    |                 |
|           | Нькоторыя о немъ замьчанія. Комментаріи "Св.                                                                                                        |                 |
|           | верной Почты", Салтыкова и Некрасова                                                                                                                | 389             |
| IV.       |                                                                                                                                                     |                 |
| • • •     | «Пьтопись» и ен пріостановка, "Земскія силы" Бо-                                                                                                    |                 |
|           | борыкина                                                                                                                                            | 398             |
| V.        | • ***                                                                                                                                               |                 |
| •         | денія новиго закона.                                                                                                                                | 402             |
| VI.       |                                                                                                                                                     | 417             |
| VII.      |                                                                                                                                                     | •••             |
| • • • • • | съ "Московскими" и "СПетербургскими Въдомо-                                                                                                         |                 |
|           | CTHMH <sup>4</sup>                                                                                                                                  | 426             |
|           | Головнинъ и Валуевъ въ роли лите-                                                                                                                   | 120             |
|           | ратурныхъ критиковъ и публициотовъ                                                                                                                  | 439 — 512       |
|           | Інтература и журналистика 1802 года въ опънкъ                                                                                                       | 4.18 - 312      |
|           | Головинна и гр. Капинста                                                                                                                            | 440             |
|           |                                                                                                                                                     | 440             |
|           | Происхожденіе "Собранія матеріаловъ". Его цъль и                                                                                                    | 448             |
|           | основныя убъжденія при оцънкъ литературы                                                                                                            | 140             |
|           | Аттестація чистому некусству. Группировка рус-                                                                                                      |                 |
|           | скихъ поэтовъ Первая группа съ фетовщиной                                                                                                           |                 |
|           | no mank                                                                                                                                             | 453             |
|           | Поэты, перешедшіе отъ романтизма къ соціализму.                                                                                                     | 462             |
|           | Поэты-славянофилы и Шевченко                                                                                                                        | 467             |
|           | "Отрицатели и обличители". "Перелагатели паупе-                                                                                                     |                 |
|           | ризма и соціализма на русскіе правы"., Эпиграм-                                                                                                     |                 |
|           | матисты, пасквидисты и нигилисты"                                                                                                                   | 475             |
|           | "Что дълать?" "Въдные люди". Щедринъ. "Отцы и                                                                                                       |                 |
|           | дьти". "Записки охотника". "Семейная хроника".                                                                                                      |                 |
|           | "Наканунъ". Гончаровъ и гр. Л. Н. Толетой                                                                                                           | 486             |
|           | Драматическая литература. Островскій                                                                                                                | <del>1</del> 86 |
|           | Общая характеристика журналистики за 1863 и 1864                                                                                                    |                 |
|           | годы. Характеристика отдельныхъ органовъ.                                                                                                           | 501             |

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ слишкомъ тысячелътней исторіи Россіи не было момента болфе замфчательнаго, чфмъ такъ называемые «шестидесятые годы», чъмъ десятильтие 1855 — 1865 г.г. Переоцінка и перестройка всего нашего прошлаго — вотъ содержание этого періода государственной и еще болбе общественной русской жизни. Въ ряду подлежащихъ такой переоцънкъ и перестройкъ учрежденій едва-ли ни впереди многихъ другихъ, если ни всъхъ, стояла, конечно, цензура. Сдавленное желѣзными обручами тридцатилѣтней ковки предшествовавшую ей помнили уже плохо — русское общество единогласно высказывалось теперь, послѣ 18 февраля 1855 года, за необходимость немедленнаго предоставленія себѣ свободы слова. Подъ натискомъ общественнаго мышленія началась эпоха цензурныхъ реформъ 1859--65 годовъ. Ни одно учрежденіе не потребовало столькихъ лѣтъ, сколько было употреблено на увънчание этихъ реформаторскихъ усилий уставомъ 1865 года, и потому, несомнѣнно, эта продолжительная работа заслуживаеть самаго серьезнаго вниманія общества и изученія историковъ. Уставъ 1865 года быль, по моему мижнію. веркаломъ истинной ценности всехъ реформъ... Проследить же какъ отражалось общественное настроение на ходъ законодательства и вообще регулированія печатной мысли особенно полезно и интересно, тъмъ болъе, что такихъ работъ,

которыя бы проливали свёть на все указанное семильтіе именно съ этой точки зрёнія, у насъ все еще нёть. Вышедшая, съ полгода назадъ, работа К. К. Арсеньева — «Законодательство о печати», представляющая первый выпускъ серіи изданій: «Великія реформы 60-хъ г.г. въ ихъ прошломъ и настоящемъ», тоже ничего не дала по этому вопросу просто потому, что почтенный публицисть начинаеть тамъ, гдё я кончаю. Такимъ образомъ, его въ высшей степени интересная книга можеть ознакомить только съ цензурой 1865 — 1903 г.г. и потому является прекраснымъ источникомъ для ознакомленія съ дальнёйшимъ развитіемъ вопроса, задуманнаго, начатаго и конченнаго въ взятое мною семильтіе. Это, конечно, не значитъ, что я хочу вполнё заполнить обидный пробёлъ; моя единственная цёль—сдёлать его менье замътнымъ \*).

Въ заключение считаю долгомъ принести здѣсь свою искреннюю благодарность М. А. Антоновичу, А. И. Браудо, И. А. Бычкову, Н. М. Лисовскому, В. И. Семевскому и Вс. И. Срезневскому за то содѣйствіе, которое они оказали мнѣ при составленіи настоящаго изслѣдованія.

Мих. Лемке.

21 декабря 1903 г. С.-Петербургъ.

<sup>\*)</sup> О работъ Н. Энгельгардта: "Цензура въ эпоху великихъ реформъ (1855—75 г.г.)", печатавшейся въ "Историческомъ Въстникъ" (1902 г., IX—XII), я предпочитаю нигдъ ниже не упоминать: этотъ эртелевскій "историкъ" во главу угла поставилъ убъжденіе въ цълесообразности и необходимости цензуры вообще...

1859 годъ.

Широкое общественное одушевленіе. Дружность и сила литературной атаки на старый порядокъ. Путаница въ понятіяхъ обскурантовъдосмотрщиковъ. Слабость и растерянность цензурнаго въдомства.

Необыкновенно цѣнную мысль высказалъ покойный Н. В. Шелгуновъ, говоря о своемъ прошломъ: «Шестидесятые года слишкомъ серьезное явленіе въ исторической жизни Россіи, и они заключали въ себѣ такую всеобщую обновляющую силу, что о нихъ слѣдуетъ или совсѣмъ не говорить, или говорить только съ тѣмъ глубокимъ уваженіемъ къ пюдямъ и идеямъ того времени и къ вожакамъ общественнаго сознанія, какое вызывается величіемъ самаго явленія и прогрессивнымъ мѣстомъ, которое оно занимаетъ въ ряду другихъ явленій русской исторіи. И второстепенные дѣятели, и рядовая масса, шедшая впередъ, занимаютъ такое же почетное мѣсто» 1).

Именно благоговъйное уважение и высокій почеть должны встръчать люди и общество, давшіе намъ небывалый расцвътъ интеллектуальной и моральной общественной дъятельности. Никто изъ нихъ не отвътственъ за послъдующее, по прекрасному выраженію Н. Ө. Анненскаго, «мучительное скитаніе въ пустынъ» 2). Иначе и нельзя относиться къ людямъ, насквозь проникнутымъ идеей свободы, создавшей всъ реформы и ставшей ключемъ къ цълой эпохъ.

Точно, слъдуя закону равенства угловъ паденія и отраженія, русское общество середины пятидесятыхъ годовъ, немедленно вслъдъ за окончаніемъ крымской войны, дох-

<sup>1) &</sup>quot;Воспоминанія", Сочиненія, ІІ, изд. 2-е, Спб. 1895 г. 657-658.

 <sup>&</sup>quot;Сорокъ лътъ назадъ" сборникъ "На славномъ посту", 1900 г., 431.

нуло такъ глубоко и мощно, что многіе цепи и обручи мгновенно лопнули. «Все, что было въ Россіи интеллигентнаго, съ крайнихъ верховъ и до крайнихъ низовъ, начало думать какъ оно еще никогла прежде не думало... Всъ стали думать и думать въ одномъ направленіи, въ направленіи свободы, въ направленіи разработки лучшихъ условій жизни для всёхъ и для каждаго» 1). «Всъмъ, казалось, было ясно, —говоритъ другой современникъ, - что нельзя идти далье тымъ путемъ, по которому шли до сихъ поръ. Необходимъ былъ выходъ изъ того положенія вещей, несостоятельность котораго стала очевидна. Въ поискахъ этого выхода общественная мысль сильно разбрелась. Рядомъ съ глубокими и сильными теченіями можно было видъть мелкія и поверхностныя; рядомъ со смѣлыми и широко захватывающими планами общественнаго преобразованія, — д'єтскія измышленія, чуждыя всякой перспективы. Но всъ эти теченія, при всемъ различіи въ ихъ силъ. глубинъ и значеніи шли въ одномъ общемъ направленіи. Все общественное движеніе представлялось одною широкою, поднимающеюся волною, захватывающею собою и правящія сферы, и средніе круги обывателей, не совстив чуждыхъ общественнымъ интересамъ, и передовые ряды интеллигенціи страны. Движеніе казалось, быть можеть, болъе широкимъ, чъмъ оно было на самомъ дълъ, благодаря тому, что элементы, ему враждебные, растерявшіеся и смятые первымъ натискомъ новыхъ теченій, не могли нать имъ открытаго отпора, - а глухому и нассивному сопротивленію. — оказавшемуся впоследствіи такимъ губительнымъ для преобразовательной работы, — не придавали тогда того значенія, которое оно, къ несчастію, имѣло» 3).

Другой современникъ этой славной эпохи пишетъ: «Въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ въ русскомъ обществѣ царило такое громадное оживленіе, такая жажда дѣятельности, что каждый человѣкъ, дѣлавшій что-нибудь полезное и хорошее для другихъ, не останавливался на одномъ какомъ-нибудь дѣлѣ и только. Нѣтъ, и младъ, и старъ, всякій изъ дѣйствующихъ у насъ былъ наполненъ такой энергіей, что справлялъ на служов въ своемъ депар-

<sup>1)</sup> H. B. Шелгуновъ, н. с., 677.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Н. Ө. Анненскій, н. с., 432.

таментъ, въ министерствъ. въ конторъ, управленіи, --а женщины — у себя дома въ семействъ, все, что только было надо, и справлялъ честно, заботливо, добросовъстно, но тутъ же находили время и охоту дълать множество другого, столько же, а, можетъ, и еще болъе важнаго, по ихъ понятію. Такъ каждому казалось, —и слава Богу, что такъ казалось. Что влюбленному всегда кажется? Кажется, что онъ ни говори своей возлюбленной, что ни дълай, что ни предпринимай цълый день, какими полубезумными глазами на нее ни гляди — все мало, все мало. Въ сто разъ надо еще больше. И оттого у него идеть такое блаженное время, такое полное тревогъ, порывовъ, громадныхъ скачковъ, огня н счастья, что туть много такого произойдеть, чего потомъ и во всю остальную жизнь никогда ужъ онъ не забудетъ. Такъ-то вотъ точь въ точь было съ русскими людьми въ концѣ 50-хъ и въ началѣ 60-хъ годовъ. Они были всѣ, точно, влюбленные, точно, женихи и невъсты, у которыхъ кровь кипить и виски бьются, а глаза горять. Никому не сидълось на мъстъ. Метались, словно, въ любовномъ чаду, поднимающемъ всъ силы и устремляющемъ на чудныя ръчи и лѣла» 1).

Намъ, современникамъ иной эпохи, даже какъ-то странно слышать о такомъ необыкновенномъ общественномъ подъемѣ — до того онъ кажется сказочнымъ; и въ этомъ-то и проявляется истинное величіе шестидесятыхъ годовъ, можеть быть, лучше, чъмъ въ чемъ-нибудь другомъ.

Но и этого «другого» въ имѣющейся литературѣ болѣе чѣмъ достаточно. Стоитъ, напримѣръ, прочесть недавно напечатанныя выдержки изъ дневника М. И. Михайлова, чтобы видѣть, какъ встрѣчало его повсемѣстно сибирское общество <sup>2</sup>).

Кому неизвъстенъ обликъ николаевца-офицера, этого чужака всякому прогрессивному движеню? А между тъмъ, блестящая эпоха русской общественности знаетъ не одинъмундиръ, слившійся съ толпою сюртуковъ и фраковъ. «Офи-

<sup>1)</sup> В. В. Стасовъ, "Воспоминанія о моей сестръ", "Книжки Недъли", 1896 г., IV, 165—166.

<sup>\*)</sup> Н. Бълозерскій, "Отъ Петербурга до Нерчинска", "Русская "Мысль", 1902 г., XII.

церы выходили въ отставку, чтобы открыть книжную торговлю, заняться издательствомъ или основать журналъ» 1).

Какъ только въ Одессё стало извёстно изъ иностранныхъ газетъ объ улучшеніи быта крёпостныхъ людей (1857 г.), студенты Новороссійскаго университета первые привётствовали «зарю святого искупленія» <sup>2</sup>). «Образовался сильный приливъ жаждущихъ знанія слушателей всёхъ возрастовъ, половъ и состояній въ пустыя до сихъ поръ аудиторіи. Всё элементы и силы общества пришли въ живое движеніе, которое не могло не сообщиться молодежи» <sup>8</sup>).

«Подъ вліяніемъ духа времени... въ 6-мъ и 7-мъ классахъ нашей аlmae matris (полтавской гимназіи) мы переживали тотъ періодъ формированія идеаловъ, характера и личности человѣка, какой переживается молодыми людьми обыкновенно въ университетѣ. Конецъ 50-хъ годовъ былъ особеннымъ временемъ, когда 15-ти, 16-тилѣтніе юноши имѣли уже, каждый, свое опредѣленное міровозэрѣніе и ясно представляли себѣ характеръ своей будущей дѣятельности. Многіе остались и понынѣ вѣрны этому характеру, при всемъ разнообразіи ихъ профессій, положенія и вообще судьбы» 4).

Въ подтверждение каждаго изъ указанныхъ фактовъ можно бы было привести массу личныхъ свидътельствъ, но едва-ли это нужно. Сказаннаго совершенно достаточно, чтобы возобновить въ памяти читателей абрисъ эпохи, достойной почета и уваженія.

Секретъ силы такого общественнаго напряженія заключался именно въ томъ, что всю очнулись, всюми овладѣло критическое отношеніе къ прошлому, всюмъ хотѣлось перемѣнъ.

Литература, разумъется, вторила общему голосу, часто шла впередъ и тогда честно вела за собой всъ лучшіе элементы страны. Вступивъ въ новую эпоху съ напутствіемъ Чернышевскаго, полученнымъ, въ 1855 г., на публичномъ

<sup>1)</sup> Н. В. Шелгуновъ, н. с., 654.

<sup>2)</sup> Н. И. Пироговъ, "Университетский вопросъ", 1863 г., 76.

<sup>3)</sup> В. Д. Спасовичъ, Сочиненія, IV, 52.

<sup>4)</sup> С. Н. Кулябко, "Воспоминанія о Н. И. Пироговъ", "Рус. Старина", 1892 г., IX, 729.

диспуть, въ скромной аудиторіи петербургскаго университета, русская литература, услышавъ въ немъ отчасти и голосъ своего уже умершаго вождя, Бълинскаго — твердо пошла по логически неизбъжной дорогъ; «фантастическіе полеты» были оставлены. «Пусть искусство довольствуется своимъ высокимъ прекраснымъ назначениемъ: въ случаъ отсутствія действительности быть некоторою заменою ея и быть для человъка учебникомъ жизни... Воспроизведение жизни — общій характеристическій признакъ искусства, составляющій сущность его; часто произведенія искусства имфють и другое значеніе — объясненія жизни; имъють они и значеніе приговора о явленіяхъ жизни» 1) воть это знаменательное напутствіе, встрътившее два разныхъ пріема. Публика, биткомъ набившаяся въ аудиторію, и литература привътствовали диссертацію, какъ напутственное благословеніе на широкую, великую, честную работу; учебное въдомство конфисковало ее, положивъ этимъ крестъ на офиціально-ученой карьеръ желавшаго магистерской степени Чернышевскаго. Но не прошло пятилътія, какъ Николай Гавриловичъ увидълъ торжество своей проповъди: вся русская литература и журналистика шла по указанному имъ пути. Мысль Чернышевскаго до того претворилась въ общемъ сознаніи, что никому не хотълось върить ея недавней новизнъ.

Дружно работала литература; отмѣна крѣпостного рабства и борьба за свободу личности была аннибаловой клятвой цѣлаго поколѣнія. Видя новое направленіе правительственной политики, общество громко высказывалось за дарованіе себѣ, въ числѣ другихъ примитныхъ правъ, права свободы печати. Съѣхавшіеся въ Петербургъ депутаты дворянства подаютъ государю адреса, въ которыхъ просятъ свободы печати.

Въконцъпятидесятыхъ годовъ и началъ шестидесятыхъ русское общество не знало консервативной, охранительной печати; вся она несла въ себъ идею оппозиціи старому укладу, стремленіе къ реформамъ; разница была лишь въ краскахъ и тонахъ. Дифференціація, хорошо знакомая намъ

<sup>1)</sup> Н. Чернышевскій, "Эстетическія отношенія искусства къ дъйствительности", Спб., 1855 г., 101—103.

теперь, наступила, какъ увидимъ, позже. Грамотная Россія не могла слышать печатнаго призыва къ прошлому—послъднее всею литературою предавалось проклятію.

Для иллюстраціи этого дружнаго цёлаго, въ которомъ ассимилировались раздёлившіяся потомъ «направленія», остановлю вниманіе читателя на очень интересныхъ документахъ изъ исторіи гоненія славянофиловъ.

Въ 1858 году московскій генераль-губернаторъ, знаменитый графъ Закревскій представиль шефу жандармовъ и главноуправляющему ПП-мъ Отдѣленіемъ, кн. В. А. Долгорукову, «Записку о разныхъ неблагонамѣренныхъ толкахъ и неблагонамѣренныхъ людяхъ» и «Списокъ подозрительныхъ лицъ въ Москвѣ».

Послѣ указанія на славянофиловь, какъ на тайное политическое общество, гр. Закревскій рекомендоваль въ своей «Запискъ» обратить самое строгое вниманіе на слѣдующія московскія изданія:

- «1. *Русскій Въстникъ*, Редакторы: Катковъ'й Леонтьевъ. Цензоръ Фонъ-Краузе.
- «2. Атеней. Редакторъ Коршъ, сотрудники: Кетчеръ и другіе. Цензоръ тотъ же.
  - «3. Московскія Втоомости. Редакторъ Коршъ.
- «Всѣ эти изданія писалъ онъ расходятся въ большомъ числѣ экземпляровъ, читаются пылкою, неопытною молодежью и даютъ направленіе общему мнѣнію. Элементы, которые могутъ послужить неблагонамѣреннымъ людямъ, чтобы произвести переворотъ въ государствѣ, слѣдующіе:
- «1. Крестьянскій вопросъ-орудіе для возбужденія крестьянъ противъ помѣщиковъ, а послѣднихъ противъ правительства.
  - «2. Безсрочно-отпускные нижніе чины.
- «З. Раскольники. Имъ стараются внушать, что они напрасно надъются на милосердіе царя, а должны ожидать всего отъ перемѣны образа правленія.
- «4. Фабричный народ». Этотъ классъ людей давно подготовляется уже къ безпорядкамъ разными иностранными механиками и мастерами на фабрикахъ.
- «5. Театральныя представленія. Актеръ Щепкинъ, на одномъ изъ своихъ вечеровъ, подалъ мысль, чтобы авторы писали піесы, заимствуя сюжеты изъ сочиненій Герцена, и дарили эти піесы бъднымъ артистамъ на бенефисы.

«6. Распространеніе сочиненій Герцена. Въ прошедшемъ году, во время ярмарки въ Нижнемъ-Повгородѣ и въ продолженіе зимы, одинъ изъ сыновей Щенкина убажалъ нѣсколько разъ изъ Москвы и, какъ говорятъ, развозилъ нѣсколько тысячъ экземиляровъ запрещенныхъ сочиненій на русскомъ языкѣ. Въ настоящее время, какъ слышно, тайные агенты заняты распространеніемъ изданной Герценомъ книги — «Толкованіе Евангелія».

Такова была «Записка»... «Синсокъ» еще болъе интересенъ, потому что изъ него ясно видно, какъ формулировалась въ головъ кръпостника-бюрократа идейная близость лучшихъ людей Москвы.

К. С. Аксаковъ, И. С. Аксаковъ 1), А. С. Хомяковъ, А. И. Кошелевъ, А. О. Армфельдъ и С. А. Масловъ, оказывались виновными только лишь въ славянофильствъ; Ю. О. Самаринъ характеризовался, какъ «славянофилъ и литераторъ, желающій безпорядковь и на все готовый»: М. Н. Катковъ-«западникъ и издатель журнала «Русскій Въстникъ»: В. А. Кокоревъ (откупщикъ) — «западникъ. демократь и возмутитель, желающій безпорядковь»: И. Ө. Мамонтовъ (купецъ 1-й гильдін) — «другъ Кокорева и товарищъ его во всъхъ предпріятіяхъ»; П. И. Степановъ (прапорщикъ) --- «помощникъ Кокорева по сочинению статей»: Н. X. Кетчеръ<sup>2</sup>) — «у него бывають сборища съ неблагонамъренными замыслами»; Е. И. Якушкинъ---«ссынъ ссыльнаго Якушкина, прикосновеннаго къ 14 декабря 1825 г.»; К. Т. Солдатенковъ (извъстный книгоиздатель) -- «раскольникъ. западникъ, пріятель Кокорева, желающій безпорядковъ и возмущеній»; М. П. Погодинъ - «корреспондентъ Герцена. литераторъ стремящійся къ возмущенію»; Н. Ө. фонъ-Краузе (цензоръ) — «пріятель встхъ западниковъ и славинофиловъ, другъ Каткова, корреспондентъ Герцена, готовый на все и желающій переворотовъ»: Н. Ф. Павловъ— «литераторъ. корреспондентъ Герцена и готовый на все»; кн. Ю. А. Оболенскій — «корреспондентъ Герцена»; кн. Н. Н. Голицынъ--«корреспонденть Герцена»: М. С. Щепкинъ (артистъ) -«желаеть переворотовъ и на все готовый», сынъ его Н. М.

Въ подлинникъ оба брата названы "Тимофъевичами", вмъсто "Сергъевичи".

<sup>2)</sup> Названъ "Яковлевичемъ" вмъсто "Христофоровича".

ІНепкинъ— «дъйствуеть одинаково съ отцомъ»; Геръ Осипъ (кунецъ) — «агентъ Кокорева и на все готовый»; П. Я. Ни-кулинъ— «желаетъ безпорядковъ и готовъ на все»; Козловъ (учитель русской словесности) — «изъ числа вертепниковъ»; А. Котляревскій (студентъ) — «изъ числа вертепниковъ, но приниматъ въ ономъ участіе менъе другихъ»; И. Разсадинъ (учитель географіи) — «изъ числа вертепниковъ, готовый на все»... Безъ всякой особой аттестаціи оставлены въ спискъ подозрительныхъ лицъ; тит. сов. Г. Я. Апельротъ, кол. регистр. Н. Сатинъ, надв. сов. И. Бабстъ, кол. сов. М. Китара 1).

Гр. Закревскій не ощибался въ одномъ, когда посылать въ Петербургъ этотъ списокъ 30 «демагоговъ»: всё они и тысячи, стоявшія за ними, желали скорёйшей смерти того режима, который подарилъ Москву столь знаменитымъ «отцомъ-благодётелемъ»... И если не всё указанные имъ «корреспонденты Герцена» дёйствительно несли эту обязанность, то о славянофилахъ самъ издатель «Колокола» отзывался какъ о «противникасъ, которые были ближе намъ многихъ своихъ», какъ о благородныхъ, неутомимыхъ дѣятеляхъ, съ которыми «была одна любовь, но не одинакая» 2). Повторяю — всю — вотъ секретъ силы и дитературной атаки на руины стараго русскаго уклада.

Насколько сильна была эта дружная атака, можно судить хотя-бы по отзыву московскаго митрополита Филарета, высказанному имъ въ концѣ отчета о состояніи епархіи за 1859 г.: «Печальное зрѣлище представляєть, и еще болѣе печальныя опасенія внушаєть, порицательная и кощунственная литература, столько-же, если не болѣе, необузданная и распространенная, какъ въ извѣстномъ европейскомъ государствѣ прошедшаго столѣтія, гдѣ она оказалась разрушительною. Званія, должности, лица, — все подвергается жестокимъ порицаніямъ и изображается въ безобразіи до невѣроятности преувеличенномъ и исполненномъ клеветы. Не нужно указывать многихъ примѣровъ: ими исполнены повременныя изданія..... Господь да управитъ мудрость Святъйшаго Синода и православнаго правитель-

<sup>1) &</sup>quot;Pycer. Apx.", 1885 r., VII.

<sup>2) &</sup>quot;Колоколъ", 1861 г., № 90, 15 января.

ства къ изысканію средствъ врачео́ныхъ и охранительныхъ»  $^{1}$ ).

Къ великому негодованию московскаго архипастыря «изысканіе средствъ врачебныхъ и охранительныхъ» давалось не безъ труда. Разъ выпущенная на пенски свободы самымъ фактомъ общественнаго сознанія своей первостененной важности, литература до тіхъ поръ не «вошла въ оглобли», пока не перемънилось общественное настроеніе. Въ серединъ 1860 года, года апогея поднимавшейся волны общественнаго настроенія эпохи — будущій впосл'ядствін министръ народнаго просвъщенія, Головнинъ, писалъ кн. А. И. Барятинскому: «цивилизація идетъ впередъ, необходимость въ просвъщени даеть себя чувствовать, а извъстныя идеи распространяются въ воздухъ, несмотря на всъ полиціи и вст цензуры". 2) Товарищъ министра внутреннихъ дёль, Левшинь, тоже категорически заявляеть, что «несмотря на запрещенія, журналы постоянно наполнялись статьями по крестьянскому вопросу» В.

Не менъе интересно свидътельство бар. М. А. Корфа, никогда не отличавшагося искреннимъ желаніемъ свободы для нашей литературы и ни одинъ разъ возстававшаго противъ нея. Между тъмъ, когда въ 1864 году, ему пришлось отвъчать на вопросъ, отчего вдругъ выросла свобода печати начала шестидесятыхъ годовъ, онъ не могъ отвътить иначе, какъ въ такихъ выраженіяхъ:

«Еще очень недавно надзоръ цензурный, со стороны его дъйствительности, не оставлялъ ничего желать. Происшедшая съ того времени перемъна не была послыдствиемъ преднамъреннаго, заранъе обдуманнаго плана. Въ постановленіяхъ цензурныхъ не послыдовало въ истекшие годы никакихъ существенныхъ измъненій; въ цензора назначались люди не менъе благонадежные; напротивъ увеличенное содержаніе и другія преимущества еще облегчили выборъ вполнъ способныхъ къ этой должности: попеченія высшаго правитель-

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе мизній и отзывовъ Филарета, митрополита московскаго и коломенскаго, по учебнымъ и церковно-государственнымъ вопросамъ, издаваемое подъ редакціей преосв. Саввы, архіепискона тверскаго и кашинскаго", М. 1886 г., IV, 513—514.

<sup>2)</sup> Н. Барсуковъ, "Жизнь и труды М. П. Погодина", XVII, 195.

<sup>3) &</sup>quot;Рус. Архивъ" 1885 г., VIII, 541.

ства о предупрежденій заблужденій печати не прекращались и не ослабъвали: напротивъ, никогда не было столько, сколько въ последнее время, заботъ и стараній о бдительнъйшемъ надзоръ за литературою. Были создаваемы даже особыя учрежденія собственно съ цёлью направлять общественное митніе 1). Но вст усилія, въ окончательномъ результать, приводили къ последствіямъ, прямо противнымъ желаемому. Причину сему можно, очевидно, искать въ измъненіи той обстановки, той атмосферы, которою прежде окружена была цензура и которая дълала существование ея естественнымъ и логическимъ. Появились новыя условія жизни, вездѣ бывшія смертнымъ приговоромъ цензуры. Оказалось, что когда въ обществъ возникаетъ истинная потребность свободно высказываться, правительству дълается невозможнымъ противодъйствовать сему, потребность эта обращается въ неудержимую силу, отъ которой не спасется и офиціальный кругь, нбо и онъ дышеть однимъ воздухомъ со всѣми. Мы безпрестанно видѣли это на событіяхъ истекшихъ годовъ. Цензоры, прежде пользовавшеея репутацею строгости, вдругъ стали на все смотрѣть сквозь нальцы»2).

Просмотръ журналистики конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ и сравнение ея содержания съ офиціальной литературой цензурнаго въдомства въ видъ безконечныхъ циркуляровъ и предложений — былъ бы еще болѣе убѣдителенъ, но я умышленно остановился на свидътельствахъ выдающихся правительственныхъ агентовъ, чтобы показать, гдѣ, въ сущности, корень той относительной свободы, которая отмъчаетъ русскую литературу интересующей насъ эпохи. Внимательное и вдумчивое изучение этого въ высшей степени важнаго вопроса приводитъ къ выводамъ совершенно обратнымъ тѣмъ, которые усвоены многими со словъ нѣкоторыхъ близорукихъ историковъ.

Мощное общимъ сознаніемъ необходимости свободы, русское общество делегировало свои права на нее прежде всего литературѣ и взамѣнъ получило эту свободу на кончикѣ пера каждаго публициста, романиста, поэта, сати-

<sup>1)</sup> Намекъ на "комитетъ по дъламъ кингопечатанія" 1859 г.

<sup>2) &</sup>quot;Матеріалы, собранные особою комиссією, высоч учрежд. 2 ноября 1869 г., для пересмотра дъйствующихъ постановленій о цензуръ и печати", Спб., 1870, I, 59. Курсивъ мой.

рика. И атака эта велась такъ дружно, такъ умѣло и тактически безупречно, что представлялось только два выхода: или лишить русское общество вообще печатнаго слова или дать ему большій сравнительно съ прежнимъ просторъ. Благоразуміе подсказало второе рѣшеніе.

Въ одномъ изъ офиціальныхъ изданій, о которомъ, какъ и объ аналогичныхъ ему, будемъ говорить впослъдствіи, находимъ очень цѣнное указаніе на справедливость именно такого взгляда на причины уклоненія литературы за указанныя ей раньше границы.

«Надобно сознаться—говорить этотъ документь, - что сначала, когда литературные органы гласности, пріобрѣвъ или присвоивъ себъ большую свободу слова, сравнительно съ прежнею, со всею пылкостію и страстностію ложно понятой свободы, устремились къ обсуждению и обработкътакихъ предметовъ, которые прежде лежали вив литературной сферы, цензоры залвачены были такимъ порывомъ, такъ сказать врасплолъ: переходъ отъ стараго строя словесности къ новому засталъ ихъ неприготовленными, недостаточно вразумпенными. Главное управление цензуры, руководящее цензоровь, не успъло еще снабдить ихъ сколько-нибудь положительными наставленіями, да и не могло предвидъть всёхъ частыхъ случаевъ, всёхъ вопросовъ и предметовъ, по которымъ цензура могла встрётить недоразумёніе. Слёдствіемъ сего были не только шаткость, но и полное разнообразіе дъйствій. Тогда какъ одни цензоры, понимая дарованную интератур $\dot{\mathbf{b}}$  свободу въ синшкомъ общирномъ смыси $\dot{\mathbf{b}}^{-1}$ ), u.

<sup>1)</sup> Въ виду правильной оцънки этого замъчания и вообще аналогичныхъ избитыхъ фразъ того-же характера, необходимо замътить, что первымъ распоряженіемъ, сколько-нибудь суживающимъ свободу молчанія николаевской эпохи, нужно считать секретное предложеніе министра пароднаго просвъщенія, сдъланное, по высочайшему повельнію, 14 ноября 1857 г., т. е. почти черезъ три года со дня вступленія на престолъ императора Александра II. Оно гласило: "Съ нъкотораго времени начали появляться въ нашихъ періодическихъ изданіяхъ сужденія слишкомъ смълыя, касающіяся вопросовъ государственныхъ и также стремящіяся къ нововведеніямъ. Эти сужденія весьма часто несогласны съ видами правительства. Конечно, не надлежитъ смъщивать благородныя желанія съ менденціями къ политическимъ преобразованіямъ; но сін посльднія перъдко облекаются въ благовидныя наружныя формы, и потому г.г.

можеть быть, сочувствуя общему движенію, дозволяли болье и болъе разливаться этому потоку: другіе, неумъвшіе постигнуть истинныхъ видовъ правительства, или считавшіе новое направленіе противнымъ своей обязанности и своимъ убъжденіямъ, упорно сопротивлялись всякому облегченію и снисхожденію. Въ такомъ положеніи дѣла, одни цензоры были устранены начальствомъ, другіе же сами сознали свою несостоятельность и удалились добровольно. Вновь назначенные цензоры, не имъя опытности прежнихъ, встрътили литературное поле уже разработаннымъ по новой системъ, и, можеть быть, считая ее законно-признанною, продолжали дълать послабленія, за которыя также подверглись взысканіямъ. Главное Управленіе Цензуры непрерывно, и по собственному побужденію и по настоянію другихъ въдомствъ, считавшихъ себя оскорбленными въ журнальныхъ статьяхъ, касавшихся предметовъ ихъ управленія, обращалось съ наставленіями, указаніями, подтвержденіями и выговорами, и даже многихъ изъ нихъ удаляло отъ должностей, увъщевало издателей и редакторовъ журналовъ, и и которыя изъ повременныхъ изданій прекратило. Но всю эти мюры не внолит достигли своей утли: цензурныя упущенія продолжаются досель (1862 г.—М. Л.); авторы и редакторы прибъгаютъ къ разнымъ изворотамъ, чтобы провести цензора,

цензоры обязаны съ неослабною прозорливостью вникать въ духъ сочиненій, и покровительствуя науку, не давать хода вреднымъ умозръніямъ". (См. "Сборникъ постановленій и распоряженій по цензуръ съ 1720 по 1862 годъ", 418). Какъ видно, инпціатива и здѣсь признается за литературой, самовольно выступившей изъ береговъ "благоразумной свободы".

Послъ всего этого странно слышать ин на чемъ не основанное утверждение напримъръ, Джаншиева, что "въ началъ 1858 г. съ ръшительнымъ приступомъ къ освобождению крестъянъ, цензура была значительно смягчена", что "правительство, никогда раньше не слыхавшее свободнаго слова и такъ сильно противъ него предубъжденное, сдълало первый опытъ выслушивания независимаго общественнаго мизния" и т. и. (См. "Эпоху великихъ реформъ", изд. 7-е, 363—365). Всъ эти фразы совершенно не подтверждаются ни однимъ фактомъ, который бы далъ основание настраиваться на радостъ такого сильнаго діапазона. О распоряженіяхъ по цензуръ 1855—59 г.г. и говорю подробно въ первой части статьи: "Русское Вигеаи de la presse", помъщенной въ книгъ "Очерки по исторіи русской цензуры и журналистики XIX столътія", Спб., 1904 г.

٠į

осаждають его неотступно, завадивають грудами статей. которыя ни въ какомъ случат не могуть появиться въ свътъ, и напрасно отнимаютъ у цензора время 1). Къ этой безпрерывной борьбъ присоединяется часто общественное миъніе, направляемое литераторами противъ цензуры, а въ иныхъ случаяхъ и нъкоторое сочувствіе самихъ цензоровъ успѣхамъ литературы и преуспѣянію тѣхъ отраслей знанія или сторонъ общественной жизни, которыхъ касаются сочиненія. Въ такомъ положеніи цензорамъ остается только дъйствовать съ полнымъ самоотверженіемъ. Но если и самые благоразумные и преданные правительству цензора, несмотря на вст побужденія, взысканія и предстоящее даже удаленіе со службы, впадають въ ошибки, оказывая послабленіе писателямъ и редакторамъ, то надобно сознаться, что цензурть, въ настоящемъ положении, не достастъ силы, необходимой для энергического исполненія своего долга; силы, которую она могла бы противопоставить враждебному натиску лите $pamypu \gg 2$ ).

Эту силу, какъ и средства для излъченія недуговъ, указанныхъ Филаретомъ, цензурное въдомство получило позже, немедленно вслъдъ за реакціей въ средъ самого общества, о чемъ, конечно, въ своемъ мъстъ.

## 11.

#### Несостоявшееся министерство цензуры.

При такомъ-то общественно-литературномъ подъемѣ и началась эпоха цензурныхъ реформъ, закончившихся въ 1865 году.

<sup>1)</sup> Въ другомъ офиціальномъ источникъ читаемъ: "едва-ли когда статей, незаслуживающихъ одобренія, появлялось столько, какъ въ 1859—61 годахъ; это доказывають весьма многочисленные выговоры и иныя административныя взысканія съ цензурныхъ чиновниковъ, запрещенія журналовъ и отръшенія редакторовъ". ("Историческія свъдънія о цензуръ въ Россіи", 119). Дъйствительно, за 1855—61 г.г. прекращены: "Молва" (1857). "Парусъ", "Слово" ("Slowo") и "Рус. Газета" (1859 г.).

<sup>2) &</sup>quot;Записка предсъдателя комитета для пересмотра цензурнаго устава, д. ст. сов. Берте и члена сего комитета, ст. сов. Япкевича". 1862 г., 14—15.

Повелѣніе императора Александра II, данное, въ 1857 г., министру просвѣщенія, Норову, о безотлагательномъ пересмотрѣ цензурныхъ постановленій съ точки зрѣнія «необходимости разумной бдительности» за литературой — не можетъ считаться началомъ этой эпохи просто потому, что оно не было выражено рядомъ съ какими-нибудь ясно поставленными требованіями: съ другой стороны—пересмотра желалъ еще и Николай I, вовсе не бывшій сторонникомъ какой бы то ни было реформы въ этой области. Повелѣніе Норову вѣрнѣе разсматривать, какъ желаніе государя привести въ порядокъ безсистемное до того цензурное законодательство, неуловимо переплетавшееся съ массою административныхъ распоряженій.

Не начало эпохи реформъ и работа преемника Норова— Ковалевскаго, неодобренная государственнымъ совътомъ, а потомъ, по приказанію государя, просто ему возвращенная. Ковалевскому тоже не было дано какихъ-нибудь точныхъ указаній, что, однако, составляетъ безусловно необходимый элементъ любой реформы въ ту или другую сторону.

Не реформой было и образованіе, въ 1859 г., «Комитета по дѣламъ книгопечатанія». Приставленное къ существовавшимъ и не отмѣненнымъ старымъ учрежденіямъ, русское «Вигеан de la presse» ничего не измѣняло, а только прибавляло <sup>1</sup>).

Началомъ эпохи реформъ, по мосму миѣнію, нужно признать высочайшее повелѣніе 12 ноября 1859 г., когда послѣдовали первыя измѣненія въ строѣ цензурныхъ постановленій.

### Оно гласило:

«1) Главное управленіе цензуры отділить отъ министерства народнаго просвіщенія и составить изъ онаго, подъ предсідательствомъ того лица, которое будеть избрано Его Императорскимъ Величествомъ, особое офиціальное государственное учрежденіе, для исключительнаго и непосредственнаго зав'ядыванія цензурою въ имперіи и Царств'я Польскомъ; 2) Комитеть по діламъ книгопечатанія, въ нынішнемъ его состав'я, слить съ преобразуемымъ главнымъ

Подробности о всёхъ трехъ мърахъ читатель найдеть въ указанномъ очеркъ другой моей книги.

управленіемъ цензуры; 3) Министру народнаго просвъщенія взять обратно внесенный имъ въ государственный совъть проектъ цензурнаго устава и передать оный тому лицу, которое будетъ назначено государемъ императоромъ для предсъдательствованія въ главномъ управленіи цензуры, и на которое будетъ Его Величествомъ возложено составленіе подробныхъ соображеній объ устройствъ главнаго управленія и о прочихъ предметахъ, до цензурнаго дѣла относящихся» 1).

Но для того, чтобы понять эту мѣру во всей полноть, необходимо вернуться къ ея происхожденію.

Въ моментъ разсмотрѣнія совѣтомъ министровъ записки «Комитета по дъламъ книгопечатанія», признавшаго полную несостоятельность пресловутаго «Bureau de la presse». Никитенко записываетъ въ своемъ «Дневникъ» со словъ Ковалевскаго: «Государь оказывается сильно нерасположеннымъ къ литературъ. Всѣ благородные, разумные и справедливые доводы министра въ защиту ея, кажется, не произвели большого впечатл'внія на умъ его, предубъкденный ревнителями молчанія и безмыслія» 2). Ковалевскій, хорошо помня, какую предательскую роль играла цензура въ карьерѣ его предшественниковъ--Уварова и Норова — и не желая повторить собою ихъ участь, совершенно неожиданно для встхъ круго изменяеть свой илань о неотделенін цензуры отъ министерства просв'єщенія, и въ зас'єданіи 12 ноября первый высказывается за немедленное ся отделеніе... Этотъ шагъ быль какъ нельзя более на руку нъкоторымъ изъ членовъ, особенно гр. В. И. Панину, К. В. Чевкину и кн. В. А. Долгорукову. Ознакомленный съ такимъ предложеніемъ еще раньше, благодаря попечителю наслъдника, гр. С. Г. Строганову, - государь немедленно присоединился къ проекту Ковалевскаго; - въ результатъ тутъ

<sup>1) &</sup>quot;Первоначальный проекть устава о кингопечатаніи, составленный комиссією, высочайше учрежденною при министерствъ народнаго просвъщенія". Сиб., 1862, 65—67. Курсивомъ я отмъчаю то, что доказываеть справедливость сказаннаго мною выше: только теперь государь хотълъ возложить на своего избранника составленіе подробныхъ соображеній по цензурнымъ дъламъ, т. е. сдълать приступъ къ работъ, до тъхъ поръ никъмъ не совершонной.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Диевникъ", "Рус. Старина" 1890 г., X, 183.

же, въ совътъ, составленное уже приведенное высочайшее повелъніе.

Черезъ нъсколько дней, лицомъ, которому предстояло принять на себя обязанности главнаго начальника русской цензуры, избранъ былъ государемъ бар. М. А. Корфъ. 21 ноября Никитенко записываетъ: «баронъ Корфъ набираетъ своихъ членовъ въ новый главный комитетъ».

И, дъйствительно, давно добивавшійся министерскаго поста, баронъ Корфъ принялся за дъло очень энергично, избравъ себъ главнымъ помощникомъ чиновника министерства внутреннихъ дълъ, А.Г. Тройницкаго. Черезъ нъсколько дней ими былъ уже составленъ проектъ указа правительствующему сенату, на который я обращаю серьезное вниманіе читателя.

«При быстромъ въ послъднее время развитіи отечественнаго книгопечатанія, Мы признали за благодать управленію этой части устройство болъе соотвътствующее настоящимъ ея потребностямъ.

«Вслъдствіе того повельваемъ образовать самостоятельное государственное учрежденіе, подъ названіемъ «Гливнаго управленія по дълимъ книгопечатанія», на слъдующихъ основаніяхъ:

- «1) Существующее нынѣ при министерствѣ народнаго просвѣщенія Главное Управленіе Цензуры упраздняется, а всѣ цензурные комитеты и отдѣльные цензора по цензурѣ какъ внутренней, такъ и иностранной, подчиняются впередъ исключительно Главному Управленію по дѣламъ книго-печатанія.
- «2) Главное Управленіе по д'вламъ книгопечатанія составляется изъ главноуправляющаго, сов'вта Главнаго Управленія и канцелярін.
- «3) Главноуправляющій имфеть по этой части тѣ же права и обязанности, какія донынѣ принадлежали министру народнаго просвѣщенія, а по предметамъ, превышающимъ его власть, входить съ докладами непосредственно къ Намъ.
- «4) Совътъ Главнаго Управленія, на который переходять всъ права и обязанности, принадлежавшія донынъ Главному Управленію Цензуры, состоитъ, подъ предсъдательствомъ главноуправляющаго, изъ четырехъ членовъ, директора канцеляріи Главнаго Управленія и предсъдателей

- С.-Петербургскаго цензурнаго комитета и комитета цензуры иностранной. Предсёдатель московскаго цензурнаго комитета, въ томъ же порядкъ Нами опредъляемый, и главные начальники пограничныхъ губерній, на которыхъ возложено завідываніе цензурою м'єстныхъ періодическихъ изданій, также присутствують въ Сов'єть, когда они находятся въ Петербургъ, съ правомъ голоса съ прочими членами.
- «5) Канцелярія Главнаго Управленія, на которую переходять всѣ права и обязанности, лежащія нынѣ по этой части на канцеляріи и департаментѣ министра народнаго просвѣщенія, имѣеть быть составлена по прилагаемому у сего штату, обнимающему и весь остальной составь новаго образованія; директоръ канцеляріи управляеть ею на одинаковомъ основаніи съ директорами министерскихъ департаментовъ.
- «6) Въ цензурные комитеты, С.-Петербургскій и Московскій, опредъляются, какъ сказано выше (ст. 4), особые предсъдатели, а въ каждомъ изъ прочихъ комитетовъ предсъдательствуетъ, по назначенію Главнаго Управленія, одинъ изъ цензоровъ, съ наименованіемъ старшаго. На этихъ предсъдателей переходятъ права и обязанности по цензурной части попечителей учебныхъ округовъ, кромъ только округовъ Варшавскаго и Кавказскаго, въ которыхъ цензурная часть, впредь до повельнія, удерживаетъ настоящее свое образованіе.
- «7) Духовная цензура по въдомству православнаго исповъданія остается на существующемъ теперь особомъ основаніи <sup>1</sup>).
- «8) Разсматриваніе всякаго рода афишъ и мелкихъ объявленій тоже остается при настоящемъ порядкѣ ²), равно какъ, впредь до дальнѣйшаго усмотрѣнія, и цензура Губернскихъ Вѣдомостей, съ подчиненіемъ лишь дѣйстый мѣстныхъ чиновниковъ учебнаго и гражданскаго вѣдомства по цензурѣ неофиціальной части сихъ Вѣдомостей завѣдыванію Главнаго Управленія по дѣламъ книгопечатанія.

Непоколебимость древнихъ основаній этой цензуры была однимъ изъ принциповъ всѣхъ реформъ, включительно до закона 6 апрѣля 1865 года.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Т. е. опо оставалось въ рукахъ губернской администраціи и полиціи.



E. Rosemome

("Портретная галлерея русскихъ дъятелей", изд. Мюнстера).

- «9) Засимъ участіе всѣхъ прочихъ вѣдомствъ въ цензурѣ произведеній книгопечатанія и другихъ способовъ изданія впредь прекращается и, въ соотвѣтственность тому, отмѣняются и всѣ особые довѣренные чиновники по цензурной части, которые донынѣ состояли при разныхъ министерствахъ и главныхъ управленіяхъ 1).
- «10) Всѣ сіи мѣры и штатъ новаго управленія по дѣламъ книгопечатанія привести въ дѣйствіе съ 1-го января 1860 года, предоставя дальнѣйшія переходныя мѣры къ приведенію въ исполненіе настоящей Нашей воли взаимному соглашенію главноуправляющаго съ министромъ народнаго просвѣщенія и другими подлежащими начальствами.

«Правительствующій Сенать не оставить сділать о семъ надлежащее распоряженіе» <sup>2</sup>).

Изъ штатовъ же видно, что ежегодный бюджетъ новаго министерства равнялся 200,000 руб., кром'в жалованья самому Корфу, про которое было сказано: «по особому назначеню»...

Ясно, что создавалось именно министерство цензуры, и, по моему мнънію, это была едва-ли ни самая удачная мысль изъ всёхъ другихъ, вдохновлявшихъ послёдующихъ реформаторовъ. Мысль отдёлить цензуру отъ всёхъ другихъ министерствъ, всегда такъ или иначе могущихъ быть ею лично недовольными и потому способныхъ вносить въ дъло полугласности совершенно не совмъстимые съ нею -- неговоря уже — съ полною гласностью -- элементы, громко подсказывалась встмъ ся прошлымъ. Иное дтло - личный составъ такого министерства; но эта случайность присуща, въдь, всъмъ въдомствамъ. Важна была основная идея--идея независимости и свободы, какъ будто умышленно близкая къ осуществлению въ эпоху наибольшаго усиъха иден свободы вообще въ русскомъ обществъ. На ней-то и хотълъ играть новый будущій министръ. «Корфъ сділаль большую ошноку, разгласивъ между литераторами, что онъ будетъ стъдовать либеральной системъ... Корфъ слишкомъ посиъ-

<sup>1)</sup> О томъ, что такое эти спеціальные цензора, читатель найдеть въ третьемъ очеркъ моей книги: "Очерки по исторіи русской цензуры и журналистики XIX стольтія".

<sup>2) &</sup>quot;Рус. Архивъ" 1896 г., VI, 300 301.

шилъ добиваться популярности, а главная ошибка, что онъ показалъ свое желаніе ея добиваться» 1).

Корфъ, и въ самомъ дѣлъ, сиъшилъ отгородиться не только отъ учрежденій, связавшихъ свое имя съ тѣми или другими гасительными дѣйствіями, но и отъ людей, принимавшихъ въ нихъ то или другое участіе. Такъ, напримѣръ, онъ пишетъ Тройницкому, чтобы тотъ, повидавшись съ директоромъ-дѣлопроизводителемъ Вигеаи de la presse, выяснилъ категорически: «считаютъ-ли чиновники комитета, что мы ихъ къ себѣ переведемъ? Разсчитываетъ-ли на это самъ г. Никитенко въ отношеніи къ своему лицу? Изъ послѣдняго моего съ нимъ разговора кажется, что нѣтъ, но желательно бы положительнѣе о томъ удостовъриться» 2).

Но параллельно съ организаціонно-административной стороной Корфъ очень усиленно занимался и стороной хозяйственной, что отчасти было уже видно изъ скромнаго умолчанія о своемъ собственномъ жалованіи... Это-то, какъ сейчасъ увидимъ, и погубило все министерство цензуры...

5 декабря Корфъ пишетъ Тройницкому: «Спѣшу увѣдомить в. п—во, что Государь Императоръ высочайше со-изволилъ на покупку для нашего управленія извѣстнаго (прекраснаго) дома Шишмарева у Аничкина моста. Онъ долженъ быть сданъ намъ 15-го декабря. Тамъ будетъ очень хорошее помѣщеніе и для васъ» <sup>3</sup>).

Вотъ что по этому поводу разсказываеть тогдашній редакторъ «Военнаго Сборника», П. К. Меньковъ:

«Будущій министръ и настоящій статсъ-секретарь вмѣстѣ съ статсъ-секретаршею осмотрѣли домъ, указали на необходимыя передѣлки. Осмотръ былъ 4-го числа, а 5-го декабря Шишмаревъ получаеть отъ статсъ-секретаря письмо слѣдующаго содержанія:

«По всеподданнъйшему моему докладу Государю Императору о вчерашнемъ нашемъ соглашении, Его Императорское Величество высочайше повелъть соизволилъ:

«1. Домъ вашъ купить въ казну съ находящеюся въ немъ движимостью за выпрошенную вами цѣну 200 тыс. рублей.

<sup>1)</sup> А. Никитенко, "Цневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., X, 185.

<sup>2) &</sup>quot;Рус. Архивъ", 1896 г., VI, 297.

<sup>3)</sup> Ibidem, 298.

- «2. Сумму эту выдать вамъ нынъ же золотою монетою по установленному курсу 1).
- «З. Издержки по совершенію купчей принять на счеть казны.
- «4. Затъмъ, по неотложномъ совершении купчей, представить мнъ распорядиться о принятии этого дома въ казенное въдомство, согласно вашему на то вызову, не позже 15 декабря.
- «О таковой высочайшей воль, уже переданной мною къ исполненію г. министру финансовь, имъю честь сообщить вамъ, милостивый государь, въ полной увъренности, что при извъстныхъ патріотическихъ и отличающихъ васъ благородныхъ чувствахъ, вы не оставите домъ вашъ, со всъмъ къ нему принадлежащимъ, очистить и сдать къ опредъленному сроку, въ полной готовности и въ соотвътствующемъ высочайшему ожиданію видъ».

«5-го декабря,—продолжаетъ Меньковъ—вмѣстѣ съ полученіемъ приведеннаго высочайшаго повелѣнія, сообщеннаго статсъ-секретаремъ, въ домѣ Шишмарева водворились рабочіе, пошла ломка и передѣлка; хозяинъ дома вытурилъ всѣхъ своихъ жильцовъ, самъ нанялъ квартиру и перевозилъ свою худобу на дачу, въ Новую Деревню»<sup>2</sup>).

Резиденціей своей Корфъ, повидимому, былъ очень доволенъ. Такъ, черезъ день онъ пишетъ Тройницкому: «Не угодно-ли будетъ в. и-ву взглянуть на новое наше пріобрътеніе, т.-е. на домъ Шишмарева? Входъ въ квартиру, которую я считаль-бы для васъ удобною, изъ Графскаго переулки, и здѣсь съ подъѣзда налѣво; направо я думаль-бы помѣстить канцелярію и г. Янкевича в). гдѣ, если онъ холостой, для него было-бы весьма довольно мѣста. Съ противоположной стороны дома, въ нижнемъ-же этажѣ (она тамъ гораздо менѣе), можно будетъ помѣстить Центральный комитеть и, можеть статься, еще одного холостого чинов-

<sup>1)</sup> Замъчательно, что Шишмаревъ, изъ разсчетовъ своихъ и общаго недовърія къ бумажнымъ деньгамъ, просилъ золота; статсъ-секретарь, плъненный домомъ, высочайшее повельніе о золотъ сообщилъ министру финансовъ.

П. М.

<sup>2)</sup> П. Меньковъ, "Записки", Спб., 1898 г. II, 274—276.

<sup>3)</sup> Проектировавшійся помощникъ Тройницкаго, какъ директора канцеляріи управленія.



Caponre N. Mospole

(Середонянъ, "Историческій обзоръ діятельности комитета министровъ", 1902 г.).

ника; но теперь эта квартира занята, въроятно, еще на мъсяцъ или болъе; а между тъмъ Е. П. Ковалевскій позволяеть цензурному комитету оставаться въ университетъ. Наконецъ, есть еще на дворъ двъ или три маленькія квартиры для чиновниковъ; а Совъть будетъ собираться въ моей залъ».

Очевидно, себъ Корфъ отобралъ такое помъщеніе, послъ отдъленія котораго. Совъту уже не оставалось комнаты...

Записка эта писалась утромъ 7-го декабря, въ понедъльникъ, т.-.е въ обычный день общихъ собраній государственнаго совъта. Къ вечеру картина сильно перемънилась.

Еще въ субботу, 5-го, министръ финансовъ, Княжевичъ, получивъ увъдомленіе Корфа о выдачъ Шишмареву звонкой монеты, воспользовался своимъ докладомъ у государя и выразилъ удивленіе и благоволенію министра цензуры къ домохозянну и высокой суммъ, слъдуемой за министерскій домъ. Быстро облетълъ нетербургскіе бюрокра тическіе верхи слухъ о торопливости Корфа, състь на министерское кресло. Враговъ у него, какъ и у всякаго въ его положеніи, было, конечно не мало. Многіе прямо не сочувствовали всей затъъ, видя въ ней исключительно созданіе личныхъ побужденій будущаго «президента литературы».

Когда кончилось собраніе государственнаго совъта, къ Корфу подошелъ министръ иностранныхъ дълъ кн. Горчаковъ и сказалъ ему: «Vous faites à ce qu'on dit payer cherment l'interdiction de la parole, deux cent mille roubles?»... Завязался разговоръ. Подощли Ковалевскій и Княжевичъ. Первый изъявиль удивленіе, что Корфъ не упомянуль государю о его предложени помъстить все Главное Управленіе по дъламъ книгопечатанія въ той части университетскаго зданія, гдѣ раньше быль педагогическій институть. Княжевичь, по свойственной прямотъ и честности, не умолчалъ и о своемъ удивленіи... Изъ совъта Горчаковъ отправился съ очереднымъ докладомъ къ государю и при самомъ входъ въ его кабинетъ сталъ извиняться въ невольномъ опозданіи, сказавъ, что причиною его быль удивительный разговоръ. Государь просилъ разсказать ему, въ чемъ дёло, и, конечно, былъ немедленно удовлетворенъ... Сейчасъ-же быль вызвань Корфъ и ему приказано осмотръть зданіе университета, отложивъ пока покупку дома Шишмарева...

Умъ и опытность подсказали Корфу необходимость самому оставить нарождавшееся министерство. Государь не сталь его разубъждать — 12 декабря онъ быль освобождень отъ новыхъ обязанностей...

Въ этотъ - же день Тройницкому писалось: «Государю Императору благоугодно было снизойти къ всеподданнъйшей моей просьбъ объ увольнении меня отъ предназначавшейся мнъ должности и, вслъдствіе того, все возникшее дъло повельть передать министру народнаго просвъщенія. Для исполненія сей высочайшей воли, покорнъйше прошу ваше п-во благоволить доставить мнъ неотложно всъ находящіяся у васъ бумаги».

«14 же декабря. — разсказываеть Меньковъ — проснувшійся Шишмаревъ съ изумленіемъ видить, что рабочіе снимають подмостки и, оставивъ слѣды разлома, удаляются изъ дома. Въ тотъ-же день Шишмаревъ получаеть отъ министра финансовъ увѣдомленіе, что покупка его дома, вслѣдствіе высочайшаго повелѣнія, не состоится! Шишмаревъ разинулъ ротъ и растопырилъ руки и въ этомъ ошеломленномъ положеніи оставался, какъ говоритъ графъ Ф. В. Орловъ-Денисовъ, три дня!... Потомъ заговорилъ и очень громко! Ему предлагали (говорятъ) 4 тыс. руб. за изъянъ — не согласился; кричитъ, что этими деньгами не заткнуть отдушника» 1).

Но такъ или иначе, а всякая мысль о министерствъ цензуры была уже совершенно оставлена государемъ, отдъленіе-же цензуры отъ министерства просвъщенія произошло позже; пока-же дъло оставлено было на прежнихъ основаніяхъ: оба высочайшія повельнія— отъ 12 ноября и 5 декабря, фактически были отмънены уже 11 декабря, а офиціально немного позже.

Для оцънки всего происшедшаго очень умъстно привести письмо Тройницкаго, 15 декабря, къ своему брату:

«Не отвъчалъ я тебъ во-время на послъднее письмо, потому что на меня взвалилось въ концъ ноября крайне тяжелое дъло, которое отняло все мое время. Вотъ оно въ короткихъ словахъ. Вслъдствіе разностороннихъ цензурныхъ затрудненій при кръпко развивающейся журнальной дъя-

<sup>1)</sup> CTp. 276.

тельности и гласности, государю пришла мысль учредить совершенно отдъльное цензурное министерство, или Главное Управленіе по д'вламъ книгопечатанія, въ которомъ-бы сосредоточились, независимо отъ всёхъ министровъ, всё дёла de la presse. Начальникомъ этого новаго управленія [назначилъ государь статсъ-секретаря барона Модеста Корфа, который и до сихъ поръ, не знаю, по какому внушенію (онъ меня никогда не зналъ), избралъ меня главнымъ своимъ помощникомъ, предложивъ мнф должность директора канцеляріи съ правами члена совъта. Не безъ труда и послъ совъщанія съ министромъ Ланскимъ, который взялъ съ меня слово (и слава Вогу) не оставлять министерства внутреннихъ дълъ, приняль я это предложение, которое сулило мнъ ощутительную денежную выгоду, крыпко мны нужную, но обременяло меня и страшно тяжелою работою. Мы принялись съ бар. Корфомъ сочинять новое министерство, указы, штаты, проекты и проч. На прошедшей недълъ все было готово, Но барону Корфу пришла несчастная мысль купить домъ для новаго управленія; кром'є того, противъ него и противъ самаго начала новаго управленія возникла сильная опповиція въ верхнихъ слояхъ, и въ последнюю минуту бар. Корфъ разошелся съ государемъ. Въ прошлую пятницу онъ отказался отъ возложеннаго на него порученія, и государь приказалъ передать всъ дъла обратно въ руки министра народнаго просвъщенія. Такъ все это зданіе разлетьлось въ прахъ. Что теперь изъ этого выйдетъ, не знаю, да едва-ли кто и знаетъ... Что касается до меня лично, то увъряю тебя, что искренно порадовался неудачь. Зданіе строилось слишкомъ легко. Баронъ Корфъ человъкъ замъчательнаго ума и образованія, но слишкомъ прыткій и слишкомъ увлекающійся, такъ что едва-ли бы дізло пошло стройно. Лучше ребенку родиться мертворожденнымъ, нежели немного пожить и умереть насильственной смертью; и я предвидёль, что это случилось-бы скоро съ новымъ министерствомъ. И такъ, да будетъ легка память о немъ!» 1).

Любопытную оцѣнку «мертворожденнаго ребенка» сдѣлалъ Добролюбовъ въ письмѣ своемъ 16 декабря: «говорили, было, о совершенномъ преобразованіи цензуры подъ управле-

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Архивъ", 1896 г. VI, 296—297.

ніемъ Корфа; но это лопнуло. Нѣкоторые жалѣютъ, другіе радуются, но и то и другое глупо. Корфъ-ли, Ковалевскій-ли, все единственно: стѣсненія, придирки, проволочки, малодушіе и раболѣпство на каждомъ шагу» 1).

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы для біографін Н. А. Добролюбова", І, 544.

## 1860 годъ.

Реорганизація главнаго управленія цензуры. Закрытіє Bureau de la presse. Прежнее стъсненіе мысли и слова. Слабые признаки приближающагося общественнаго раскола.

Однако, было ясно, что оставить цензуру въ настоящемъ положеніи нельзя. Правда, это «нельзя» мотивировалось объими сторонами различно, но объ онъ приходили къ необходимости измъненій. Одна — стремилась захватить въ свои руки вышедшую изъ-подъ нихъ литературу, предоставивъ ей, впрочемъ, немного болъе широкіе берега «благоразумной свободы»: другая — считала себя обязанной оправдать общественныя надежды и не оставить открытымъ ни одного существеннаго вопроса времени.

Неръшительность первой продолжалась недолго: 24 января 1860 года «Комитеть по дъламъ книгопечатанія», согласно его собственному желанію, былъ слить съ главнымъ управленіемъ цензуры, а послъднее получило нъсколько иное устройство.

Составленное изъ министра Ковалевскаго, товарища его Делянова, членовъ упраздненнаго Вигеаи de la presse—Адлерберга, Муханова, Тимашева и Никитенко, изъ т. с. Тройницкаго, д. с. с. Берте, «философа цензуры» Пржецлавскаго, бар. Медема и др. — главное управленіе было уполномочено разрѣшать окончательно всѣ вопросы и дѣла цензурнаго вѣдомства, а въ случаѣ своего разногласія съ министрами и главноуправляющими — испрашивать рѣщеніе государя. На его-же обязанности лежалъ теперь пересмотръ цензурнаго законодательства послѣ 1828 г., для чего управленіе могло входить съ представленіями, какъ объ отмѣнѣ тѣхъ изъ узаконеній, которыя были составлены для временной надобности, такъ и объ изданіи новыхъ сепарамныхъ узаконеній. Такимъ образомъ, общій пересмотръ всего

цензурнаго законодательства не входилъ въ компетенцію новаго учрежденія. Кромѣ того, управленію предоставлено было приглашать не только цензоровъ, но и редакторовъ и литераторовъ, для «сообщенія имъ словесно мыслей и взглядовъ, наставленій и замѣчаній». Въ видахъ же систематическаго наблюденія за печатью, три члена должны были постепенно прочитывать все издающееся въ Россіи и вовремя сообщать управленію о замѣченныхъ ими нарушеніяхъ закона и сепаратныхъ распоряженій. Въ петербургскій и московскій цензурные комитеты назначены особые предсѣдатели, замѣнившіе тамъ обремененныхъ работой попечителей учебныхъ округовъ 1).

Пользуясь настроеніемъ правительства, а оно и въ 1860 г. было далеко не въ сторону литературы, Адлербергъ, Мухановъ, Тимашевъ, Берте, Пржецлавскій и другіе рвали и метали въ засѣданіяхъ всѣ ея скромныя, изстари еще дырявыя юридическія одежды, и каждый по своему предлагалъ «приналечь»... Ковалевскій, Деляновъ и Никитенко, рѣдко еще и Тройницкій, старались отражать по возможности нападки своихъ сочленовъ— отсюда бурныя страсти, несогласія, конфликты. Иногда имъ удавалось отклонить заключеніе какого-нибудь министра о неумѣстности той или другой статьи, но въ общемъ самостоятельность главнаго управленія была очень и очень невелика <sup>2</sup>).

«Въ Россіи цензура свирѣпствуеть, вотъ все, что я знаю изъ любезнаго отечества. Остальное сплетни»—писалъ Добролюбовъ изъ Ниццы и былъ совершенно правъ <sup>8</sup>). Напримѣръ, когда послѣ своихъ громкихъ псковскихъ приключеній, П. И. Якушкинъ явился въ Ярославскую губернію, то тамошній губернаторъ Бутурлинъ пришелъ въ страхъ

<sup>1)</sup> Въ цитированной уже "Запискъ" д. с. с. Берте главное управление цензуры описанной организации считается отдальным государственнымъ учреждениемъ. Это невърно: съ 11 декабря 1859 года "самая мысль объ образовании отдъльнаго государственнаго управления по дъламъ книгопечатания была оставлена". (См. "Первонач. проектъ устава о книгопечатани", 1862 г., 67).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Авторъ офиціальнаго наданія "Историческія свъдънія о цензуръ въ Россіи" оцьниваетъ ее гораздо выше дъйствительности (ср. стр. 113).

<sup>3) &</sup>quot;Матеріалы для біографіи Н. А. Добролюбова", 612.

и отнесся въ III отдѣленіе Соб. Е. И. В. канцеляріи съ вопросомъ, что ему дѣлать съ путешествующимъ сотрудникомъ «Русской Бесѣды», совершенно не желающимъ не только прекратить «шатаніе» по деревнямъ, но даже надѣть платье, соотвѣтствующее его дворянскому званію... Якушкина повелѣно было выслать изъ губерніи, а затѣмъ принять рѣшительныя мѣры для прекращенія на будущее время разъѣздовъ подобныхъ народныхъ возмутителей! Гр. Панинъ, 13 января, далъ сенату слѣдующее предложеніе:

«Государь Имнераторъ, по всеподданнъйшему докладу г. ген.-ад. кн. Долгорукова о путешественникахъ, отправняемыхъ издателями журналовъ и газетъ по селамъ и деревнямъ, для собиранія свёдёній о бытё крестьянъ, высочайше повельть соизволинь сообщить кому следуеть, для надлежащаго руководства и исполненія, что только ученыя общества, утвержденныя правительствомъ, могутъ посылать отъ себя лицъ для собиранія нужныхъ имъ свѣдѣній: что и ученыя общества, отправляя путешественниковъ, должны снабжать ихъ надлежащими видами и о каждомъ изъ нихъ поставлять въ известность министерство внутреннихъ дёлъ, дабы начальники губерній могли быть предварены объ упомянутыхъ собирателяхъ прежде прибытія ихъ на місто, а равно и сами собиратели обязаны заявлять о себъ мъстной полицін; что издатели журналовъ и газеть отправлять подобныхъ путешественниковъ права не имфютъ и что съ лицами, путеществующими безъ установленныхъ видовъ, следуеть поступать по законамъ»  $^{1}$ ).

17 марта предложено не пропускать въ печать статей, въ которыхъ говорится о дарованіи евреямъ въ Россіи гражданской равноправности <sup>2</sup>). 6 сентября приказано не допускать ряды точекъ, могущіе указывать на цензурныя исключенія <sup>3</sup>). Изъ 50 ходатайствъ объ открытіп различныхъ періодическихъ изданій въ 1860 г. разръшены были только 30<sup>4</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы для исторіи упраздненія кръпостного состоянія помъщичьихъ крестьянъ въ Россіи въ царствованіе императора Александра II", Берлинъ, 1860, I, 205—206.

<sup>2) &</sup>quot;Сборникъ постановленій etc." 1862 г., 454.

<sup>3)</sup> Ibidem, 456.

<sup>4) &</sup>quot;Истор. свъдънія о цензуръ въ Россін", 116.

Въ «Русскомъ Словѣ», въ статьѣ о Гоголѣ, было сказано:

«Онъ (Бълинскій) первый заявиль, что Гоголь измъниль знамени, растопталь свою собственную славу, изъ рабской готовности подкурить черезъ край Царю небесному и земному» <sup>1</sup>).

Цензоръ былъ удаленъ, а издателю гр. Г. А. Кушелеву-Безбородко сдѣланъ строжайшій выговоръ. Государь сказалъ по этому поводу Ковалевскому: «Что обо мнѣ говорять, я на то не обращаю вниманія. Нельзя всѣмъ быть тобиму — одни любять, другіе нѣтъ. Цари земные бываютъ съ ошибками; но о Царѣ небесномъ нельзя такъ отзываться» <sup>2</sup>).

Въ серединъ года Костомаровъ пишетъ: «Цензура стала убійственно сурова; запрещаютъ вовсе писать объ исторіи царствованія особъ, вступившихъ на престолъ послѣ Петра»<sup>8</sup>). Замъчаніе тъмъ болье цънное, что при Николаъ I предълы науки были дальше — до Екатерины П включительно...

Мъра эта была принята по предложению особаго чрезвычайнаго комитета изъ министровъ внутреннихъ дълъ. юстиціи и народнаго просв'єщенія и изъ шефа жандармовъ, которому было поручено представить свои соображенія о способахъ къ развитію законовъ, ограждающихъ честь частныхъ и должностныхъ лицъ противъ оскорбленій въ печати. Комитетъ находилъ необходимыми мъры административныя и судебныя. Первыя заключались въ подтверждении о неразръшени сочинени и каррикатуръ, возбуждающихъ непріязнь и ненависть сословій, оскорбительныя насм'єшки надъ сословіями и должностными лицами, надъ военнымъ мундиромъ и занятіями по фронтовой части въ мирное время и т. п. «А какъ въ цензурномъ уставъ нътъ особенной статьи, которая бы положительно воспрещала распространеніе извъстій неосновательныхъ и по существу своему неприличныхъ къ разглашенію о жизни и правительственныхъ

<sup>1) &</sup>quot;Русское Слово" 1860 г., IX, отдълъ II, замътка P. P. о седьмомъ томъ сочинени Бълинскаго, стр. 30.

<sup>2)</sup> А. В. Никитенко, "Цневникъ", "Рус. Старина" 1890 г., XII, 351, 354

в) Д. Л. Мордовцевъ, "Историч. поминки по Н. И. Костомаровъ", "Рус. Старина" 1885, VI, 624.

дъйствіяхъ Августьйшихъ особъ царствующаго дома, уже скончавшихся и принадлежащихъ исторіи, то, съ одной стороны, чтобы подобныя извъстія не могли приносить вреда. а съ другой - дабы не ственить отечественную исторію въ ея развитін,-періодомъ, до котораго не должны доходить подобныя извъстія, принять конець царствованія Петра Великаго. Посят сего времени воспрещать оглашение свъдъній, могущихъ быть поводомъ къ распространенію неблагопріятныхъ мивній о скончавшихся Августвійшихъ лицахъ царствующаго дома какъ въ журнальныхъ статьяхъ, такъ и въ отдъльныхъ мемуарахъ и книгахъ». Судебныя мъры состояли въ начатіи цъль объ оскорбленіяхъ въ печати въ судебныхъ мѣстахъ 2-й инстанціи и веденіи ихъ сокращеннымъ порядкомъ судопроизводства; - воздожение на губернскихъ прокуроровъ обязанности предъявлять отъ своего лица иски въ случаяхъ нарушенія должнаго къ Августъйшимъ особамъ и правительству уваженія п права начатія такихъ исковъ по требованію лицъ. занимающихъ высшія должности въ государствъ.

Всѣ административныя мѣры были одобрены государемъ и немедленно приняты, судебныя же переданы на заключеніе главноуправляющаго ІІ отдѣленіемъ Соб. Е. И. В. канцеляріи и впослѣдствіи первая изъ нихъ принята и обнародована въ сенатскомъ указѣ 23 января 1861 года ¹).

Пржецлавскій повторялъ въ засѣданіяхъ главнаго управленія: «да уймите же, наконецъ, это своеволіе!!»... Глухой, но не менѣе злостный бар. Медемъ вносилъ проекты одинъ другого нелѣпѣе. Ковалевскій жаловался Никитенку, что просто не знаетъ, что дѣлать съ этими господами, всецѣло поддерживаемыми гр. А. В. Адлербергомъ, обнаруживавшимъ ежедневно «невообразимое незнаніе и непониманіе самыхъ простыхъ вещей въ умственной и государственной жизни». Напримѣръ, по его неоднократнымъ заявленіямъ— «не должно было ничего дозволять писать о предметахъ финансовыхъ, политико-экономическихъ, судебныхъ, административныхъ, потому что все

<sup>1) &</sup>quot;Записка о цензуръ кол. асс. Фукса", 1862 г., 34—36 и "Сборникъ постановленій еtc.", 452—453. Замъчаніе автора "Пстор. свъдъній" о безрезультатности второй части предложенія комитета изъчетырехъ министровъ, такимъ образомъ, невърно. (ср. стр. 116).

это означаеть посягательство на право самодержавія и тогда даже, когда въ сочиненіяхъ этого рода вопросы разсматриваются съ общей точки зрінія и притомъ не заключаютъ въ себъ ни мальйшаго намека на желательность какихъ-бы то ни было изміненій». «Если же у кого зародится мысль объ улучшеніяхъ по разнымъ общественнымъ и государственнымъ предметамъ,—говорилъ Адлербергъ—тотъ можетъ отъ себя писать въ то въдомство, котораго касаются эти улучшенія» 1).

Тимашеву то и дело говорили: «не думайте действовать терроромъ: ни правительственный, ни другой какой терроръ никогда не приводилъ къ добру», — на него это, впрочемъ, не действовало <sup>2</sup>)...

Но діапазонъ общественнаго настроенія мало понижался такими распоряженіями; литература честно шла впереди массы и рядомъ съ лучшей интеллигенціей страны, чъмъ немало не только удивляла, но и выводила изъ себя людей «благоразумной середины».

Такъ, напримъръ, только неслыханнымъ ни раньше ни позже успъхомъ своей работы она вызывала у нихъ негодованія въ родъ нижеслъдующаго:

«У напихъ писателей, при началѣ нынѣшняго царствованія, не достало такта, чтобы воспользоваться дарованною печати большею долею свободы. Они много могли-бы сдѣлать для упроченія нѣкоторыхъ началь въ обществѣ и для склоненія правительства къ разнымъ либеральнымъ мѣрамъ. Но они ударились въ крайности и испортили дѣло. Возгордившись первыми усиѣхами, они потеряли мѣру, сдѣлались черезчуръ требовательными, забывъ, что. годъ или два тому назадъ, имъ едва позволили-бы держать перо въ рукахъ. Имъ захотѣлось вдругъ всего—и они начали сплошь на все нападать, какъ люди рьяные, но неснособные руководить общественнымъ мнѣніемъ. Они употребили во зло печатное слово, вмѣсто того, чтобы воспользоваться имъ. Тщетно старался я стать примирительнымъ лицомъ между литературой и правительствомъ: перван такъ далеко занеслась, что вдругъ

<sup>1)</sup> А. Никатенко, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1890 г., XII, 611—612.

<sup>2)</sup> Ibidem, X., 391 - 392.

встала въ открытую и жестокую оппозицію съ послѣднимъ, послѣднее встрепенулось и стало усердно подтягивать вожжи. Такіе господа, какъ Чернышевскій, Бовъ (Добролюбовъ) и прочіе, вообразили себѣ, что они могутъ взять силой право, на которое они еще не пріобрѣли права. Они взяли на себя задачу несвоевременную и непосильную и вмѣсто того, чтобы двигать дѣло впередъ, только тормозятъ его» 1).

Къ тому-же 1860 году, къ моменту яркаго расцвъта литературы, относятся и слова вдругъ шарахнувшагося въ прежнюю сторону мракобъсія увлеченнаго, было, общимъ движеніемъ стараго московскаго профессора, «самобытнаго мыслителя—Баяна, неуравновъшеннаго фантазера и ловкаго ученаго публициста «себъ на умъ», претендовавшаго одновременно на амплуа Ростопчина, юродиваго Ивана Корейши и славянскаго Гарибальди»—Погодина. «Надо возвыситъ голосъ нашему поколънію—пишетъ онъ кн. Вяземскому—и возстановить связь, прерванную сорванцами забіяками и всякою сволочью,—съ чистой струей русской словесности, поръшить съ анархіей» 2).

А сей «просвъщенный» князь отвъчаетъ: «Меня івъ наше время не столько бъситъ печатная литература, сколько честная, которая труситъ предъ первою и оставляетъ себъ всегда лазейку, изъ которой перемигивается съ нею. Это върнъйшій признакъ нравственнаго упадка литературы и близорукости тъхъ, которые этимъ промышляютъ. Они думаютъ. что тъмъ задобрятъ противниковъ своихъ, но ошибаются. Они неаполитанскіе, заискивающіе милости, послы въ Туринъ, но Чернышевскіе и Кавуры неуступчивы, и ихъ не проведешь. Тоит ои гіеп. вотъ ихъ лозунгъ... Мнъ жаль, что вы поставили Кавура наряду съ Чернышевскимъ. Кавуръ возстановитель Сардиніи, а Чернышевскій великій магистръ ордена Свистопляски, господствующей теперь въ нашей литературъ» 3).

И это были взгляды и убъжденія не только Погодиныхъ, Вяземскихъ и Шевыревыхъ; за ними къ концу 1860 года уже стояли, правда, ръдкіе ряды людей, лишь на короткое

<sup>1)</sup> Ibidem, XII, 609-610.

<sup>2)</sup> Н. Барсуковъ, н. с., XVII, 327.

<sup>3)</sup> Ibidem, 424-425.

время невольно подавшихся общему настроенію. Происходила первая дифференціація, первое отслоеніе общественнолитературной среды, не грозившія, конечно, ни русскому обществу, ни русской литературів: «въ нітяхъ» прогресса обрітались, хорошо извітетные всітмь вчерашніе мракобіть. Ихъ минутный союзь съ обществомъ тімъ-то и быль дорогь, что помогаль еще ярче и різче иллюстрировать общее недовольство.

Дифференціація болъе серьезная, многочисленная и роковая для послъдующей жизни была еще впереди...

# 1861 годъ.

T.

Событія на Западѣ отражаются на настроенін нашего общества. Мѣры противъ этого цензуры. Отставка Ковалевскаго. Назначеніе гр. Путятнна. Дифференціація уснливается.

При такой обстановкъ наступилъ памятный во многихъ отношеніяхъ годъ раскръпощенія бълыхъ рабовъ, годъ серьезныхъ общественно-политическихъ осложненій.

Бодрость духа уже въ значительной степени поддерживалась въ это время ходомъ европейскихъ событій, на которыхъ нельзя не остановиться, если хочется отчетливо уяснить послёдующее въ нашей собственной жизни.

Когда Наполеонъ III возбудилъ противъ себя католическую оппозицію, помогая образованію итальянскаго королевства и отнятію папскихъ владѣній, онъ рѣшилъ сдѣлать извѣстное changé, и вдругъ пошелъ на сближеніе съ либералами, своими вчерашними врагами. Въ 1859 г. эмигрировавшіе республиканцы и ихъ сосланные товарищи получили право вернуться во Францію. Надо-ли говорить, что они смѣло вступили въ открытую оппозицію. Наполеонъ, желая ее смягчить, вдругъ ослабилъ свои императорскія вожжи, давъ, между прочимъ, и большую свободу печати. Словомъ, французскія событія отвѣчали настроенію приготовившагося къ новой жизни русскаго общества...

Въ Пруссіи образовалась новая германская прогрессивная партія, вступившая на путь легальной парламентской борьбы съ правительствомъ Вильгельма І. Ежедневно приходили извъстія о требованіяхъ новой партіи то въ области осуществленія истинно правового порядка, то въ области всенароднаго представительства...

Въ Австро-Венгріи назръвало революціонное движеніе...

Прибавивь ко всему этому громкую славу «народнаго освободителя» Гарибальди, пользовавшагося громадной популярностью въ Россіи, можно сказать утвердительно, что все это дъйствонало на наше общество очень возбуждающе.

Всёми силами стремящійся къ честной службе обществу «Современникъ» въ марте получаеть предостереженіе, что если не переменить направленія, то будеть запрещень.

За мѣсяцъ до этого, 15 февраля въ Варшавѣ происходитъ первыя демонстраціи, а салоны Каткова открыты для поляковъ по пятницамъ, Леонтьевъ—alter едо редактора-издателя «Русскаго Вѣстника» — говоритъ о нихъ восторженно: въ сугубо прежде благонамѣренномъ обществѣ любителей россійской словесности читаются переводы изъ Мицкевича 1)...

Въ Финляндіи не все спокойно — въ концѣ апрѣля созывается «выборная комиссія», предтеча сейму, не собиравшемуся съ 1809 года и открытому 3 сентября 1863 года.

Литературъ указываются, конечно, нъкоторыя руководящія по данному моменту начала. Такъ, предложеніе 21 апръля гласило: «при настоящемъ ваволнованномъ положеній умовь въ европейскихъ государствахъ, нельзя не признать вреднымъ распространение сочинений, въ которыхъ выставляются яркія описанія революцій, необходимыхъ будто-бы, для оживленія организма государства. Неопытный читатель легко можетъ примънять къ положению своей страны тѣ дъйствительные или мнимые недостатки управленія, которые вызвали въ другихъ странахъ событія, описанныя съ желаніемъ сдёлать изъ нихъ фактъ всеобщаго значенія. Вследствіе сего Главное Управленіе Цензуры нужнымъ считаетъ предложить цензурнымъ комитетамъ допускать къ печати съ особою осмотрительностью вышеозначеннаго рода сочиненія и т. д.» 2). Въ концѣ апрѣля секретно сообщено о высочайшемъ повелъніи не допускать статей, имѣющихъ цѣлью возстановленіе независимости Польши, «даже и въ томъ случав, если эти статьи относятся исключительно до Галиціи или великаго княжества Познан-

<sup>1) &</sup>quot;Посмертныя записки Н. В. Берга", "Рус. Старина" 1891 г., III. 588—589.

<sup>2) &</sup>quot;Сборникъ постановленій etc.", 459.

скаго» <sup>1</sup>). А черезъ мѣсяцъ (31 мая) предписано разсматривать съ особою осмотрительностью сочиненія на польскомъ языкѣ для народа и буквари <sup>2</sup>).

Тогда же посылается въ Варшаву особый корреспонденть для составленія статей, вь русскія и иностранныя газеты, относящихся до Польши, по свёдёніямъ, которыя онъ собереть на мъстъ и получить лично отъ намъстника... Эта роль выпала на небезызвъстнаго И. А. Арсеньева, ставшаго вскорѣ агентомъ III отдѣленія. «Русскія корреспонденціи мои, по предварительному соглашенію моему съ А. А. Краевскимъ-иншетъ этотъ «литераторъ» з долженъ быль посылать въ редакцію «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», которыя въ то время издаваль онъ съ Очкинымъ. Въ первой корреспонденціи я сообщаль то, что было изложено мною въ письмъ къ гр. Ламберту. Не взирая на то, что корреспонденція была предварительно просмотр'яна исправляющимъ должность намъстника и имъ одобрена къ печати, въ Петербургв ее не дозволили печатать. Та-же судьба постигла и послъдующія письма мон въ редакцію, что заставило меня прекратить сообщенія въ русскія газеты о томъ, что творится въ Польше. Пришлось довольствоваться посылкою корреспонденцій въ «Indépendance Belge» (газету, получавшую отъ насъ субсидію) и въ «Nord» (основанную, какъ извъстно, на русскія деньги)» 3).

Къ чести русской литературы нужно сказать, что «корреспондентъ» сильно... опибается: не цензура помѣшала печатать его творенія, а ни одинъ изъ органовъ, тогда еще не дифференцировавшихся, не хотѣлъ давать имъ мѣсто. Краевскій, можеть быть, раньше и согласился на предложеніе Арсеньева, но потомъ, очевидно, раздумалъ...

Въ апрълъ, «великій инструкмейстеръ» бар. Медемъ вноситъ въ главное управленіе особую инструкцію цензорамъ при объяснительной запискъ о невозможной распущенности литературы. Рекомендуя, напримъръ, разръпать печа-

<sup>1)</sup> Ibidem, 461.

<sup>2)</sup> Ibidem.

<sup>3)</sup> И. А. Арсеньевъ, "Варшава въ 1861 г.", "Истор. Въстникъ" 1886 г., XII, 518. Подробнъе объ Арсеньевъ и говорю въ работъ: "Эпоха обличительнаго жара", см. "Очерки по исторіи русской пензуры и журналистики XIX стольтія", Спб., 1904 г.

таніе парламентскихъ рѣчей, онъ доказываль, что ихъ нельзя помѣщать безъ возраженій другихъ членовъ палаты, опровергающихъ въ духѣ нашего правительства сказанное демагогами. Записка была дана на заключеніе Пржецлавскаго и, не поддержанная имъ, провалилась не безъ помощи Никитенка. Любопытно, что самъ Пржецлавскій рекомендоваль передавать содержаніе «возмутительныхъ» рѣчей вкратцѣ, но зато помѣщать вполнѣ дѣльныя возраженія редакціоннаго сочиненія... «Я, по крайней мѣрѣ, — писалъ онъ, — въ изданіи здѣсь, въ Петербургѣ, польской политической газеты («Тудоdnick») постоянно слѣдовалъ этому издавна»... 1).

Зима 1860—61 г.г. была отмъчена студенческими безпорядками, если и не выходившими изъ стънъ университетовъ, то все-же волновавшими общество...

Подъ вліяніемъ всёхъ этихъ и многихъ другихъ, внутреннихъ событій, изъ которыхъ на первомъ планѣ стояло недовольство части дворянства актомъ 19 февраля, экономическія неурядицы и пр.—русское общество начинаетъ раскалываться. Одна его часть остается при твердомъ убѣжденіи, что всѣ неурядицы коренятся въ недостаточно сильномъ пульсѣ реформъ и неувѣренности движенія впередъ. Другая начинаетъ думать, что пульсъ этотъ слишкомъ лихорадоченъ, движеніе ненормально быстро. Прежняя дружность падаетъ, обѣ стороны раздѣляются, правительство все больше и больше примыкаетъ ко второй...

Въ началѣ апрѣля государь призываетъ Ковалевскаго и объявляетъ ему, что университетскіе безпорядки не могутъ быть болѣе терпимы, что онъ намѣренъ закрыть нѣкоторые университеты. Въ ближайшемъ засѣданіи совѣта министровъ на Ковалевскаго уже сыплются упреки въ бездѣйствіи, а проектъ его о мѣрахъ борьбы съ этимъ явленіемъ переданъ государемъ комитету изъ гр. С. Г. Строганова, Панина и кн. Долгорукова (шефа жандармовъ). 23 апрѣля Ковалевскій подаетъ въ отставку, но, по просьбѣ Александра II, остается до пріисканія преемника 2). Въ этотъ же день про-

<sup>1) &</sup>quot;Историч. свъдънія etc.", 120—122; А. В. Никитенко, "Дневникъ", "Рус. Старина" 1891 г., І.

<sup>2)</sup> Авторъ статьи о Ковалевскомъ въ "Русскомъ біографическомъ словаръ", "Кнаппе-Кюхельбекеръ", 1903 г., изд. подъ наблюденіемъ предсъд. Император. Рус. Истор. общества, А. А. Половцова,

исходять перемъщенія и награды, немало удивившія общество На мъсто Ланского министромъ внутреннихъ дъль назначенъ Валуевъ; Чевкину и Панину пожалованы Андреевскія ленты.

Съ нетерпъніемъ ждетъ литературная среда и все общество новаго министра просвъщенія. 28 іюня это мъсто занимаєть для всъхъ неожиданно адмиралъ, гр. Ефимъ Васильевичъ Путятинъ — хорошій морякъ, но совершенно не подходящій на такой постъ человъкъ.

Воспитанный въ морскомъ кадетскомъ корпусъ, Путятинъ не оставлялъ флота даже и во время исполненія дипломатическихъ порученій въ 40-хъ и 50-хъ годахъ, касавшихся всегда нашихъ восточныхъ границъ. Между прочимъ, въ 1853 г., онъ отправился на фрегатъ «Паллада» въ Китай и Японію; часть этого путешествія описана Гончаровымъ, встрътившимся съ Путятинымъ вторично въ цензурномъ въдомствъ. За успъшное заключеніе торговаго договора съ Японіей, адмиралъ-дипломатъ, 6 декабря 1855 г., былъ возведенъ въ потомственное графское достоинство и назначенъ начальникомъ штаба кронштадтскаго военнаго генералъгубернатора. Съ ноября 1858 года Путятинъ состоялъ агентомъ по морской части во Франціи и Англіи; въ 1860 году имъ были помъщены въ «Морскомъ Сборникъ» двъ статьи о преобразованіяхъ въ военно-морскомъ воспитаніи и обученіи.

Нѣсколько дней общество въ недоумѣніи, которое вскорѣ разсѣивается: министръ хочетъ подчинить школу духовенству, тѣснить университеты... На вопросъ: «за что Путятынъ?» Герценъ отвѣчалъ: «Онъ противъ: воскресныхъ школъ, открытыхъ заведеній, женскаго образованія. свѣтской науки» 1)...

между прочимъ, говоритъ: "и печатъ и студенчество злоупотребили тою свободой, которую хотполь обезпечить за ними Ковалевскій, и сами дали противинкамъ реформъ спльное орудіе противъ либеральнаго направленія новаго министра" (стр. 24). Дальше: "Ковалевскій подаль въ отставку послії того, какъ представленный имъ проектъ новаго цензурнаго уставаї былъ отвергнутъ" (ibidem). Все это не такъ. Обычныя ламентаціи по адресу злоупотребленій печати выдерживаютъ такую же критику, какъ и указаніе на поводъ отставки: цензурный уставъ былъ возвращенъ въ конць 1859 года, а ушелъ Ковалевскій въ середнив 1861-го...

¹) "Колоколъ", 1861 г., № 109, 15 октября.

Какъ разъ въ это время появляются первыя прокламаціи Михайлова и Обручева. Вспоминають о «Колоколъ» и другихъ уже распространенныхъ нелегальныхъ изданіяхъ...

Расколъ усиливается... Появляются открытые голоса: «назадъ!», «мы еще не созрѣли!», «довольно!» Пробывшій немного болѣе года за границей и вернувшійся въ Петербургъ въ самомъ началѣ августа, Добролюбовъ съ ужасомъ замѣчаетъ страшную, изумительную перемѣну. Съ осени она дѣлается еще разительнѣе, благодаря серьезнымъ безпорядкамъ во всѣхъ университетахъ, особенно въ петербургскомъ... Страсти у обѣихъ сторонъ разгораются, но прежнее единодушіе потеряно безвозвратно, и литературѣ, ослабленной отсутствіемъ прежде сильной поддержки, предстоитъ допѣвать лебединую пѣснь...

17 ноября умираеть Добролюбовъ: однимъ знаменщи-

#### II.

### П. А: Валуевъ.

Такъ какъ въ дальнъйшихъ реформахъ законодательства о печати Валуеву принадлежитъ очень существенное участіе, то необходимо всесторонне ознакомить читателя съ этой любопытною личностью.

Петръ Александровичъ Валуевъ—едва-ли ни самый типичный представитель той группы бюрократовъ, которые, выросши духовно въ атмосферѣ желѣзнаго тридцатилѣтія 1825 — 55 г.г. (онъ родился въ 1814 г.), при дуновеніи новаго вѣтра старались перейти, по возможности, въ новую вѣру. Либеральныя слова безъ соотвѣтствующихъ поступковъ — вотъ отличительная черта этихъ людей, понимавщихъ, что со старымъ коробомъ по лѣстпицѣ чиновъ и орденовъ теперь, пожалуй, ужъ далеко не доползешь.

Правда, и въ прошломъ у Валуева были свътлые дни, но онъ пережилъ ихъ двадцатипятилътнимъ юнымъ чиновникомъ, когда вопросъ о карьеръ не стоялъ такъ близко и не манилъ къ себъ молодое, пылкое сердце. Валуевъ при-

надлежаль къ тому малоизвастному у насъ въ литературъ «кружку шестнадцати», въ который входили Лермонтовъ, А. А. Столынинъ («Монго»), А. Долгорукій, кн. П. С. Гагаринъ, К. Браницкій, Жерве, Фридериксъ, Сергъй Долгорукій и Андрей Шуваловъ. Пріятельскій кружомъ составился частью изъ университетской молодежи, частью изъ гвардейскихъ офицеровъ. «Каждую ночь, возвращаясь изъ театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Тамъ, послъ скромнаго ужина, куря свои сигары, они разсказывали другъ другу о событіяхъ дня, болтали обо всемъ и все обсуждали съ полнѣйшей непринужденностью и свободой, какъ будто-бы 111-го отдъленія Соб. Е. И. В. канцелярін вовсе и не существивало: до того они были увърены въ скромности всъхъ членовъ общества () 1). Политическіе интересы не были, разум'єтся, чужды «кружку шестнадцати» и потому приходится, кстати, сожалѣть, что до сихъ поръ не изслъдовано его вліяніе, напримъръ, на Лермонтова. Собиралась все такая молодежь (старшему не было 30 лътъ), что оживленная бесъда не могла не царить въ кружкъ... Но продержавинсь 1838-й годъ, кружокъ распался. Лермонтовъ быль высланъ на Кавказъ, А. Долгорукій быль убить на дуэли. Жерве и Фридериксь---убиты въ сраженіи. — словомъ, атмосфера, спасавшая отъ вліянія забдавшаго чиновничества, была разсъяна.

Валуеву приплось окунуться въ другую... Скоро все было забыто, мелкій чиновникъ 11 отдѣленія Соб. Е. И. В. канцеляріи шель въ гору... Въ 1853 году онъ былъ уже курляндскимъ губернаторомъ. Чѣмъ бы завѣнчалась его карьера — неизвѣстно. Все рѣшила смерть императора Николая. Едва завечерѣло 18-го февраля 1855 г. — Валуевъ вдругъ снова дѣлается либераломъ, снова склоненъ забыть о томъ домѣ, которому Алексѣемъ Толстымъ посвящены весьма остроумныя строки:

«На видъ весьма красивый домъ, Своимъ извъстный праведнымъ судомъ...»

<sup>1)</sup> К. Браницкій — "Les nationalites slaves (Lettres au révérand P. Gagarin)" — цитирую по замъткъ Н. Викторова — "Кружокъ шестнадцати", помъщенной въ октябрьской книжкъ "Истор. Въстника" за 1895 г. (стр. 176).



Phanyon

("Галлерея портретовъ русскихъ дъятелей", изд. Мюнстера).

Въ августъ появляется въ массъ списковъ «Дума русскаго», которая и даеть Валуеву свободный входъ въ салоны великаго князя Константина Николаевича и великой княгини Елены Павловны... Валуевъ на пути къ большому посту 1)... Въ 1858 г. онъ уже директоръ департамента министерства государственныхъ имуществъ, а вскоръ — не въ примъръ другимъ-статсъ-секретарь Его Величества. Этого было довольно, чтобы перестать разыгрывать изъ себя либерала. По порученію своего министра, изв'єстнаго потомъ М. Н. Муравьева, Валуевъ составляетъ записку о проектъ редакціонныхъ комиссій, въ которой выступаетъ противникомъ широкой постановки крестьянскаго вопроса и сторонникомъ удаленнаго отъ реформы дворянства... 7-го января 1861 года онъ уже управляющій ділами Комитета Министровъ, а 23-го апръля - - управляющій министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, тогда, въ виду уже упомянутыхъ вкратцѣ событій, пріобрѣтавшимъ особенно серьезное значеніе.

Правъ безусловно г. Татищевъ, говоря: «замъна Ланского Валуевымъ получила опредъленное политическое значеніе, какъ указаніе на желаніе государя, въ дальнъйшемъ направленіи крестьянскаго діла, принять въ соображеніе законные интересы дворянъ, а также изгладить то раздражающее впечатлъніе, что произвело на большинство землевладъльцевъ недовърчивое и даже отчасти пренебрежительное отношение къ помъстному дворянству органовъ администрацін» 2). Я не вхожу въ оцінку, насколько законны были эти интересы, но самый фактъ отміченъ совершенно вірно. Назначеніе Валуева опредбляло дальнъйшую программу и при томъ не одной крестьянской реформы. Не забудемъ, что Н. А. Милютинъ почти одновременно былъ удаленъ съ поста товарища министра внутреннихъ дѣлъ съ производствомъ въ сенаторы и съ увольненіемъ въ продолжительный заграничный отпускъ...

Недурно образованный, хорошо усвоившій витшній лоскъ, очень разговорчивый, остроумный, и гдт и съ ктмъ

<sup>1)</sup> Интересующихся "Думой русскаго" отсылаю къ майской книжкъ "Рус. Старины" 1891 года.

<sup>2)</sup> С. С. Тапищевъ, "Императоръ Александръ II, его жизнъ и царствованіе", СПб., 1903 г., I, 392.

нужно изысканно почтительный — Валуевъ, дѣйствительно быль замѣтенъ въ окружающей его средѣ¹). Общее мнѣніе о немъ было гораздо выше его дѣйствительной стоимости. Потомъ только всѣ поняли, что это талантливый говорунъ, тщеславный бюрократъ, безхарактерный администраторъ, охранитель законности на словахъ, великій мастеръ на разные палліативные кунстюшки, ярый противникъ рѣшительныхъ раціональныхъ реформъ. Изъ всѣхъ характеристикъ хорошо знавшихъ его людей наиболѣе цѣнна, данная извѣстнымъ А. Д. Шумахеромъ, не одинъ годъ прослужившимъ съ Валуевымъ.

«Что касается внутреннихъ качествъ Валуева — говорить Шумахерь, — то, по образованію и уму, а также по знанію дела, пріобретенному предшествующей службою, въ должности губернатора, директора департамента министерства государственныхъ имуществъ и управляющаго дълами комитета министровъ онъ, безспорно, стоялъ на высотъ своего положенія. Но, къ сожальнію, ему присущи были такіе важные недостатки, при которыхъ онъ, несмотря на указанныя хорошія качества, оказался ниже другихъминистровъ, уступавшихъ ему въ образованіи. Прежде всего, у него не было никакой устойчивости въ его ръшеніяхъ, отъ которыхъ онъ отступалъ неръдко не потому, что дъйствительно перемънилъ свой взглядъ, а единственно вслъдствіе того, что въ противномъ смыслъ высказались въ петербургскихъ салонахъ люди болъе или менъе вліятельные. Затъмъ онъ былъ преисполненъ чаянія угодить всъмъ высокопоставленнымъ лицамъ и не только членамъ императорской фамиліи, но и статсъ-дамамъ и фрейлинамъ<sup>2</sup>), разсчитывая на то, что эти лица женскаго пола будуть всюду трубить о его внимательности и любезности. Нередко, выслушавъ докладъ дъла и согласившись съ проектированнымъ ръшеніемъ его, онъ вспоминаль, что у него должна быть памятная записка по дёлу, и, отыскавь ее (въ особой

<sup>1)</sup> Будучи отличнымъ танцоромъ, вполнъ cavalier galant, онъ еще Николаемъ I былъ прозванъ "jeune homme modèle", а вскоръ и удостоенъ камеръ-юнкерства (см. записки М. А. Милютиной — "Рус. Старина" 1899 г., I, 60).

Бывали записки и отъ гофъ-фурьера и камердинера государи. А. III.

папкъ, спеціально назначенной для храненія подобныхъ записокъ), въ которой его просили о решеніи дела въ обратномъ смыслъ, тотчасъ же отказывался отъ только что одобреннаго проекта... Двуличность, происходившая частью отъ неръшительности характера, частью отъ чаянія не разойтись окончательно ни съ тою, ни съ другою партіею, была присуща всъмъ почти дъйствіямъ Валуева въ самыхъ крупныхъ пълахъ, такъ что наиболъе подобающимъ девизомъ его герба были бы слова: «и нашимъ, и вашимъ». Будучи по природъ человъкомъ гуманнымъ и по воззръніямъ «западникомъ», онъ не могъ не сочувствовать либеральнымъ начинаніямъ второй половины 50-хъ годовъ. и, повидимому, вначалъ, дъйствительно сочувствовалъ имъ; но ставъ во главъ министерства внутреннихъ дълъ, никогда не ръшался провести задуманную реформу въ необходимой для успъха ея законченности и останавливался на полум врахъ» 1).

Въ «Московскомъ Сборникъ» анонимнаго автора помъщенъ очеркъ «Характеры». Одинъ изъ нихъ, рисующій невъдомаго «Пикандра», такъ подходитъ къ Валуеву, что для завершенія его портрета лучшихъ штриховъ подобрать невозможно.

«Бумаги эти (служебныя, писанныя Никандромъ — М. 7.) производили на меня то-же висчатлъніе, какъ и отвъты его на экзаменахъ, — впечатлъніе прекрасно сервированнаго завтрака, на которомъ всть печего. Меня томилъ голодъ, а другіе оказывались сытыми и довольными. Въ бумагахъ Никандра, въ запискахъ и докладахъ его выказывалось для меня ясно только умънье его, дъйствительно мастерское, притупить и обольстить вкусъ, поглотить сущее зерно вопроса, опутать его пеленами закругленной фразы до того, что читатель, упуская изъ виду сущность и корень дъла, сосредоточивалъ интересъ свой на оболочкъ, на побочныхъ и формальныхъ его принадлежностяхъ, на тъхъ путяхъ, по которымъ дъло слъдуетъ отъ истока своего до впаденія... Всъ инстинкты Никандра направлены къ изглаженію всякой перовности въ характерахъ, въ ощущеніяхъ,

<sup>1)</sup> А. Д. Шумахерь, "Позднія воспоминанія", "Въстн. Европы" 1899 г., IV, 712—714.

въ митніяхъ, къ погашенію всякаго пререканія, къ водворенію согласія и спокойствія повсюду. Онъ уже тревожится, когда разсужденіе начинаеть проникать въ глубь предмета, когда онъ пытается свести отдёльные вопросы къ общему началу, добраться до основной идеи; зная по опыту, что разногласіе въ основной идеъ - всего упорнъе и раздражительное-онъ пускаетъ въ ходъ всю свою тактику, чтобы погасить его. Надобно дивиться, съ какою ловкостью старается онъ тогда свести противниковъ съ опаснаго поля и перевести ихъ на другое, ровное и гладкое поле бирюлекъ, мелочей, подробностей и частностей дъла. На этомъ гладкомъ полъ онъ господинъ: тутъ небольшого уже труда стоитъ ему увърить спорщиковъ, что они въ сущности согласны между собою, что не стоить имъ возбуждать вопросы, не имъющіе существеннаго значенія. На этомъ полъ я не видалъ мастера, подобнаго Никандру, и подвиги его поразительны! Онъ умбетъ поставить передъ собою противниковъ, которыхъ раздъляетъ, повидимому, непроходимая бездна коренного противоръчія въ основныхъ мнъніяхъ о предметь: борьба происходить, повидимому, между элементами, и кажется непримиримою. И что-же, глядишь, въ какія-нибудь десять минутъ Никандръ успълъ наполнитъ эту бездну легкимъ пухомъ, прикрыть ее тонкимъ хворостомъ, и противники уже переходять по ней, подавая другь другу руку! Никандръ не любитъ основныхъ идей; но не даромъ онъ опытенъ. Онъ знаетъ, что основныя идеи лежатъ большею частью въ умахъ не глубоко, и почти всегда есть возможность отвести отъ глубины неувъренную мысль или смутное ощущеніе, стремящіяся въ глубину. Для этого есть у него пріемъ, который рѣдко измѣняетъ ему: противъ основныхъ идей онъ умбеть въ крайнемъ случав выставить такъ называемые принципы, общія положенія, решительные приговоры, на которые редко кто посметь возразить. Есть волшебныя слова, которыми очаровывается у него всякое совъщаніе — и Никандръ умъетъ произносить ихъ въ нужную минуту. Такое словечко, въ родѣ классическаго Qous едо — мигомъ успокаиваетъ у насъ поднявшіяся волны. «Всъми признано уже нынъ», «новъйшая цивилизація дошла до такого-то вывода», «статистическія цифры доказываютъ», «во Франціи, въ Пруссіи и т. п. давно уже введено

такое-то правило», «такой-то европейскій ученый, на такой-то страниції, сказаль то-то», «никто уже нынії не спорить, напр., что цітна опреділяется пропорціей между спросомь и предложеніемь», и множество тому подобныхь изреченій — воть волшебныя орудія, творящія чудеса въ нашихь разсужденіяхь. Но самое волшебное изъ волшебныхъ словъ это: «но а говорить, въ наукъ признано». Никандръ давно уже поняль, что этого слова — наука — мы боимся какъ чорта, и не смісмъ обыкновенно возражать на него. Мы чувствуемь, что эта палка о двухъ концахь, и потому инстинктивно боимся взяться за нее, когда намь ее предлагають» 1).

Повторяю, здѣсь Валуевъ, какъ ораторъ, діалектикъ и человѣкъ, убѣждавшій другихъ въ томъ, что нужно было ему — нарисованъ прекрасно. Всякій, кто имѣлъ возможность познакомиться съ его ролью, особенно въ земской реформѣ, долженъ признать эти краски безусловно вѣрными.

Вѣдь, ораторскія способности Валуева отмѣтилъ еще гораздо раньше тр. Алексѣй Толстой въ строфахъ, ставшихъ одно время положительно ходячими и почти всѣми заученными наизусть:

"— Всъхъ, господа, всъхъ васъ благодарю! Прошу и впредъ служить такъ аккуратно Отечеству, престолу, алтарю! Въдъ, мыслъ моя, надъюсъ, вамъ попятна? Я въ переносномъ смыслъ говорю: Мой идеалъ полиъйшая свобода — Миъ цълъ народъ—и я слуга народа!

"Прошло у насъ то время, господа, - Могу сказатъ: печальное то время — Когда наградой пота и труда Былъ произволъ. Его мы свергли бремя. Народъ воскресъ, но не вполить -да, да! Ему вступить должны помочь мы въ стремя. Въ извъстномъ емыслъ стладить всъ слъды И, такъ сказатъ, вручить ему бразды.

"Искать себъ не будемъ идеала, Ни основныхъ общественныхъ началъ Въ Америкъ. Америка отстала: Въ ней собственность царитъ и капиталъ.

<sup>1) &</sup>quot;Московскій Соорникъ". М. 1896 г., 227—230.

Британія строй жизни запятнала Законностью. А я ужъ доказалъ, Законность есть народное стъсненье, Гнуснъйшее межъ всъми преступленіе!

"Нътъ, господа! Россіи предстоитъ, Соединивъ прошедшее съ грядущимъ, Создать, коль смъю выразиться, видъ, Который называется присущимъ
Всъмъ временамъ; и, ставъ на свой гранитъ, ът, Имущимъ, такъ сказать, и неимущимъ
Открыть родникъ взаимнаго труда.
Надъюсь, вамъ понятно, господа"? 1).

По тому-же поводу очень интересенъ разсказъ г. Стремоухова, тогда нижегородского губернского предводителя дворянства. Валуевъ прібхаль въ Москву вместь съ государемъ и принялъ въ одинъ изъ вечеровъ нижегородское цворянство, явившееся съ жалобою на губернатора. «Во главъ представлявшихся быль баронъ А. Н. Дельвигъ (впослъдствін управляющій министерствомъ путей сообщенія). Выслушавъ барона Дельвига, Валуевъ отв чалъ длинною и красивою рѣчью, всѣхъ очаровавшею и успокоившею. Мы откланялись и затъмъ поъхали въ дворянское собраніе побесъдовать объ общихъ дълахъ и поужинать. За ужиномъ было много разговоровъ, не обощлось безъ шампанскаго, пили и за здоровье Валуева. Вдругъ кто-то задалъ вопросъ: «однако, господа, что-же въ сущности, сказалъ намъ Валуевъ?» Всв переглянулись; «да ничего!» отръзалъ баронъ Дельвигъ; мы разсмънлись. Въ красивой ръчи Валуева, дъйствительно, опредъленнаго ничего не было» 2).

И это далеко не единичный случай, а лишь иллюстрація одной изъ выдающихся черть сложной, какъ многимъ казалось, личности министра.

Тотъ-же авторъ передаетъ мъткую характеристику Валуева, какъ политической одиночки, слышанную имъ отъ гр. Д. Н. Толстого, хорошо знакомаго съ нимъ по службъ и личнымъ отношеніямъ:

<sup>1) &</sup>quot;Сонъ статскаго совътника Попова", "Рус. Старина" 1882 г., XII, 704—705.

<sup>2)</sup> И. Стремоуховъ, "Изъ воспоминаній о гр. П. А. Валуевъ", "Рус. Старина" 1903 г., XI, 275.

«При всемъ своемъ умѣ и при всѣхъ выдающихся своихъ талантахъ, Валуевъ не сумълъ сгруппировать вокругъ себя силы, необходимыя для усибшнаго выполненія какой бы то ни было своей политической задачи и борьбы съ враждебными ему теченіями; взявъ на себя колоссальную массу труда, онъ стоялъ одиноко, и въ этой его изолированности-одна изъ причинъ неустойчиваго его положенія и всякихъ его колебаній... Припоминаю впечатлівнія, вынесенныя мною изъ кружка діятелей 1858 -1860 годовъ, собравшихся въ день 19-го февраля для чествованія годовщины освобожденія крестыянъ. Я быль поражень единодущіемъ, царившимъ въ этой группѣ людей, какъ-бы сплоченныхъ около одного знамени: это была организованная нартія, со своимъ штабомъ и своими кадрами, способная и готовая твердо, посл'ядовательно и энергично провести свою нолитическую программу, какъ только она могла-бы стать у власти! Ничего подобнаго не было и итъть около Валуева» 1).

Да иначе и не могло быть: около людей, въ самихъ себъ не носящихъ никакихъ стройныхъ убъжденій, никогда не организуется какая-бы то ни была партія. Валуева окружали лишь люди «двадцатаго числа», арендъ, наградъ и подачекъ, которые никогда никакой духовной силы не представляють. И очень ошибается тотъ анонимный «знатокъ новъйшей нашей исторіи», который недавно, въ дичной бесъдъ съ г. Стремоуховымъ, сказалъ, что «по уровню идей, по широтѣ взглядовъ и образа мыслей, по своему политическому воспитанию, Валуевъ стоялъ особиякомъ въ ряду дъятелей царствованія Александра II», что онъ «опередилъ свое время» и что, наконецъ, -«ему слъдовало-бы появиться на политической сценъ значительно и значительно позже»... Нѣчто подобное пришлось слышать недавно и миѣ, повидимому, отъ того-же лица, дъйствительно. нашу исторію посл'єднихъ двухъ столітій, но я совершенно не вижу въ такомъ мнѣніи никакого фактическаго обоснованія.

Въ заключение нельзя не согласиться, что политика Валуева ни въ комъ не нашла прочнаго сочувствія. «Кон-

<sup>1)</sup> Ibidem, 292.

серваторы его считали англоманствующимъ парламентаристомъ, либералы — человъкомъ внъшняго свободолюбія и внутренняго стремленія сдълать пзъ свободы только красивую декорацію, друзья народа—остзейскимъ феодаломъ, славянофилы—не знающимъ народа и Россіи космополитомъ, а всъ вмъстъ—типичнымъ петербургскимъ бюрократомъ, дълающимъ прежде всего карьеру» 1).

#### III.

Путятинъ проситъ поддержки Филарета. Мысль о передачъ цензуры въ министерство внутреннихъ дълъ; поддержка ее Валуевымъ. Образованіе комитета для подготовительныхъ работъ въ этомъ направленіи. Созданіе "Съверной Почты". Отставка гр. Путятина.

Возвращаюсь къ нити прерваннаго изложенія.

Смутные внутренніе симптомы, видимо, сильно безпокоили гр. Путятина, вдругь призваннаго на отвѣтственный пость. Твердо вѣря въ необходимость крутыхъ мѣръ правительственнаго воздѣйствія, онъ 12 сентября обращается къ московскому митрополиту Филарету съ просьбой «выразить какимъ онъ признаетъ лучшимъ способомъ сообщить Его Величеству, что настоящее положеніе дѣлъ крайне опасно для государства и императорской власти и убѣдить его, что при нынѣпнихъ обстоятельствахъ пужна большая твердость и сильныя мѣры». При этомъ «весьма секретномъ» письмѣ приложены были и нѣкоторыя прокламаціи, разбросанныя по городу.

Филаретъ отвъчалъ очень интереснымъ отказомъ:

«Господь да благословить вашу ревность о благѣ царя и отечества.

«Господь да наставляетъ и укрѣпляетъ васъ на поприцѣ, исполненномъ трудностей, которыя приготовлены прежде васъ, но противъ которыхъ вамъ суждено выдерживатъ борьбу. Ихъ можно было предусматриватъ и оказалось возможнымъ устранить или не допустить, чтобы онѣ открылись такъ сильно.

<sup>1)</sup> С. Венгеровъ, "Критико - біографическій словарь etc.", IV, отд. II, 54.

«Вы желаете возбудить мою ревность. Можеть быть, я имбю въ семъ нужду. Но для моей ревности есть кругъ, очерченный моимъ призваніемъ. Сей кругъ есть церковь, или, если судить строже—епархія. Если дѣйствованіе мое въ цѣляхъ моихъ обязанностей окажется неудовлетворительнымъ, могу облегчить мою скоро́ь много тѣмъ, что дѣйствовалъ по необходимому долгу, при посильномъ разумѣніи. Но если произвольно выступлю за предѣлы моихъ обязанностей и послѣдствія окажутся нежелаемыя, я буду имѣть въ совѣсти сугубый упрекъ, что дѣйствовалъ не къ пользѣ, и что своею произвольною виною открылъ себѣ путь къ неполезному.

«Не мало думалъ я надъ тъмъ, что мит сообщено: и много скорбълъ, и много педоумтвалъ.

«Что теперь требуется? Возбудить вниманіе къ опасности? Возбудить вниманіе къ потребности благоразумныхъ и твердыхъ мъръ?

«Но въ читанныхъ мною печатныхъ и письменныхъ воззваніяхъ, опасность такъ ярко видна, что болятъ глаза; она говоритъ сама о себѣ такимъ громкимъ и угрожающимъ голосомъ, что нельзя представить себѣ, чтобы это не возбуждало впиманія.

«Рука не поднимается, чтобы переписать многое изъ того, что я прочиталь. Укажу для примъра на одно.

«Великоруссъ 1) хочеть отдёлить отъ Россіи не только Польшу, но и Южную Русь, а, по теоріи, на которой сіе основано, конечно, и многое другое. Можно-ли не видёть, что хотять разрушить Россію?

«Вспомните при семъ, что въ отчетъ слъдственной комиссіи по пропсинествію 14 декабря, упомянуто было, что тогда хотъли раздълить Россію на семь республикъ. Сіе ведетъ къ заключенію, что Велокоруссъ высказалъ не мимолетную мечту одной или пемногихъ головъ; но что прилежная подземная работа выходитъ наружу.

«Посему нельзя думать, чтобы не было возбуждено вниманія и къ потребности благоразумныхъ и твердыхъ мъръ.

Эта, по счету вторая, прокламація была выпущена поручикомъ Владиміромъ Обручевымъ.

Разсуждать-же о сихъ мърахъ я не имъю не только призванія, но и возможности. Сіе не требуетъ доказательства.

«Примъчаю и долгъ имъю поставлять во внимание себъ и кому могу, что мы много согрѣшили передъ Богомъ охлажденіемъ къ православному благочестію, въ чемъ особенно вредные примъры подаются изъ высшихъ и образованныхъ сословій, ослабленіемъ нравственныхъ началъ въ жизни частной и общественной, въ начальствованіи, въ стров, въ области наукъ и словесности, роскоши и даже въ скудости,пристрастіемъ къ чувственнымъ удовольствіямъ, разслабляющимъ духовныя силы, подражаніемъ иноземному, большею частью суетному и несродному, чъмъ повреждается характеръ народа и единства народнаго духа,- преслъдованіемъ частной и личной пользы преимущественно передъ общею. Умножившеся гръхи привлекаютъ наказаніе, по реченному: накажеть тя отступление твое (Іер. II, 19). Средства противъ сего: дъятельное покаяніе, молитвы и исправленіе. Недостатки охранителей обращаются въ оружіе разрушителей.

«Добродѣтели охранителей вырываютъ изъ рукъ оружіе у и отрицателей и возмутителей. Не время недѣятельности, да возбудится ревность: да умолкнутъ раздѣленіе и частные виды; да станутъ всѣ вѣрные и благонамѣренные, въ силѣ единства, въ крѣпкій подвигъ подъ общимъ знаменемъ: вѣра, царь и Россія.

«Вотъ что долженъ я говорить и говорю, поколику могу, имъющимъ уши слышати» <sup>1</sup>).

Очевидно, Путятину предстояло выступить безъ сильной поддержки временно ръшившаго замолчать Филарета...

Въ началъ ноября министръ настапвалъ на запрещеніи «Русскаго Слова», гдъ, точно, на смѣну умиравшаго одного изъ знаменщиковъ «Современника», уже гремълъ Писаревъ. Дѣло ограничилось, однако, сверхъ ожиданій предостереженіемъ.

Въ то же время, во всеподданнъйшемъ своемъ докладъ 9 ноября. Путятинъ яркими красками изобразилъ безпрерыв-

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе мизній и отзывовъ Филарета etc.", V, ч. 1-я, 137—139.

ныя уклоненія литературы отъ цензурныхъ правилъ («журналисты - писалъ министръ — находятъ, къ сожалѣнію, сочувствіе къ себѣ большинства и тѣмъ настойчивѣе и дружнѣе между собою дѣйствуютъ, чѣмъ болѣе на ихъ сторонѣ общественное миѣніе»), безсиліе цензуры бороться съ ними и неудобство вызвать употребленіе крайнихъ мѣръ, а потому ходатайствовалъ объ установленіи залоговъ для періодическихъ изданій и въ заключеніе прибавилъ: «но при этихъ условіяхъ, дающихъ цензурѣ характеръ какъ-бы 1) карательный, она не можетъ оставаться при министерствѣ народнаго просвѣщенія, а по естественному порядку должна перейти въ министерство виутреннихъ дѣлъ» 2).

Ибтъ сомивнія, что предварительно адмиралъ-министръ переговорилъ съ Валуевымъ и заручился его полнымъ согласіемъ на такую еще небывалую мѣру, а, можетъ быть, она и подсказана-то была последнимъ. Валуеву улыбалась заманчивая перспектива власти и вліянія. Въ своемъ офиціальномъ отвътъ Путятину онъ, между прочимъ, писалъ: «При самомъ даже поверхностномъ взглядъ на современное направленіе общества нельзя не замѣтить, что главный характеръ эпохи заключается въ стремленіи къ уничтоженію всякаго авторитета. Все, что доселъ составляло предметъ уваженія націи: въра, власть, заслуга, отличіе, возрастъ, преимущества,—все попирается: на все указывается, какъ на предметы, отжившіе свое время» 3).

Очень важное свидѣтельство для оцѣнки побужденій Валуева, стремпвшагося захватить въ свои руки цензуру, находимъ въ словахъ И. С. Аксакова.

"Миб разсказывали върные люди пишетъ И. С.—что Громека, служащій теперь въ министерствъ внутреннихъ дъль, просилъ позволенія издавать газету, по министръ не позволилъ, объявивъ ему, что у насъ и безъ того слишкомъ много газеть и журналовъ; что литература наша поетъ минорнымъ тономъ, но что онъ, министръ, хочетъ заставить ее иъть мажорнымъ тономъ, т. е. правительственнымъ. Я думаю, министръ думаетъ; да чъмъ-же я хуже Persigny?

<sup>1)</sup> Обращаю винманіе читателя на этоть мой курсивъ.

<sup>2) &</sup>quot;Историч, свъдънія о цензуръ въ Россін", 122, 123, 125.

<sup>3)</sup> Ibidem, 125.

Persigny, совсѣмъ Persigny! 1).—При такомъ взглядѣ на литературу, понятно мнѣ теперь стремленіе министерства внутреннихъ дѣлъ перевести цензуру въ вѣдѣніе департамента полиціи. Не дай Богъ, чтобъ это случилось» 2).

Какъ увидимъ дальше, Аксаковъ оказался прорицателемъ будущаго.—Валуеву не давали покоя лавры Персиньи.

Собственно говоря, за Валуевымъ было и формальное право на доказательства подчиненія себѣ цензуры. Въ 1811 г., министерству полиціи, а зат'ємъ, посл'є упраздненія послъдняго, министерству внутреннихъ дълъ присвоено было общее наблюдение за исполнениемъ постановлений по дъламъ книгопечатанія. На него быль возложенъ надзорь за книжною торговлею и за типографіями, а также наблюденіе за необращеніемъ запрещенныхъ цензурою сочиненій. Кром'в того, подъ главнымъ надзоромъ министерства вичтреннихъ дѣлъ производилось разсмотрѣніе полиціей всякаго рода афишъ и мелкихъ объявленій. Наконецъ, если-бы министръ усмотрълъ, что въ книгахъ и сочиненіяхъ, хотя-бы и дозволенныхъ цензурою, «допущены были мѣста и выраженія, подающія поводъ къ превратнымъ толкованіямъ, общему порядку и спокойствію противнымъ, то онъ обязанъ былъ таковые немедленно съ замъчаниемъ своимъ вносить на высочайшее усмотрѣніе и ожидать повелѣнія» 3). Фактически, однако, предшественники Валуева не пользовались вполить этими правами, потому что они, въ силу традиціи, принадлежали, онять-таки только фактически, главнымъ начальникамъ III Отделенія. Въ 1856 г. шефомъ жандармовъ стать кн. В. А. Долгоруковъ, почти совершенно не входившій въ цензурно-литературную сторону административной и общественной жизни и съ удовольствіемъ уступившій Валуеву его право, такъ и не отмѣненное закономъ.

Въ моментъ представленія гр. Путятинымъ своего знаменательнаго доклада, «правительство не уяснило себѣ своихъ видовъ» <sup>4</sup>), колебалось и въ области литературной поли-

<sup>1)</sup> Персиньи—французскій министръ внутреннихъ д'яль, другь Наполеона III, изобр'ятатель пресловутаго "bureau de la presse" и поклонникъ системы инспирированія литературы.

<sup>2) &</sup>quot;И. С. Аксаковъ въ его письмахъ", IV, ч. II, 1896 г., 187-188.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3) Св. зак. изд. 1857 г., т. I, ст. 1336.

<sup>4)</sup> Слова, сказанныя Валуевымъ Никитенку ("Рус. Старина" 1891 г. 1. 90).

ши. Поэтому нъть ничего удивительнаго, что проекть передачи цензуры въ министерство внутреннихъ дълъ былъ принципіально принять и передань на раземотрівніе особаго комитета изъ четырехъ чиновниковъ, по два со стороны каждаго изъ двухъ заинтересованныхъ министерствъ. Тогда же было ръшено образовать въ недалекомъ будущемъ высній комитеть для пересмотра всего существующаго цензурнаго законодательства. Характерно, особенно въ виду общепринятыхъ толковъ о желаніи въ нестидесятыхъ годахъ, дать большую свободу нечати, что единетвенным поводомъ н побужденіемъ къ преобразованію цензуры, 1861 года было объявлено недовольство правительства увлеченіями и пеобузданностью нашей литературы <sup>1</sup>). Ближайшая цѣль комитета — подготовка работы для проектированнаго, но еще не созданнаго высшаго комитета. Со стороны министерства просвъщенія въ него воили д. ст. с. Берте и ст. с. Янкевичъ, со стороны министерства внутреннихъ дѣлъ – кол, ас. Фуксъ и четвертый-мит неизвъстный. Все это были чистые канцеляристы, покорно исполнявщіе волю начальства, независимо отъ своихъ собственныхъ убъжденій. Впрочемъ, объ этомъ поговоримъ въ своемъ мъсть, когда дойдемъ до результатовъ работъ комитета 1861 года.

<sup>1) &</sup>quot;Записка предсъдателя комитета д. ст. с. Берте", 3. Не могу здвеь не остановиться на очень серьезной ошибкв г. Скабичевскаго, вообще не потрудившагося хорошенько разобраться въ сложномъ ходъ реформъ 1859-1862 г.г., сведенныхъ у него къ ряду плохо связанныхъ перепечатокъ неудовлетворительной работы И. Усова. Тъ шаги Валуева и Путятина, о которыхъ мы только что сказали, онъ объясняетъ такъ: "...оставалось одно: оставить всякую мысль о какой бы то ни было опскв надълитературою и руководствъ ею, начать смотръть на нес, какъ на одну изъ функцій общественной самодъятельности и какъ таковию подвергнуть въдомству полицейской власти" (см. "Очерки исторіи русской цензуры", изд. 1892 г., стр. 463-464). Эта громадная ошибка во всей перспективъ реформеннаго періода и явилась результатомъ того освѣщенія, которое дано ему вообще г. Скабичевскимъ. Я умышленно не дълаю ему здъсь возраженій, кромъ только что сказаннаго выше, потому что все послъдующее мое изложение будеть лучшимь опроверженіемъ "нежелація", "наковецъ", опекать и руководить литературу и "желанія" смотръть на нее, какъ на продукть общественной самодъятельности... Кромъ того, примите во вниманіе сказанное Путятинымъ "какъ-бы"-оно хорощо гармонируетъ со всъмъ послъдующимъ.

По словамъ г. Скабичевскаго, открытіе этого комптета «произвело сильное возбужденіе какъ въ обществѣ, такъ въ особенности въ литературныхъ сферахъ. Комиссія была осаждена различными проектами и мнѣніями частныхъ лицъ» 1). И это не вѣрно. Комитету придавалось значеніе гораздо меньше и никакой осады проектами не было. Ему пришлось лишь разсмотрѣть одну «записку», да и та поступила къ нему черезъ Валуева.

Въ началъ года между редакторами нъкоторыхъ изданій и литераторами различныхъ оттънковъ все еще болъе или менте однообразной прессы возникъ вопросъ о томъ, какими средствами можно было бы улучшить положеніе печати. Съ этою цълью петербургская группа журналистовъ составила проектъ и передала его для обсужденія въ Москву. Въ основахъ разногласія не произошло. Митнія раздълись лишь въ практической части. Пріфхавщіе изъ Петербурга Чернышевскій и Елисеевь заявили, что они уполномочены своими товарищами на дальнъйшее веденіе этого дъла, и потому туть-же Каткову было поручено составить подробную записку на единогласно принятыхъ основаніяхъ. «Записка эта была составлена и одобрена; оставался еще не ръшенный вопросъ о томъ, какимъ способомъ дать ходъ этому дёлу». За это время состоялось назначеніе гр. Путятина. «Въ сентябрь, въ Москвь было еще разъ собраніе литераторовь по случаю новаго предложенія, пришедшаго изъ Петербурга. Предложение это относилось не къ сущности того вопроса, который быль разсмотренъ и ръшенъ въ прежнихъ совъщаніяхъ: оно касалось нъкоторыхъ тогдашнихъ обстоятельствъ и имъло цълью обозначить поводъ и форму ходатайства объ улучшении положения нашей печати. Этотъ поводъ и эта форма найдены были не совствить удобными; но вопрость о цензурт быль снова поднять нъкоторыми изъ лицъ, присутствовавшихъ на прежнихъ совъщаніяхъ, и тогда-же было ръшено между ними, чтобы издатель «Русскаго Въстника» поспъщилъ дать ходъ составленной имъ запискъ, что онъ вскоръ и сдълалъ», представивъ ее, послъ образованія комитета 1861 года, саmomy Banyeby 2).

<sup>1)</sup> Eго "Очерки исторіи русской ценауры", 1892 г., 471—472.

<sup>2) &</sup>quot;Современная "Ивтопись Русскаго Въстника" 1862 г., № 14, стр. 17; "Незагадочный писатель", "Въстникъ Европы" 1871 г., VIII.

Послѣдній не обратиль на нее серьезнаго вниманія и, дѣйствуя въ строго чиновничьемъ порядкѣ, передаль записку комитету Берте. Комитеть тоже оставиль, повидимому, ее безъ вниманія. А между тѣмъ, это первое коллективное заявленіе русскихъ писателей стоило иного къ себѣ отношенія. Никогда еще цензурное вѣдомство не слышало такого обстоятельнаго массоваго голоса объ условіяхъ, въ которыхъ находилась русская печать, и о тѣхъ скромныхъ, но безусловно необходимыхъ мѣрахъ, съ помощью которыхъ можно бы было немного урегулировать ея взаимоотношенія съ администраціей. Все это, въ связи съ незнакомствомъ еще и до сихъ поръ съ первымъ протестомъ литературы, побуждаетъ меня привести записку полностью.

Къ сожальнію, намъ неизвъстны имена подписавшихся подъ нею, но изъ многихъ данныхъ ихъ можно возстановить предположительно, не рискуя большой ошибкой. Кромъ «Современника» и «Русскаго Въстника», почти несомивнио были подписи: Г. Е. Благосветлова («Русское Слово»), А. А. Краевскаго («Отечественныя Записки»), В. Ө. Корша («Московскія Въдомости»), В. М. Бълозерскаго («Основа»), М. М. Достоевскаго («Время»), Н. Г. Писаревскаго («Русскій Инвалидъ»). П. Ф. Павлова («Наше Время»), В. А. Кремпина («Разсвѣтъ»), Г. З. Елиссева («Вѣкъ») и И. С. Аксакова («День»). Союзъ «Современника» съ Катковымъ, повторяю, совершенно въ данномъ случав понятенъ: дело шло объ одинаково дорогой всемъ названнымъ органамъ свободъ печати; если-же принять въ соображение то важное обстоятельство, что въ 1861 году Катковъ стоялъ еще на почвъ англійскаго парламентаризма, — удивленіе не можеть появиться у прочитавшаго предположительный списокъ авторовъ коллективной записки.

### IV.

## Коллективная "записка" русскихъ литераторовъ.

«Литература, безъ всякаго сомивнія, принадлежить къ самымъ существеннымъ потребностямъ образованнаго общества, и оно не можеть оставаться равнодушнымъ къ вопросу о положеніи печати — съ каждымъ годомъ растетъ у насъ потребность чтенія, распространяется кругъ читателей, умножается число журналовъ, книгъ и типографій. Печать, какъ и все въ обществъ, нуждается въ обезпеченіяхъ для своего существованій, въ правильныхъ и твердыхъ условіяхъ для своего развитія. Чъмъ болье растетъ она въ своихъ размърахъ и въ своемъ значеніи, тъмъ нужнъе ей пріобръсти правильное положеніе, и въ настоящее время для русской печати наступила пора подумать объ этомъ.

«Мы видимъ, что само правительство сильно озабочено положеніемъ нашей печати, и потому мы считаемъ своимъ долгомъ, какъ лица, по преимуществу заинтересованныя, высказать откровенно наше митніе о мтрахъ, необходимыхъ для того, чтобы дать литературт возможность правильнаго и удовлетворительнаго развитія.

«Если есть страна, гдт свобода печати можеть быть допущена съ полною безопасностію, то страна эта есть по преимуществу наше отечество. Цъть сомнънія, что правительство наше вполнѣ понимаетъ всѣ выгоды литературы свободной, т. е. огражденной яснымъ и твердымъ закономъ и за свои злоупотребленія подлежащей не административной расправъ, а разбирательству правильно устроеннаго суда. Видя, какъ неуклонно идетъ оно путемъ благотворныхъ преобразованій, мы уб'яждены, что и для этого великаго общественнаго интереса наступить своя очередь. Не считая, однако-же, себя въ привъ предлагать какія - либо органическія изміжненія, мы осміжниваемся заявить возможность улучшить временнымъ образомъ положеніе печати при существующемъ порядкъ административной расправы. Весь вопросъ состоитъ въ отвътственности. Теперь отвътственность раздъляется между цензоромъ и издателемъили авто-При существующемъ порядкъ, правительство, можеть быть, затруднится сосредоточениемъ всей отвътствен-

ности на авторъ или издателъ книги; но нътъ ни малъйшаго препятствія, а напротивъ, есть всѣ выгоды возложить полную отвътственность на редакторовъ журналовъ, давъ имъ право печатать, по ихъ усмотрѣнію, или съ разрѣшенія цензуры, или подъ собственною отвътственностью. Правительство можеть затрудняться отысканіемъ автора вышедшей книги, дабы подвергнуть его взысканію за нарушеніе закона, и потому предписываеть типографіямъ не иначе приступать къ печатанію книги и выпускать ее въ свъть, какъ съ разръшенія цензора. Но редакторъ газеты или журнала, равно какъ и самое изданіе, находятся постоянно подъ рукою правительства, такъ что отвътственность цензора является здѣсь дѣломъ совершенно излишнимъ, въ высшей степени обременительнымъ для журнала, вреднымъ нля усибховъ литературы, вреднымъ для видовъ самого правительства и совершенно безполезнымъ во всъхъ другихъ отпошеніяхъ.

«Можно безъ всякаго преувеличенія сказать, что въ настоящее время нигов съ такими трудностями не сопряжено джло журналиста, какъ въ Россіи. Вездѣ редакторъ журнала можеть посвящать своему ділу все свое время и всі свои силы, заботясь о внутрениемъ его достоинствъ; у насъ, напротивъ, половина его силъ и времени употребляется на самый неблагодарный и самый непроизводительный трунъ. на сношенія съ цензурой. До сихъ поръ, по непреложному правилу, каждая статья, какого-бы то ни было содержанія и объема, должна идти на предварительный просмотръ къ цензору. Бываютъ статън, -- и такихъ большая часть, которыя по своему содержанию не представляють никакихъ затрудненій со стороны цензурныхъ правилъ: но тѣмъ не менфе, хотя-бы въ статъф рфчь игла о грамматическихъ надежахъ или о первыхъ ариометическихъ дъйствіяхъ, хотябы то быль даже офиціальный документь или статья, напечатанная въ другомъ изданіи, съ разрѣшенія цензуры, она должна, въ видахъ общественной безопасности, совершить узаконенный цензурный обороть. Изъ тинографіи статья отправляется къ цензору, у него остается она болъе или менфе продолжительное время; отъ него статья идеть въ редакцію, изъ редакціи снова отправляется въ типографію; всѣ эти пересылки и задержки чистая трата времени. А если

редакторъ, вполнъ увъренный, что статья не представляетъ никакихъ сомнъній со стороны цензуры, распорядится, во избъжание проволочки, ея версткою или опущениемъ въ скоропечатный станокъ, то можетъ случиться (и случается слишкомъ часто), что цензору не понравится какое-нибудь слово, какой-нибудь обороть, и онъ выключить ихъ безъ всякаго раціональнаго основанія, по недоразумѣнію, по незнанію или неопытности, очень понятной, при частой смѣнъ цензоровъ. Тогда для редактора начинается рядъ мучительныхъ хлопотъ. Работа въ типографіи останавливается, начинаются объясненія съ цензоромъ, переписка, личныя свиданія, апелляціи въ цензурный комитеть: сколько потеряннаго времени, убытковъ и волненій, сколько силъ, отнятыхъ у производительнаго труда, часто изъ совершенныхъ бездълокъ! Каждый редакторъ можетъ набрать изъ цензорскихъ корректуръ десятки, сотни примъровъ, которые поразили-бы всёхъ, даже самыхъ придирчивыхъ и строгихъ судей, своею необъяснимою странностью, о которыхъ со смѣхомъ впослѣдствіи станетъ вспоминать историкъ нашей литературы, но которыя темь не мене тяжело и горько обходятся нынъшнему редактору журнала въ Россіи.

«Не всегда затрудненія со стороны цензора им'єють своимъ основаніемъ какое-нибудь, хотя-бы и нев'врное, толкованіе цензурныхъ правиль; весьма нерѣдко они проистекають лишь изъ особыхъ свойствъ лица, облеченнаго полномочіемъ цензора, условливаются степенью его образованія, особенностями взгляда его на вещи и разными случайными обстоятельствами, неимфющими никакого отношенія ни къ общимъ цензурнымъ правиламъ, ни къ какимълибо видамъ правительства. А потому издатель постоянно долженъ имъть въ виду не столько сущность дъла, законъ или волю правительства, сколько ту особую организацію, которая поставлена надъ нимъ въ качествъ цензора: онъ должень изучать ея особенности; прилаживаться къ нимъ, упуская изъ виду существенное, тратить свое время на мелкія, ничтожныя и вовсе ненужныя для правительства компромиссы, оставляя на благоусмотрфніе цензора все то, что имъетъ дъйствительную важность для правительства. Вся горечь, которая такимъ образомъ необходимо развивается изъ отношеній издателя къ цензору, естественно переносится на самое правительство, а иногда и на самые тъ предметы, которые поставлены подъ охрану закона. Вопъ источникъ того прискорбнаго антагонизма, который развивается у насъ между правительствомъ и мыслящею частью общества.

«Совствть иной видъ могла-бы въ скоромъ времени принять наша литература, если-бы правительство благоразсудило возложить на самихъ редакторовъ полную и серьезную отвътственность за собственное дъло. Иътъ ничего и справедливве и естествениве, какъ отвъчать за себя и за свое дѣло, и иѣтъ ничего затруднительнѣе, во всѣхъ отноменіяхъ, какъ отвътственность за чужое дѣло. Это **такъ** естественно, что и въ настоящее время, при существованіи предупредительной цензуры, правительство подвергаеть отвътственности не однихъ цензоровъ, какъ-бы следовало по строгой справедливости, но также и издателей журналовъ. Цензоръ получаетъ выговоръ, редактору грозятъ запрещеніемъ журнала, цензора см'яняють, редактора лишають права изданія, ссылають, заключають въ крѣность. При существующемъ порядкъ, справедливость требовала-бы освободить редактора отъ всякой отвътственности за появленіе какой-бы то ни было статьи, если только она проинла установленное иснытаніе и разр'ящена къ нацечатанію ценворомъ. Правительство находитъ себя, однако, вынужденнымъ нарушать эту справедливость и, помимо цензора, подвергать взыскание и редактора: оне, слъдовательно, само признаеть за редакторомъ отвътственность. Остается только поставить эту отвътственность правиломъ и сообщить ей характеръ закопности и справедливости. Этого-то именно и можеть достигнуть правительство сосредоточеніемъ всей отвътственности на редакторъ и устраненіемъ цензурной онеки. Раздълениая отвътственность никогда не можетъ быть дізломъ серьезнымъ или справедливымъ. Такъ какъ редакторъ есть лицо, столько-же извъстное правительству, какъ и цензоръ; такъ какъ онъ въ неменьшей степени находится подъ его рукою: такъ какъ отъ воли правительства зависить самое продолжение издания, съ которымъ для редактора соединяются его правственные и матеріальные интересы; такъ какъ редакція журнала есть сама какъ-бы опредъленное общественное учрежденіе, подлежащее зако**ну в** 

открытое для правительства, то нътъ ни мадъйшей надобности возлагать отвътственность за направление журнала и за печатаемыя въ немъ статьи, не на одного издателя, а еще на какое-нибудь постороннее лицо, которое своимъ вибшательствомъ можетъ только препятствовать правильному веденію діла и развитію чувства справедливой и дібиствительной ответственности. Хотя правительство, въ крайнихъ случаяхъ, находится вынужденнымъ, вопреки справедливости, не ограничиваться взысканіемъ съ цензора, а подвергать отвътственности и издателя, однако, за исключеніемъ такихъ особенныхъ случаевъ, безъ сомивнія весьма тягостныхъ для самого правительства, редакторъ не чувствуеть и не можеть чувствовать на себъ серьезной отвътственности. Занятый своею игрой съ цензурой, онъ не имбеть ни времени, ни свободы, ни побужденія самъ вникать въ требованія закона. въ практическія условія времени, въ виды правительственной власти, совпадающие съ существенными интересами народа и общества. Иоладивъ въ извъстныхъ нунктахъ съ цензоромъ, пригладивъ наружность статьи согласно его вкусу, редакторъ не чувствуетъ за темъ побужденія практически соображать свою д'ятельность, и стъсненъ или парализированъ въ своихъ заботахъ о ея внутреннемъ направленіи. Трудно рѣшить, кто болѣе отъ этого теряетъ. Напротивъ, принявъ на себя полную и серьезную отвътственность, редакторъ журнала будетъ имъть и возможность и побуждение соображать требования закона и вести свое дъло согласно съ ними. Законъ и практическія обстоятельства не будутъ заслонены отъ него лицомъ цензора; онъ самъ долженъ будетъ отдавать себъ точный и ясный отчеть въ каждой нечатаемой имъ статьй. Съдругой стороны, правительство, устранивъ этотъ ненужный предварительный контроль цензора, можетъ всегда ясно видѣть, въ какой мере направление журнала соответствуетъ его видамъ и соображать, согласно съ темъ, свои действія.

«П'ять сомивнія, что само правительство видить неудовительность теперешняго положенія печати, чему доказательствомь служать частыя изм'яненія въ регламентахь и личномь состав'я цензурнаго управленія. Вопрось состоить не вь томь, нужно-ли удерживать этоть порядокь и это положеніе, а въ томь, какъ выйти изъ него бол'я

легкимъ и надежнымъ способомъ. Свобода печати предполагаеть такъ много существенныхъ преобразованій въ административной и судебной системахъ, что литература, по необходимости, должна-бы была перепосить весь вредъ своего теперешняго положенія, безъ надежды на какос-либо улучшеніе въ настоящемъ. Но есть возможность значительно улучщить это положеніе, не посредствомъ разрушенія существующаго порядка, а посредствомъ его улучшенія. Не упраздняя ни одного изъ существующихъ теперь цензурныхъ учрежденій, неизм'яняя ихъ состава, правительство можеть одною весьма дегкою реформою сообщить имъ болѣе нормальное значеніе и, прекративъ тѣ обоюдно-обременительныя отношенія, въ которыхь они находятся теперь въ литературь, нать имъ съ тъмъ вмъсть возможность дъйствовать полезиће и соотвътствениће съ видами правительства. Не требуя отміжны ни Главнаго Управленія Цензуры, ни цензурныхъ комитетовъ, каждый редакторъ, въ случав сомивнія, будеть самъ обращаться въ цензурный комитетъ, слагая съ себя отвътственностъ въ тъхъ случаяхъ, гдъ законъ или воля правительства несовствить ему ясны. Члены цензурныхъ комитетовъ, нынфиніе цензоры, могли-бы по-прежнему быть органами центральнаго управленія по отношенію къмъстной литературб. Главное Управленіе Пензуры по прежнему оставалось бы тъмъ правительственнымъ учрежден**іемъ.** чрезъ которое Верховная Власть дійствуеть законодательно и распорядительно по дъламъ печати.

«Предоставивъ редакціямъ журналовъ право печатать подъ своєю отвѣтственностью, правительство найдетъ себя въ обладаніи цѣлой системы взысканій. Какъ и теперь, оно можетъ, въ крайнихъ случаяхъ, принимать рѣшительныя мѣры, и противъ журнала, и противъ личности его издателя. Но крайніе случаи рѣдки, и дай Богъ, чтобъ ихъ никогда не было. Безъ всякаго сомиѣнія, правительство неохотно прибѣгаетъ къ рѣшительнымъ мѣрамъ. Извѣстное правило: гдѣ нѣтъ въ распоряженіи постепенныхъ, болѣе или менѣе ощутительныхъ взысканій, гдѣ въ распоряженіи есть лишь тяжкое наказаніе, тамъ отвѣтственность мало чувствуется. Виновные большею частію ускользаютъ отъ всякаго взысканія, именно потому, что, кромѣ одного рѣшительнаго и тяжкаго паказанія, нѣтъ въ рукахъ у закона

.

болъе легкихъ и болъе практическихъ способовъ давать чувствовать дицамъ лежащую на нихъ ответственность. Вслепствіе предполагаемой переміны, кромі крайних мірь наказанія, остающихся въ запась, будеть въ рукахъ правительства возможность давать редакціямъ, въ различныхъ степеняхъ, чувствовать ихъ отвътственность. Предоставляя имъ самимъ отвъчать за свое дъло, правительство можетъ, въ случат уклоненія ихъ отъ закона, угрожать имъ возвращеніемъ подъ опеку цензуры. Одна эта угроза будеть средствомъ, весьма достаточнымъ для предупрежденія замъченныхъ уклоненій и проступковъ. Средство это такъ дійствительно, что само правительство будеть прибъгать къ нему только въ серьезныхъ случаяхъ, и уже одного перваго предостереженія, сопровождаемаго угрозой отдать подъ цензуру, будеть достаточно, чтобы пресфчь всякое излишество. Притомъ самое исполнение этой угрозы можеть и должно имъть разныя степени. Въ случат нарушенія устава, правительство, послѣ извъстнаго числа предостереженій, будеть лишать журналы льготы именно по отношению къ тъмъ предметамъ, по которымъ замъчено и упорно продолжается это нарушеніе. Такъ, напримъръ, въ случав нарушенія постановленій, по отношению къ предметамъ политическимъ, редакции можетъ быть воспрещено на свой страхъ печатать подобнаго рода статы, но еще иътъ надобности отнимать у ней это право по отношению къ статьямъ другого рода, напримъръ, беллетристики и т. п.

«Пребываніе журнала подъ цензурой можеть быть болъе или менъе продолжительно, и отъ правительства всегда будеть зависъть сокращеніе срока и возвращеніе свободы журналу.

«Нъть сомивнія, что правительство, имъя въ рукахъ своихъ этого рода наказаніе, не будеть въ необходимости прибъгать къ какимъ-либо крайнимъ мърамъ, болъе или менъе тягостнымъ для него самого.

«Противъ этого плана можетъ быть сделано одно, на первый взглядъ, весьма сильное возражение. Пользуясь льготою печатать безъ цензуры, редакция журнала можетъ выпустить такую статью, въ которой самымъ дерзкимъ образомъ будутъ нарушены основные законы о печати. Вникнемъ въ это предположение, которое съ перваго взгляда

. ..

кажется достаточнымъ основаніемъ для продленія предупредительной цензуры, несмотря на всѣ ся неудобства.

«На свъть совершаются всякаго рода элодъянія: въ предупреждение ихъ правительства усиливають свою биительность, общество принимаетъ меры къ устранению техъ условій, которыя болѣе или менѣе предрасполагають ero членовъ къ преступнымъ дъйствіямъ: но ни правительство. ни общество не могутъ простирать свои предупредительныя міры до того, чтобы лишать людей матеріальной возможности совершить преступленіе. Нельзя поручиться, что ктонибудь, выйдя на улицу, не бросится съ ножемъ на проходящихъ; но для предупрежденія такого ужаснаго и очень возможнаго случая, нигдъ не запрещаютъ появляться дюлямъ на улиць, безъ особыхъ свидьтельствь въ ихъ благонамьренности и здравомысліи. Люди везд'є безпрепятственно выходять, свободно двигаются и встрачаются другь съ другомъ, не тревожась мыслію объ опасности, ежеминутно угрожающей всёмъ и каждому. Да и могли-ли бы послужить къ чему-нибудь матеріальныя предупредптельныя м'єры? Не имъли-ли бы онъ своимъ послъдствіемъ прекращеніе всякаго общежитія? Напротивъ, всякая попытка ограничить и стъснить обращение людей всего скоръе могла бы развить въ нихъ противообщественные инстинкты и способствовать именно тому самому, что имфлось въ виду. Этотъ всеобщій ежедневный, всемъ очевидный фактъ общежитія можеть служить самою лучшею повъркой нашихъ соображеній касательно нечати. Печать есть одинъ изъ видовъ общежитія и къ ней въ полной мфрф прилагается то, что имфетъ силу относительно цѣлаго. Слѣдуетъ-ли, изъ опасенія какогонибудь преступнаго дійствія, подвергать стісненію всіххь и каждаго? Должно-ли, въ виду воображаемой опасности, нарализировать цълую дъятельность, которая, при пормальномъ развити, могла бы въ самой себѣ найти достаточную силу отпора, противодъйствія и предотвращенія? И напротивъ, всякія матеріально-предупредительный средства не способствуютъли, по закону человъческой природы, усиленію такого склада въ умахъ, который именно предрасполагаетъ ихъ къ направлениямъ, болбе или менбе противнымъ закону?

«Если, какъ свидѣтельствуетъ опытъ, система матеріальныхъ предупрежденій не увѣнчивается надлежащимъ успѣ-

хомъ и въ тъхъ сферахъ общественной жизни, гдъ все подлежить простой матеріальной оцінкі, обыкновеннымь вісамъ и мърамъ. -- то можно-ли ожилать успъха въ сферъ умственныхъ и нравственныхъ явленій, какъ литература? Если дать волю предположеніямъ, то можно изыскать сотни способовъ обмануть бдительность самаго строгаго и придирчиваго цензора для того, чтобы провести преступную мысль. Наконецъ, если бы кто-нибудь действительно возымель желаніе совершить въ печати нарушеніе самыхъ основныхъ положеній закона, то ничто не помішаеть такому избрать всякаго рода незаконные пути и при существовании предварительной цензуры. Фабрикуются же фальшивыя ассигнаціи: могуть фабриковаться и зажигательныя прокламаціи и возмутительные намфлеты. Содержатели типографій обязаны закономъ не выпускать ничего въсвъть безъцензурнаго билета; но входы и выходы типографій не стерегутся правительственными агентами: надъ типографскими станками не стоятъ уполномоченные чиновники, обязанные наблюдать за каждымъ поступающимъ въ печать листкомъ. Правительство, постановивъ законъ, воспрещающій содержателямъ типографій выпускать что-либо безь разрѣшенія цензурнаго комитета, останавливается на этомъ и не принимаетъ никакихъ дальнъйшихъ мъръ для предупрежденія возможныхъ злоупотребленій, оставаясь въ спокойной ув'вренности, что содержатели типографій не дозволять себѣ злоупотребленій, строго караемыхъ закономъ. Почему же не можетъ правительство простирать ту же увъренность и на издателей журналовъ? Почему издатель журпала не можеть заслуживать но крайней мъръ такого довърія, какъ содержатель типографін, и почему, если н'ять надобности ставить особую стражу у дверей типографіи, необходимо ставить ее надъ редакціей журнала? Сравнивая еще ближе типографію и журналъ по отношению къ правительству, мы убъдимся, что редакція журнала въ гораздо меньшей степени можетъ возбуждать подозрѣнія и опасенія. Возможныя злоупотребленія типографін, по самому свойству своему, не скоро и не всегда могуть быть обнаружены. Они требують дознанія, слёдствія. розыска. Злоупотребленія же издателя книги или журнала очевидны и влекуть за собою непосредственно кару закона. Какъ отыскать незаконно выпущенный изъ типографіи

листокъ? Какъ дознать и доказать, изъ какой типографіи онъ выпущенъ? Но статья, напечатанная въ журналъ, сама собою указываеть на виновника и не требуеть никакихъ предварительныхъ дознаній для того, чтобы подвергнуть его заслужениной каръ. Наконецъ, редакторъ журнала есть лицо, по крайней мёрё, столько же дорожащее своимъ положеніемъ, какъ и цензоръ, получающій жалованье отъ правительства. Право издавать журналь дается у насъ правительствомъ. Если правительство оказываеть довъріе цензорамъ и не опасается, что кто-нибудь изъ инхъ, пользуясь своею властію, разрѣшитъ къ нечати что-либо предосудительное, то нътъ разумнаго основанія опасаться чего-нибудь подобнаго со стороны редакторовъ. Кто приметь твердое рѣшеніе возмутить страну какимъ-нибудь преступнымъ писаніемъ, тотъ не затруднится въ выборѣ средствъ для осуществленія своей мысли. Скажуть, всв другія средства возбранены закономъ: но посмотритъ-ли на эти возбраненія тотъ, кто ръшится на нарушение основныхъ законовъ?

«Итакъ, всевозможныя предположенія нисколько не дають основанія стаснять предупредительными марами открытую литературу, всегда находящуюся подъ контролемъ правительства, точно такъ же, какъ возможныя злоунотребленія, при встрѣчѣ людей между собой, не дають основанія затруднять общежитіе. Напротивъ, въ открытой и честной литературъ правительство можетъ всегда съ полною увъренностью находить себъ опору противъ предполагаемыхъ возмутительныхъ дъйствій, изъ онасснія которыхъ подвергаютъ ее стесненіямъ, и которыя вовсе къ ней не относятся и относиться не могуть. Чамь болае будеть дано простора открытой и, следовательно, честной литературь, темъ более будуть пресъкаться пути для тайныхъ и ускользающихъ отъ всякаго контроля дъйствій. Безпрепятственное развитіе открытой печати есть единственный способъ предупреждать возможность того, что составляеть главныя основанія встать опасеній.

«Неправильность системы, принятой у насъ, относительно печати, обозначается весьма характеристически тъмъ, что правительство какъ бы само не довъряетъ дъйствительности цензуры и ставитъ цензуру надъ цензурой, контроль надъ контролемъ. Мы имъемъ цензурный уставъ: мы имъемъ

особыя правительственныя учрежденія по діламь печати. Главное Управленіе Цензуры непрерывно сообщаеть свои указанія цензурнымъ комитетомъ; предсёдатели цензурныхъ комитетовъ суть члены Главнаго Управленія Цензуры; цензоры разсматривають все, предназначаемое къ печати, и порознь и въ комитетъ. Казалось бы, этого слишкомъ достаточно для достиженія той цёли, чтобы въ нечати не появлялось ничего, противнаго постановленнымъ отъ правительства условіямъ. И однако, оказывается нужнымъ подвергать многія статьи еще особымь цензурамь различныхъ правительственныхъ въдомствъ: военнаго, внутреннихъ дълъ, иностранныхъ дълъ, государственныхъ имуществъ, Кавказскаго и Сибирскаго комитетовъ и т. д. Люди, скольконибудь мыслящіе не могуть не задавать себт вопроса: зачъмъ это дълается, когда уже есть строгая и бдительная цензура, снабженная всеми нужными инструкціями и вооруженная всёми средствами предупрежденія? Нужно-ли еще для спокойствія государства и для огражденія добрыхъ нравовъ посылать книгу или статью военному цензору, въ министерство иностранныхъ дѣлъ, или въ министерство государственныхъ имуществъ? Что еще должно быть предупреждаемо въ литературѣ этими и другими вѣдомствами? Правительство, контролируя нечать, не имбеть въ виду брать на себя отвътственность за справедливость или неосновательность мибній, высказываемыхъ авторомъ. «Цензура, сказано въ ст. 15 цен. уст., не имфетъ права входить въ разборъ или несправедливости или неосновательности частныхъ мивній и сужденій писателя, если только оныя не противны общимъ правиламъ цензуры». При такомъ, совершенно върномъ взглядѣ правительства на отношенія его къ печати, спеціальныя цензуры различныхъ вёдомствъ являются чъмъ-то совершенно непонятнымъ. Что за дъло, если авторъ несправедливо судить о какихъ-либо военныхъ предметахъ, или о предметахъ европейской политики, или о путяхъ сообщенія, или о дворянскихъ выборахъ. лишь бы только сужденія его были не противны цензурному уставу и оставались въ предблахъ, обозначенныхъ самимъ правительствомъ. Если высказываемыя мибија односторонни и ложны, они должны подвергнуться критикт, а не цензурному запрещеню. Правительство, контролируя литературу, безъ сомнънія,

the second second

должно руководствоваться при этомъ ничемъ инымъ, какъ видами Верховной Власти, пользами государства, интересами пълой страны; но во всъхъ этихъ отношенияхъ нисколько не требуется подвергать частныя мибнія или сужденія спеціальной цензурь. Во всьхъ этихъ отношеніяхъ, напротивъ, весьма желательно, чтобы по разнымъ предметамъ высказывалось сколь можно болъе сужденій и сколь можно болъе разнообразныхъ мизній. Печать не есть принадлежность какого-либо класса людей, какой-нибудь клики; въ нечати могуть высказываться и высказываются мибнія лиць, принадлежащихъ къ различнымъ общественнымъ средамъ, къ различнымъ мфстностямъ: въ печати могутъ высказываться и государственный человікь, и ученый, и поміщикь, и торговецъ, и чиновникъ, и военный человѣкъ, всѣ спеціальности, всв занятія, всв роды жизни и д'вятельности. Въ интересъ Верховной Власти, въ интересъ страны, слъдуетъ не стъснять печати въ этомъ отношении, а, напротивъ давать ей всевозможныя льготы, пока она остается въ предълахъ, обозначенныхъ самимъ правительствомъ, т. е. пока она не обращается въ зловредный намфлетъ. Какая польза отъ того, что сочинение подвергается предварительному просмотру того или другаго спеціальнаго в'Едомства? Пользы никакой. а вреда много и много злоупотребленій. Министерство, одобряя къ печатанію разсмотрфиное имъ сочиненіе, совершенно напраснымъ образомъ принимаеть на себя отвътственность за частныя сужденія и мифнія. Недопуская къ печати то или другое мивніе, министерство береть на себя еще болбе тяжкую отвътственность: оно обнаруживаеть свою нетериимость, оно нарушаеть мудрое правило, постановленное нашимъ законодателемъ, не входить въ разборъ несираводливости или неосновательности сужденій, и навлекаетъ на себя со стороны общества подозрвніе въ недобросов'єстности. Частный челов'вкъ, высказывая свое мизніе въ журналъ или книгъ, не имъетъ притизанія быть органомъ правительства, а потому и не роняеть его несправедливостью или неосновательностью своихъ сужденій. Къ тому же, сочиненія, поступающія на спеціальную цензуру, не могуть разсматриваться не только самимъ министромъ, но и ближайшими его помощниками, которыхъ дъятельность нужна для занятій, прямо относящихся до ихъ въдомства. Представляемыя сочиненія поступають на разсмотрівніе кого-нибудь изъ второстепенныхъ чиновниковъ, который не представляетъ ручательствъ, что при оценке сочинения онъ будеть вникать въ него и не увлечется никакими посторонними для дъла видами. Въ сочинении могутъ высказываться сужденія, не совебмъ согласныя съ теми понятіями, которыя чиновникъ составилъ себъ объ образъ мыслей своего начальника; онъ будеть руководствоваться и своимъ вкусомъ, и интересами своихъ сослуживцевъ, и еще болъе смутнымъ понятіемъ о томъ, что угодно вліятельнымъ лицамъ, отъ которыхъ онъ зависить по служов. Пользуясь случаемъ, онъ можеть подвергнуть запрещенію многое такое, что вовсе не относится къ его въдомству. Жалобы и апелляціи затруднительны, беруть слишкомъ много времени, діло страдаеть совершенно понапрасну и вредъ не искупается никакою польвою. Весьма недавно быль подобный случай.--Изъ редакціи одного изъ московскихъ журналовъ («Русскаго Вѣстника») отправлена была въ министерство государственныхъ имуществъ общирная экономическая статья, писанная въ опроверженіе критики, появившейся въ другомъ журналѣ на статью автора о продажѣ государственныхъ имуществъ. Чиновникъ, просматривавшій статью, не могъ найти въ ней ничего, подлежащаго запрещенію, съ точки зрѣнія его вѣдомства, за то онъ счеть пужнымъ вычеркивать цѣлыя мѣста, которыя показались ему слишкомъ сильными въ полемискомъ отношенін. Противникъ автора служитъ самъ въ министерствъ государственныхъ имуществъ и, въроятно. находится въ добрыхъ отношеніяхъ къ чиповнику-цензору, и потому этотъ носл'ядній счель своею обязанностью ослабить доводы и выраженія автора: онъ не только исчеркаль статью красными черпилами, но и, въ противность цензурнымъ правиламъ, вмфсто исключенныхъ словъ вписалъ свои.

«Неудобство и вредъ спеціальной цензуры особенно ощутительно оказываются по министерству иностранныхъ дълъ. Влагодаря вмъшательству этого министерства въ дъла нечати, русскій человъкъ становится въ какое-то подчиненное и, можно сказать, рабское положеніе относительно другихъ націй. Ни одно правительство въ Европъ не отвъчаеть предъ нашимъ за частныя сужденія, высказываемыя въ журналахъ о нашемъ отечествь, между тъмъ, какъ наше



правительство должно отвъчать за каждое слово объ иностранныхъ державахъ, сказанное въ русскихъ журналахъ. Французъ, англичанинъ, нъмецъ могутъ свободно говорить о насъ, а мы, бъдные русскіе люди, должны молчать передъ ними, какъ передъсвоими властителями или говорить только то, что можетъ быть имъ пріятно; мы должны подлаживаться подъ ихъ интересы и мибнія, быть ихъ льстецами и раболънными угодниками. Везъ сомивнія, правительства, находясь между собою въ извъстныхъ отношеніяхъ, взаимно обязаны соблюдать извъстный тонъ въ своихъ дипломатическихъ перепискахъ и въ своихъ офиціальныхъ органахъ, но частныя лица, въ обозначенныхъ закономъ предълахъ, ничъмъ не стъсняются въ своихъ мибиіяхъ и тоиф своихъ отзывовъ. Такъ, наше правительство находится, по политическимъ соображеніямъ, въ самыхъ лучиніхъ отношеніяхъ къ французскому; но это нисколько не препятствуетъ французскимъ журналамъ отзываться о насъ не такъ, какъ бы мы хотбан, а такъ, какъ они хотятъ сами. Мы же, напротивъ, обязаны настранвать нашъ тонъ на чужой ладъ, нотому что наше министерство иностранныхъ дълъ, благодаря существованию цензуры, становится какъ-бы органомъ чужихъ правительствъ, принимая на себя отвътственность за митнія, высказываемыя частными лицами. Часто это приводить къ явленіямь очень страннымь и глубоко оскорбительнымъ для національнаго чувства. Педавно цензура запретила журналамъ перепечатывать извъстное письмо герцога Омальскаго объ исторіи Франціи. Письмо это не намфлетъ русскаго публициста, а дъйствительно писано герцогомъ Омальскимъ; оно появилось въ самомъ Парижѣ; оно стало извъстно цълой Франціи; вся Европа знаетъ его; оно переведено на всѣ языки и перецечатано во всѣхъ европейскихъ газетахъ; оно было даже перепечатано въ газетъ «Le Nord», которая, какъ извъстно, находится въ офиціозныхъ отношеніяхъ къ французскому правительству. Только для русской публики письму этому суждено было остаться тайной. Ночему для русской? Почему цензура нашла опаснымъ для русской публики династическій споръ, который кас**ается** только Францін? Неужели престолъ императора Наполеона III основанъ на мибиіяхъ или предапности русской публики, и неужели для его спокойствія нужно было скрывать отъ ней письмо принца Орлеанской династін, извъстное Францін и всей остальной Европ'ь? Что должна подумать русская публика о такомъ тщательномъ укрытін отъ нея всёмъ извъстнаго документа, и зачъмъ издъваются надъ ней журналы, печатая въ своихъ столбцахъ опровержение документа, который отъ ней скрытъ, и отчеты о судебномъ процессъ, происходившемъ по его поводу въ Парижъ? Какъ должно отозваться это грустное явленіе въ образованной части русскаго общества.—явленіе, въ которомъ оно поневолѣ должно видъть необъяснимое и оскорбительное для русской чести раболъпство! Гдъ же значение России, какъ великой державы, когда ея правительство, въ своихъ внутреннихъ распоряженіяхъ должно сообразоваться съ волею другихъ правительствъ, предупреждать ихъ желаніе, простирать свою заботливость о нихъ дальше, можеть быть, чёмъ сами они заботятся о себъ, лишь только изъ того, чтобы заявить передъ ними свое усердіе? И какъ бы для того, чтобъ эта грустная несообразность представилась еще рѣзче, въ то самое время, когда русская цензура, plus Napoléonienne que Napoléon lui même, запрещаеть въ русскихъ журналахъ письмо Герцога Омальскаго, —въ парижскихъ журналахъ, не только такихъ какъ «Siécle», «Débats» и др., ненаходящихся въ прямыхъ отношеніяхъ къ правительству, но и въ такихъ, какъ «Pays», «Patrie», которые завъдомо служать ему офиціозными органами, появляются, по поводу варшавскихъ событій, статьи совершенно не въ видахъ нашего правительства, такъ что оно должно опровергать ихъ въ своемъ органъ, изобличая эти газеты во джи, недобросовъстности. клеветь. Отчего наше правительство не требуеть у французскаго отчета за появленіе этихъ ложныхъ показаній во французскихъ газетахъ? Наше правительство не можетъ этого сділать, а если бы и сділало, то получило бы въ отвътъ, что французскіе журналы не находятся подъщензурой и что французское правительство не вмѣшивается въ частныя мивнія и сужденія.

«Національное чувство надобно поддерживать и возвышать, а не подвергать его уничиженію, особенно когда нъть ни малъйшей въ томъ надобности. Нельзя не сознаться, что виною этихъ грустныхъ явленій, которыя не могуть остаться безъ самыхъ вредныхъ послъдствій для будущаго Россіи, если они продлятся, служить неправильное положеніе нашей печати, неправильное отношеніе къ ней нашего правительства и безъ всякой нужды тяготющая надъ нею предупредительная цепзура. Правительство наше само сознасть это. Доказательствомъ тому можетъ служить офиціальная статья, напечатанная отъ имени министерства иностранныхъ дътъ, въ его органъ: «Journal de St. Pétersbourg», въ 1859 году. Въ статьъ этой сказано:

"Съ тъхъ поръ, какъ въ Россіи дано больше простора выражению мысли, русская печать запыла мъсто въ Европъ, какъ новый элементъ общей гласности. Русскіе журнады читаются за границею, на нихъ есылаются, они служатъ предметомъ истолкованій, въ нихъ ищуть выраженія общественнаго мибнія, которое до сихъ поръ имбло мало случаевъ высказаться. Но въ органахъ иностранной печати все еще замѣтно нѣкоторое колео́аніе относительно дѣйствительнаго значенія этого голоса, для нихъ непривычнаго; до сихъ поръ не даютъ себъ яснаго отчета о его значеніи и о томъ характерф, который следуеть принисывать ему. Такъ, одинъ журналъ, издающійся въ Брюссель, считается постоянно органомъ русскаго правительства, потому только. что онъ основанъ на капиталъ частныхъ лицъ, живущихъ въ Россін <sup>1</sup>). Точно также, весьма часто думають, будто императорское правительство, прямо или косвенно, даетъ направленіе ежедневнымъ газетамъ и періодическимъ изданіямъ, выходящимъ въ самой Россіи, и при этомъ основываются только на томъ, что онф подчинены предварительной цензуръ. Такое истолкование невърно и несправедливо. Мы считаемъ своею обязанностью разъ навсегда опровергнуть его.

"Очевидно, что открывая болѣе широкій путь для русской печати, правительство имѣло въ виду снять съ себя отвѣтственность во всемъ, кромѣ тѣхъ обязательствъ, которыя вытекаютъ изъ общественныхъ и международныхъ начатъ, уважаемыхъ всѣми образованными государствами. Предварительная цензура, которой подчинены журналы, не имѣетъ другой цѣли. Цензоры поставлены для наблюденія за тѣмъ, чтобы въ мнѣніяхъ, высказываемыхъ гласно, не

. .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ръчь идетъ о газетъ "Le Nord", въ дъйствительности, бывшей нашимъ офиціозомъ въ Брюсселъ.

было ничего противнаго религіи, нравственности, общественному порядку и уваженію, подобающему государямъ и правительствамъ. Во всемъ остальномъ всякое частное мићніе можетъ быть высказано въ Россіи, и русская печать, получивши право обсуждать, въ надлежащихъ границахъ, внутренніе вопросы, пользуется тымъ же правомъ и въ отношеніи къ вопросамъ иностранной политики.

"Поэтому мы считаемъ долгомъ, формально опровергнуть всякое толкованіе, извращающее отношеніе печати къ правительству. Мы уполномочены объявить самымъ категорическимъ образомъ, что журналы русскіе или считающіеся таковыми, издающіеся въ Россіи или въ другихъ странахъ, представляють не болѣе, какъ свои собственныя мнѣнія, что правительство не беретъ на себя ни одобрять эти мнѣнія, ни порицать ихъ, и что еще менѣе можетъ оно принять на себя отвѣтственностъ за нихъ, на какомъ бы то ни было основаніи".

«Къ сожалбнію, эти прекрасныя мысли остались на словахъ и не могли перейти въ діло. Иностранная публика не повібрила имъ; ими русское правительство не усибло пріобрівсти себів желанной независимости отъ правительствъ иностранныхъ, ибо существованіе предупредительной цензуры препятствуеть вършть, чтобы правительство воздерживалось отъ вывшательства въ частныя сужденія и мивнія. Что-же касается до русской публики, то что должна думать она въ виду вышеуномянутой статьи, которою министерство иностранныхъ діль отрекается отъ всякаго вмінательства въ діла нечати, и зная въ то же время, что оно безпрестанно въ нихъ вмінивается.

Вследствіе неправильнаго положенія печати, становятся возможны всякаго рода произвольныя распоряженія, иногда противоречащія ясно выраженной высочайшей волю и колеблющія въ публике уваженіе къ правительству. Не такъ давно почтовое вёдомство приглашало всёхъ и каждаго свободно высказывать замечанія о разныхъ предметахъ почтоваго управленія. Это приглашеніе не могло не произвести самаго благопріятнаго впечатленія на публику, которая видёла въ немъ живую и благородную заботливость правительственныхъ лиць о ввёренной имъ части. Верховная власть одобрила такой открытый образъ действій своихъ

исполнителей. И дъйствительно, та часть управленія должна быть одушевлена самымъ искреннимъ желаніемъ добра, которая не только не изобраетъ публичной оцфики и замфианій, но сама усердно вызываеть ихъ. Что же, однако, вышло? По приглашению въ журналахъ появилось и**ъсколько** статей, гдф добросовъстно указывалось на нфкоторые очевидные неудобства, недостатки и злоупотребленія. Иочтовое въдомство, показавъ себя въ столь благопріятномъ свъть, какъ передъ верховною властью, такъ и передъ цѣтымъ обществомъ, обратилось, но уже не открытымъ, а канцелярскимъ или конфиденціальнымъ путемъ къ министру народнаго просвъщенія, прося его сдѣлать распоряженіе, **чтобы** већ статьи, касающіяся почтоваго в'кдометва, представлялись въ это въдомство на предварительное разсмотрѣніе. Министръ конфиденціально сообщиль объ этомъ предсъдателямъ цензурнаго комитета, и отнынѣ ни одна строка о предметахъ почтоваго въдометва не печатается безъ его предварительнаго разрѣшенія, чего и прежде пикогда не бывало. Въ противность цензурному уставу, по которомупочтовое въдомство не принадлежитъ къ числу тъхъ, которымъ дано право спеціальной цензуры, оно теперь-то именно, послѣ своего либеральнаго вызова, и получило это право, не по высочайшей воль, безъ которой спеціальная цензура не можеть быть законно учреждена, а благодаря той систем'в конфиденціальных сообщеній, которая принята у насъ относительно дълъ нечати. Какъ же нользуется почтовое въдомство этимъ, самовольно захваченнымъ правомъ? Изъ доставленныхъ ему отъ московскаго цензурнаго комитета статей, ни одна не была одобрена имъ къ печати, и оно возвратило ихъ при бумагѣ слѣдующаго содержанія:

"Опубликованіе ихъ (статей) не поведеть ни къ какимъ полезнымъ результатамъ и совершенно противорѣчить цѣли сдѣланнаго въ педавнемъ времени вызова, со стороны почтоваго вѣдомства, приглашавшаго именно сообщить ему прямо, безъ всякой формальности, о безпорядкахъ и злоунотребленіяхъ, допускаемыхъ почтовыми чиновниками, для своевременнаго принятія необходимыхъ мѣръ къ устраненію этихъ злоупотребленій. Жалобы же, сообщаемыя въ редакціи для нечати, какъ разбросанныя въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, легко могутъ совершенно ускользнуть отъ

вниманія почтоваго департамента, которому нѣтъ никакой возможности слѣдить за всѣми журналами и газетами, издающимися у насъ въ настоящее время, и такимъ образомъ не будетъ достигнута правительственная цѣль, заключающаяся въ возможномъ усовершенствованіи почтовой части, и не удовлетворятся справедливыя желанія частныхълпцъ, требующія иногда неотложныхъ распоряженій со стороны почтоваго управленія.

"Принимая въ соображение это обстоятельство, денартаментъ покорнъйше проситъ московский цензурный комитетъ, въ случат получения имъ на будущее время статей, подобныхъ замъткъ г. Конисскаго и замъткъ купца Гротова, благоволить объяснять г.г. сочинителямъ чрезъ редакторовъ, чтобы они передавили свои замъчания непосредственно почтовому департаменту".

«Редакцін журналовъ, безъ всякаго сомнънія, весьма охотно доставляли бы въ почтовое въдомство особые оттиски статей, которыми оно интересуется, такъ что оно было бы избавлено отъ необходимости слъдить за журналами. Что же касается до жалобь и разнаго рода зам'вчаній, то для представленія ихъ по начальству не требовалось ни особаго разръщения, ни вызововъ; путь этотъ всегда былъ открытъ, но онъ не приводить къ желательнымъ результатамъ, по крайней мфрф, въ техъ случаяхъ, когда рѣчь идетъ не объ однихъ какихъ-либо личныхъ жалобахъ и неудовольствіяхъ, а о самой организацій дъла. Кому неизвъстна судьба всякаго рода проектовъ, представляемыхъ по начальству? Какой министръ, при всей даровитости, при всемъ усердін, при самой неутомимой д'язгельности быль бы въ состояніи читать съ полнымъ вниманіемъ всякаго рода проекты, представляемые ему съ разныхъ сторонъ отъ неизвъстныхъ лицъ? Очень естественно, что всъ эти сообщенія подвергались бы участи канцелярской процедуры и слагались бы въ архивъ безъ всякихъ постъдствій. Совсьмъ иное бываеть съ мизніями, которыя высказываются печатно. Всякое мнѣніе, для того, чтобы появиться въ печати, должно пройти повърку редакціи, которая, естественно. должна заботиться о томъ, чтобы не компрометировать свое изданіе ни предъ закономъ, ни предъ

. v

публикою. Печатно высказанное мићніе становится общимъ достояніемъ; оно будетъ повторено, дополнено, развито, очищено; оно получаетъ, ићкоторымъ образомъ, значеніе факта, оно вступаетъ въ жизнь, и совершенно не принять его къ свъдѣнію было бы невозможно.

«Если въ немъ есть что-нибудь дъльное, то рано или поздно оно окажеть свое дъйствіе. Оно высказывается не для одной публики, какъ для чего-то отдёльнаго отъ правительства и ему противоположнаго; опо есть также и достояніе правительства. Министръ услышить его отъ своихъ товарищей, оно можеть стать извъстнымъ и самой верховной власти -- великое побуждение для министра обратить на него вниманіе и отдать себ'я въ немъ положительный отчеть. Высказанное мибніе можеть быть не совсімь согласно со взглядами министра и съ принятою имъ системою, но оно для него писколько не обязательно, и онъ тъмъ съ большею энергіею и рѣшимостію можетъ илти противоноложнымъ путемъ, если при внимательномъ исп**ытаніи** высказаннаго мивнія еще болбе убідится въ вібрности своихъ началь. Но можеть быть также и то, что высказанное мижніе поведеть министра къ какимъ-нибудь плодотворнымъ соображеніямъ, укажеть на недостатки принятой системы. побудить его, можеть быть, отказаться отъ некоторыхъ предубъжденій, весьма естественныхъ во всякомъ человъкъ. какъ бы онъ ни былъ даровить и добросовъстенъ. Люди совершенствуются и образуются лишь благодаря взаимодъйствію. Печатно высказанное мивніе можеть принадлежать человъку, спеціально призванному, въ высшей стецени свъдущему и опытному, можеть быть, человъку геніальному. Въ канцелиріяхъ оно бы заглохло, а явившись въ нечати, становись общимъ достояніемъ, оно можеть жить, развиваться и дъйствовать. Великій Наподеонъ не въриль въ возможность нароходства и, безъ всякаго сомивнія, проекты многихъ великихъ изобрѣтеній никогда не могли осуществиться, если бы не было другихъ путей, кромѣ канцелярскихъ. За устраненіемъ всего оскорбительнаго, личнаго, недостойнаго, всякое сужденіе и мижніе, хотя бы оно было несогласно со взглядами министровъ, могуть безъ всякаго ущерба появляться въ печати въ изложени серьезномъ и согласномъ съ предписаніями закона.

«Въ какомъ печальномъ и болъзненномъ состояніи находится наша печать, объ этомъ можетъ еще свидътельствовать случай, происшедшій недавно въ Москвъ. Одна изъ московскихъ газеть была задержана цензурой и не могла появиться въ срокъ, потому что редакція сочла интереснымъ для своихъ читателей сообщить несколько сведеній изъ напечатаннаго въ Кіевѣ описанія обѣда, даннаго тамощнимъ округомъ бывшему попечителю Н. И. Пирогову. Цензурный комитеть нашель затруднительнымъ и опаснымъ допустить перепечатание въ московской газетъ того, что было напечатано въ Кіевѣ. Ему показалось опаснымъ сообщать московской публикъ то, что происходило среди бълаго дня, открыто, съ въдома властей, при участіи почтенныхъ и заслуженныхъ лицъ. Газета не могла выйти, потому что не могла въ скоромъ времени замънить статью, подвергшуюся запрещеню. Ей не было дозволено заявить, что она не можеть выйти, въ полномъ своемъ составъ, по обстоятельствамъ, отъ нея независящимъ. Но цензурный комитеть, въ успокоение редакции, сообщилъ ей, что онъ отправилъ телеграфическую денешу къ министру народнаго просвъщенія спросить его митнія. Прямо было сказано, что такъ какъ попечитель Пироговъ находился, будто бы, не совству въ хорошихъ отношенияхъ къ министру народнаго просвъщенія, то будто бы ему могуть быть не совсёмъ пріятны тѣ похвалы и тѣ изъявленія сочувствія, которыми провожали г. Пирогова его прежніе подчиненные. Министръ, конечно, не могъ бы возложить ответственность на московскій цензурный комитеть за сочувствіе, изъявленное г. Инрогову въ Кіевф; но цензурному комитету представлялся удобный случай изъявить свое усердіе и для этого онъ отправиль въ С.-Петербургъ телеграфическую денешу справиться о томъ, о чемъ спращивать вовсе не следуетъ. и задержалъ газету.

«Въ подобныхъ случаяхъ нельзя винить и осуждать лица. Всё эти неправильности зависятъ не только отъ свойства лицъ, сколько отъ неправильнаго положенія дёла. Нельзя съ точностью рёшить, что наиболёе отъ этого страдаеть, литература-ли, общество-ли, пли то высокое значеніе справедливости, безпристрастія и законности, которыя должны соединяться съ понятіемъ о правительстве. Многіе думають,

что если безчисленное множество злоупотребленій и неправильныхъ дібствій ускользають отъ печатной гласности, то они остаются погребенными во мраків неизвісстности и не производять послідствій. Къ сожалівнію, все это извістно, все это циркулируеть въ обществів съ неизбіжными преувеличеніями, все это дискредитируеть лица, призванныя служить исполнителями правительственныхъ цілей, все это, къ сожалівнію, пріучаєть общество смотріть легкомысленно на самое правительство, и все это, конечно, не можеть оставаться безъ послідствій, гораздо боліве вредныхъ, чіть самыя заносчивыя журнальныя статьи.

«Если наша печать должна еще оставаться подъ административною расправою, то было бы, по крайней мъръ, желательно, чтобъ Главное Управленіе Цензуры приняло въ нъкоторой степени характеръ судебный. Существенная особенность суда состоить въ томъ, чтобы не объявлять обвиняемаго виновнымъ, не выслушавъ его, не давъ ему возможности защищать и оправдать себя. Безпристрастіе, терпимость, спокойствіе, характеризующія законъ и истинную силу, не могутъ повредить никакому д'ялу, а, напротивъ, могуть только возвысить значение всякаго діла. Какъ бы ни быль очевидень проступокъ, можеть быть, спокойное изсл'єдованіе его и объясненіе со стороны подсудимаго значительно изм'внять составившееся мивніе. Лучше ивсколько лишнихъ дней помедлить карою, нежели совершить несправедливую и несоразм'єрную кару. Главное Управленіе всегла имбетъ возможность, прямо или чрезъ посредство цензурнаго комитета, спросить редактора, на какомъ основанія напечаталъ опъ статью, обратившую на себя вниманіе правительства. Весьма первдко, какое-либо сочинение навлекаеть на себя неудовольствіе правительственныхъ лиць за нъсколько мъстъ, вырванныхъ изъ связи и представленныхъ на видъ какими-пибудь недоброжелательстве**нными** оцфициками. Приведенныя въ свою естественную связь, эти мъста могутъ получить совсъмъ другое значеніе, и дъло можеть представиться совсёмь въ иномъ свёть, при спокойномъ раземотрѣніи, безпристрастно выслушивающимъ не только доводы противъ, но и доводы въ пользу обвиняемаго. Вообще литература приняла бы съ ведичайшей благодарностью такое распоряжение, которое дозволило бы присутствовать въ Главномъ Управленіи Цензуры, при обсужденіи дёлъ печати, особымъ ходатаямъ за литературу, въ числё двухъ или трехъ выбранныхъ отъ всёхъ періодическихъ изданій, которые имёли-бы только совёщательный, а не рёшающій голосъ. Отъ нихъ Главное Управленіе печати узнавало-бы объ ея нуждахъ и жалобахъ, и они-же, въ случав надобности, могли-бы служить адвокатами обвиняемыхъ. Это значительно обезпечило-бы положеніе печати и, нисколько не стёсняя правительства, давало-бы ему только возможность знакомиться прямёе и ближе съ интересами и нуждами печати, судить безпристрастно и карать справедливо могущіе встрёчаться въ ней проступки.

«Наконецъ, въ третьихъ, для правильнаго положенія печати необходимо, чтобы правительство относилось къней такъ, какъ оно относится къ другимъ сферамъ общественной жизни. Подчиняясь постановленіямъ верховной власти, мы съ темъ вместе позволимъ себе желать, чтобы относящіяся до печати высочайшія повельнія и статьи свода законовъ не были отменяемы на практике распоряженіями алминистративныхъ лицъ, и не подвергались никакимъ произвольнымъ толкованіямъ, лишающимъ насъ возможности сообразоваться съ ихъ смысломъ, безпрестанно измѣняющимся, смотря по характеру толкователя. Отъ литературы требуется чувство законности, она, въ свою очередь, имбетъ право желать, чтобы и въ отношеніи къ ней была соблюдаема законность. Мы думаемъ, что по отношению къ печати нътъ никакой надобности оставлять тотъ прямой путь, какому следуеть правительство по другимъ частямъ. Принимая какую-либо мъру относительно печати, правительство не импеть надобности дълать это потасннымь образомь, какь-бы замаскировываться и спрываться. До сихъ поръ воля правительства по дъламъ печати сообщается большею частью въ конфиденціальныхъ циркулярахъ цензурнымъ комитетамъ или даже въ частныхъ письмахъ къ предсъдателямъ. Что правительство считаеть полезнымъ и необходимымъ, оно можеть то дімать открыто, и каждое распоряженіе его, получивь санкцію высочайшей воли, само собою становится закономъ, треоующимъ безпрекословнаго повиновенія. не видимъ необходимости прибъгать, относительно печати, къ тайнымъ путямъ; мы не понимаемъ, зачѣмъ ставять ее

въ какой-то неестественный антагонизмъ относительно правительства. Окружая тайною правительственныя распоряженія, не поседяють-ли этимъ въ обществъ невольнаго недовърія къ искренности правительства и сомнънія въ его видахъ? Такой образъ дъйствій правительства, по отношенію къ печати, несуществующій даже въ техъ странахъ Европы, гдт онъ, можетъ быть, и имть бы какія-нибудь основанія, не имъсть никакого у насъ, и причинясть, совершенно напраснымъ образомъ, вредъ какъ правительству, такъ и литературъ. Какъ требовать отъ пишущихъ чистосердечія и законности, когда они не видять ихъ со стороны представителей власти, и когда само правительство пъйствуеть противъ литературы, какъ противъ враждебнаго нагеря! Цензура есть у насъ всемъ известное учреждене. и на каждой книгъ выставляется имя цензора, разръщившаго ея печатаніе; но тімь не меніе принимаются всі міры скрыть существованіе цензуры и запрещается всякій намекь на ея присутствіе въ ділі печати. Нельзя сказать, что статья не напечатана, потому что не одобрена цензурой; воспрещается даже многоточіе, потому только, что оно можетъ быть принято за признакъ цензуры. Мы не можемъ понять этихъ усилій скрывать то, что всімъ извістно. Всякій поневол'в приходить къ заключенію, что правительство какъ бы стыдится собственныхъ своихъ распоряженій, само не довъряеть своему праву и даже своей силь и прибъгаеть къ хитрости, ничъмъ необъяснимой и совершенно напрасной. Итакъ, необходимы открытыя, ясныя отношенія между правительствомъ и литературой. Всякое распоряжение правительства будетъ закономъ только тогда, когда оно явится съ истиннымъ характеромъ закона, т. е. какъ высочайщая воля, обнародованная правильнымъ путемъ» 1).

Повторяю, «записка» эта не имѣла никакихъ практическихъ послъдствій. Она была подшита къ дѣлу, что особенно рельефно видно изъ занимаемаго ею мѣста въ «запискъ» Фукса...

<sup>1) &</sup>quot;Записка о цензуръ кол. асс. Фукса", 1862 г., приложеніе Д. · · Курсивъ мой.

۲.

# Отставка гр. Путятина. Назначеніе А. В. Головнина. Личность новаго министра просвъщенія.

Между тъмъ гр. Путятинъ положительно не пользовался популярностью ни въ одной части общества, потому что одну изъ нихъ прямо возстановилъ противъ себя крутыми, но илохо продуманными мърами для борьбы съ эпохой; другую не умълъ убъдить въ раціональности своихъ проектовъ, частично совпадавшихъ съ ея чаяніями. Правительство, между тъмъ, склонялось, кажется, къ перемънъ политики, думая остановиться въ области просвъщенія на весьма умъренномъ либерализмъ. Такой курсъ былъ поддержанъ Валуевымъ и отчасти кн. А. М. Горчаковымъ. Моментъ неръшительности былъ недлиненъ: 25 декабря 1861 года, на мъсто гр. Путятина назначенъ А. В. Головнинъ. Умъренный либерализмъ получалъ еще одного союзника.

Окончивъ александровскій лицей въ 1839 г., девятнадцатильтній Александръ Васильевичь Головнинь поступиль въ Соб. Ея И. В. канцелярію, по управленію учебными и благотворительными заведеніями; въ 1843 г. сталь уже секретаремъ особенной канцеляріи министра внутреннихъ дѣлъ, Перовскаго, гдф. кстати сказать, быль сослуживцемъ И. С. Тургенева, а въ 1848 г. поступилъ чиновникомъ особыхъ порученій къ начальнику главнаго морского штаба, кн. А.С. Меншикову, выдвинувшему Головнина командировкой, въ 1850 г., къ молодому генералъ-адмиралу, великому князю Константину Николаевичу, для ближайшаго ознакомленія его, по волъ государя, съ французскимъ морскимъ уставомъ. Вступленіе на престолъ императора Александра ІІ открыло генералъ-адмиралу широкое поприще дъятельности, а морское, дотол'в скромное министерство, поставило на видное мъсто въ преобразовательной эпохъ. При руководствъ Головнина преображается «Морской Сборникъ»; Головнинъ-же быль вь качествъ постояннаго посредника между множествомъ лицъ, осаждавнихъ генералъ-адмирала своими проектами и записками по крестьянскому дѣлу: онъ сблизился на этой почет съ Н. А. Милютинымъ, А. П. Заблоцкимъ-**Десят**овскимъ, В. А. Арцимовичемъ, Ю. Ө. Самаринымъ, К. Д. Кавелинымъ, А. Д. Шумахеромъ и другими соз-



Chourbreur

с"Русская Старина" 1887 г. № 3).

дателями зари и солнца освобожденія. Въ 1859 г. Головнинъ назначенъ статсъ-секретаремъ и опредѣленъ членомъ главнаго правленія училищъ, а осенью 1861 г. великій князь уже хлопочеть о смѣнѣ Путятина...

Когда Головнинъ вступалъ на свой новый постъ, онъ былъ, дъйствительно, тъмъ, къмъ и принято представлять его: человъкомъ снаружи расположеннымъ къ просвъщеню и свободъ печати и, казалось, неспособнымъ ни на компромиссы, ни на карьеризмъ. Но не проходитъ года, какъ становится ясно, что твердость не его качество, компромиссъ—способъ его дъйствій. Съ Валуевымъ у него была общая черта: много говорить, часто либеральничать, но дълать слишкомъ мало. Сколько разъ пришлось ему поступаться собственными убъжденіями, въ видахъ дальнъйшей прочности на министерскомъ посту... И напрасно думають, что политика компромиссовъ была результатомъ искренняго желанія сдълать, благодаря ей, хоть что-нибудь. Даже такая никуда негодная постепеновщина не входила въ намърснія Головнина 1).

Общество и литература встрѣтили новое назначеніе довольно сочувственно, ожидая отъ Головнина, какъ протеже, несомнѣнно, сочувствовавшаго прогрессу Константина Николаевича, много новаго и ужъ во всякомъ случаѣ возможнаго исправленія сдѣланныхъ за послѣднее время ошибокъ. Но... новый министръ получиль такое напутствіе, которое заставило задуматься оптимистически настроенное общество...

#### VI.

#### Письмо Филарета московскому генералъ-губериатору.

Дъло въ томъ, что еще 14 декабря, Валуевъ писалъ московскому генералъ-губернатору Тучкову: «Здъсь говорятъ, что будто-бы въ церквахъ Москвы, во время богослуженія, читается недавно составленная особая молитва объ

. . . . **.** 

<sup>1)</sup> Не могу здѣсь не замѣтить, что много похваль раздается Головнину, именно какъ президенту цензуры, между прочимъ и такимъ историкомъ, какъ Джаншіевъ. Послѣдующее изложеніе покажеть, насколько справедливо приписывать ему тѣ или другія облегченія литературѣ (ср. "Эпоха великихъ реформъ", изд. 7-е, стр. 367.—368).

избавленіи Россіи отъ того затруднительнаго положенія, въ которомъ она будто-бы находится въ настоящее время. Имъю честь покорнъйше просить ваше высокопревосходительство почтить меня увъдомленіемъ, насколько справедливъ этотъ слухъ, и если, дъйствительно, читается какая-либо молитва, которая могла подать поводъ къ подобнымъ толкамъ, доставить миѣ копію съ оной».

Дымъ былъ не безъ огня. Сначала въ домовой церкви самого Филарета, а потомъ и въ другихъ читалась следующая молитва: «Еще молимся, о еже милостиву и благоуветливу быти благому и человеколюбивому Богу нашему, отвратити всякій гибъвъ на ны движимый, и избавити насъ отъ належащаго и праведнаго Своего прещенія, и простити намъ всякое согрешеніе вольное и невольное, и помиловати насъ недостойныхъ рабовъ Своихъ, въ сердце сокрушенномъ рцемъ вси: молимся, услыши и помилуй». При этомъ митронолитъ прибавлялъ для сведенія священнослужителей: «Понеже умноженнос грехи наши, и нашаче требуется покаянная и умиленная молитва: сего ради на вечерни, утрени и литургіи, при окончаніи сугубыя ектиніи, глаголи и сіе:»— дальше шла самая молитва.

Очевидно, Филаретъ отвѣчалъ этимъ на смутное состояніе своей паствы, что, какъ мы видѣли и было посил**ьнымъ** содѣйствіемъ на просьбу гр. Путятина...

Когда Тучковъ запросилъ митрополита по предмету министерскаго предписанія, Филаретъ отнесся къ нему съ очень пространнымъ письмомъ, быстро какъ-то разошедшимся по рукамъ, а затъмъ вскоръ и напечатаннымъ въ «Душе-полезномъ Чтеніп» 1).

«Ваше высокопревосходительство, милостивый государь.

«Г. Министръ внутреннихъ дѣлъ требуетъ свѣдѣнія, справедливъ-ли слухъ, что въ церквахъ Москвы, во время богослуженія, читается педавно составленная особая молитва объ избавленіи Россіи отъ того затруднительнаго положенія, въ которомъ она, будто-бы, находится въ настоящее время, и доставленія коніи съ оной молитвы.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1862 г., № І. Тамъ оно въ сокращении и безъ объясненія мотивовъ. Многіє нев'врно принисывають это письмо адресованнымъ императору Александру II.

«О семъ на конфиденціальное отношеніе вашего высокопревосходительства, отъ 16 дня сего декабря (№ 666), отвѣтствую.

«Не составлено, и въ церквахъ Москвы не читается особой молитвы о избавленіи Россіи отъ затруднительнаго положенія, въ какомъ она будто-бы находится въ настоящее время.

«Во время общественныхъ объдствій, какъ напримъръ, во время войны, на литургіи колъно-преклонно произносится священникомъ особая молитва, примъненная къ обстоятельствамъ времени. Ничего такого нътъ въ настоящее время въ московскихъ церквахъ.

«Въроятно, слухъ, дошедшій до г. министра, произошель отъ перетолкованія дъйствія, просто церковнаго, не соединеннаго ни съ какимъ указаніемъ на политическія обстоятельства Россіи.

«На всякой вечерић, воскресной и праздничной, на **литіи** (если сія не опускается для сокращенія богослуженія), **между** прочимъ, читается слѣдующее молитвенное прошеніе:

"Еще молимся о еже милостиву быти благому и человъколюбивому Богу нашему, отвратити всякій гитвъ на ны движимый, и избавити насъ отъ належащаго и праведнаго Своего прещенія и помиловати насъ". Сіе прошеніе, съ присоединеніемъ немногихъ выраженій, не заключающихъ въ себт особаго прошенія, а только возбуждающихъ къ сердечной молитвт, съ иткотораго времени, въ моей домовой церкви, произносится діакономъ, между прочими прошеніями, такъ называемой сугубой ектиніи, на вечерит, утрени и литургіи...

«Всѣ, обыкшіе слышать вышеозначенное прошеніе на вечернѣ воскресной и праздничной, знають, что оно составлено въ древности въ Греціи, и слѣдовательно не указываеть ни на какія необыкновенныя обстоятельства Россіи, и, будучи произносимо въ радостной праздничной служоѣ. не есть выраженіе какихълибо затруднительныхъ или скорбныхъ обстоятельствъ, а есть просто смиренное и покаянное молитвенное прошеніе.

«Только люди, которые не ходять къ праздничной вечернъ, и мало знакомые съ церковною службою, могли принять оное за новость и дать оному произвольное догадочное толкованіе.

«Записка, заключающая вышеозначенное прошеніе, была также передана мною въ каоедральный монастырь и въ каоедральный соборъ, съ разрѣшеніемъ, что оное могутъ употреблять священнослужители, поколику сознаютъ нужду особенно возбуждать себя и другихъ къ смиренной и по-каянной молитвъ.

«Записка сія отдана мною въ томъ самомъвид**ѣ, какъ** при семъ прилагается <sup>1</sup>), и безъ моей подписи, дабы ее не принимали за предписаніе, а могли употреблять только желающіе.

«Побужденіе, которое руководило мною и которому, конечно, послѣдовало большее или меньше число священно-служителей, есть религіозное и нравственное. Оно выражено въ началѣ вышеупомянутой записки въ слѣдующихъ словахъ: "Понеже умножились грѣхи наши, и наппаче требуется покаянная и умиленная молитва".

«Если-бы, на сіе потребовалось объясненіе, справедливость требуеть сказать, что съ нѣкотораго времени мысли и ученія противухристіанскія, противунравственныя и противуправительственныя особенно сильно распространяются въ литературѣ, цензурной и безцензурной, въ молодомъ поколѣніи и проникаютъ до низшихъ слоевъ общества. За умноженіемъ грѣховъ мысленныхъ слѣдуетъ умноженіе и грѣховъ дѣятельныхъ, частію незастѣнчиво обнаруживающее себя въ прискорбныхъ зрѣлищахъ предъ глазами общества, частію примѣчаемое въ признакахъ скрытой заразы.

«Пе думаю, чтобы это нужно было доказывать. Сдълаю, однако, немногія указанія на то, что близко вижу, или легко могу вспомнить.

«І. Въ «Современникъ» была напечатана статья, въ которой излагался и доказывался матеріализмъ—ученіе, конечно, не дружное съ религіею и нравствениностью. Баккалавръ кіевской академіи написалъ на сію статью опроверженіе, которому отдали справедливость основательные ученые. Проповъдникъ матеріализма не умъть защищаться; но не уступиль, а отвъчалъ насмъпками и оскорбленіями. Матеріалисть одинокій не былъ-бы такъ смълъ. Такъ поступить

<sup>1)</sup> Я уже привелъ ее выше.

могъ только надъющійся встрътить многихъ сочувствующихъ и во многихъ произвести сочувствіе вновь 1).

«П. Студенты московскаго университета (и, говорять, не одного московскаго), долго скрытно отъ цензуры, литографировали и распространяли переводы иностранныхъ противухристіанскихъ сочиненій, и противуправительственныя статьи русской заграничной литературы (не знаю, удержаны-ли отъ сего нынѣ); а нотомъ плоды сихъ грѣховъ мысленныхъ показали въ дѣйствіяхъ, которыя сами, только поздно, признали погрѣшительными.

«ПП. Въ «Свъточъ» (1861, кн. IX), въ статъъ подъ заглавіемъ «Петръ Великій, какъ юмористъ», говорится о «всепьянственнъйшемъ соборъ», о «сумазброднъйшемъ соборъ», Бутурлинъ является «петербургскимъ Владыкою», а Петръ Великій—«протодіакономъ». Описывается избраніе и постановленіе князя папы, и кощунственно предаются осмъянію и поруганію не только избраніе и посвященіе папы, но также и православныя церковныя дъйствія, и избраніе и посвященіе православныхъ архіереевъ, какъ-то:

"Въ процессіи идуть діаконы, нопы, монахи, архимандриты, Бахусъ, несомый монахами великой обители, ковшъ, несомый оть плъшивыхъ".

"Что убо брате пришелъ еси, и чесого просиши отъ нашея немърности?"

"Пьянство Бахусово да будеть съ тобою".

"Како содержини законъ Бахусовъ?"

"Бахусовымъ (питіемъ) чрево свое, яко бочку наполняю. И тако всегда творю. И учити врученныхъ мнѣ объщаюсь. Инако же мудрствующіе отвергаю".

"Налагаютъ руки архижрецы".

"Рукополагаю азъ пьяный сего нетрезваго".

"Налагають шапку съ возгласомъ: вѣнецъ иглы Бахусовой налагаю на главу твою".

"Посит сего поетъ: аксіосъ".

<sup>1)</sup> Рѣчь идетъ, безъ сомнънія, о статьяхъ М. А. Антоновича въ февральской и августовской книжкахъ за 1861 годъ о гегелевой философіи. Ему отвъчаль проф. кіевской духовной академіи П. Юркевичъ, въ статьъ "Старые и новые боги" ("Рус. Въстникъ" 1861 г., т. XXXI), аргументація которой удивительно похожа на аргументацію Филарета.



«Во всемъ этомъ явно пародируется чинъ православной архіерейской присяги и посвященія; и выраженія изъ него взяты и изуродованы.

«Такъ. литература вдругъ оскорбляетъ и религію, и иравственность, и царскій родъ.

«То, что сіє основано на современныхъ письменныхъ документахъ, не служитъ къ оправданію. Печистоты существуютъ: но ихъ выносить на улицу и показывать народу можетъ рѣшиться только лишенный здраваго разсудка или потерявшій всякое чувство приличія 1).

«IV. Въ «Сѣверной Пчелѣ» (1861 г., № 256), по случаю критики на одну хрестоматію выписаны слова Христа Спасителя: «вы соль земли» и проч. (Мат. V. 13, 14), и послѣ критическихъ замѣчаній на нѣкоторыя слова текста, прибавлено: "мы можемъ только сказать, что это издается для народа, которому, по миѣнію г. Невскаго, логичность въ мысли совершенно излишня". То есть, критикъ полагаетъ, что въ точныхъ словахъ Христа Спасителя совершенно нѣтъ логичности мысли.

"Такъ судящій Христа, видно, не имбеть притязанія быть и почитаться вбрующимь во Христа. А между тімь, судя Христа и провозгланіая это въ пародів, онъ, видно, надбется заслужить рукоплесканія за свое свободное сужденіе, и желаеть распространить свой образь мыслей.

«Между тъмъ, какъ государственная мудрость изыскиваетъ средства законами и правительственными мърами преградить разрушительное вліяніе противуредигіозныхъ и противунравственныхъ мудрованій и направленій,—и охранить духъ религіозный и нравственный, который есть истинная душа и сила жизни общественной; не есть-ли долгъ церкви и ея служителей, при видъ ослабленія сего духа, не тревожнымъ, но тихимъ дъйствованіемъ возбуждать въ народъ сознаніе своей гръховности и расположеніе къ смиренной показиной молитвъ, для избъжанія гнъва и прощенія Божія, и для привлеченія виъшней помощи дълу самоисправленія и общественнаго исправленія? Не благо-ли было бы, если-бы такими

Инкриминируемая статья принадлежить перу М. И. Семевскаго и помъщена имъ вторично въ № 6 "Русской Старины" за 1872 голъ.

чувствованіями дъйствительно одушевились чада московской церкви, — и не одной московской»  $^{1}$ ).

Надо вспомнить положение Филарета и въ массъ и при дворъ, чтобы оцънить это напутствие Головнину и реформамъ цензуры... Всъмъ стало ясно, что принесетъ наступавний годъ.

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе митий и отзывовъ Филарета etc.", V, ч. 1-я 182—186.

# 1862 годъ.

I.

Выходъ "Сѣверной Почты". Первый реакціонный органъ. Отцы и дѣти". Торжество Каткова.

1 января 1862 года — выдающійся день. Прежде всего, въ этотъ рубежъ двухъ тяжелыхъ для русскаго общества годинъ вышелъ первый номеръ «Съверной Почты», газеты политико-педагогическихъ замысловъ.

Имъть органъ, который бы даваль возможность вести общество по пути, указываемому правительствомъ, воспитывать его въ духъ правительственной программы и потому поучать надлежащему ея пониманію — объ этомъ думали сразу нъсколько человъкъ. Кн. Горчаковъ считалъ такое изданіе полезнымъ для своихъ цълей; Никитенко думалъ имъ ослабить вліяніе крайнихъ взглядовъ; Валуевъ надъялся бороться этимъ способомъ съ протестовавшей журналистикой. Но вст они сходились въ одномъ — органъ безусловно необходимъ. Кто читалъ мой очеркъ о «Вигеаи de la presse» 1), тотъ знаетъ объ этомъ и нъкоторыя подробности.

Я не нахожу возможнымъ сколько-нибудь останавливаться на исторіи «Сѣверной Почты» — тема эта слишкомъ велика, чтобы развивать ее здѣсь — и потому скажу лишь, что Валуевъ пригласилъ Никитенко редакторомъ своего органа, какъ-бы отблагодаривъ его за содѣйствіе.

Но ни «Съверной Почты» первый номеръ привлекъ особенное вниманіе общества. Въ тотъ же день вышелъ первый номеръ первой реакціонной газеты съ совершенно опредъленной физіономіей.

<sup>1)</sup> См. книгу: "Очерки по исторіи русской ценауры и журналистики XIX стольтія".

Съ 1860 г., бывшій когда-то прикосновеннымъ къ лучшимъ людямъ сороковыхъ годовъ, а тогда уже порядочно нравственно опустившійся, Н. Ф. Павловъ, началь изданіе еженедъльной газеты «Наше Время». И еженедъльный выходъ, и отсутствіе, по программѣ, политическаго отдѣла, дѣлали газету очень безцвѣтной, хотя причислить ее къ органамъ охранительнымъ не было никакихъ основаній: таковыхъ, повторяю, тогда еще не существовало. Но вотъ въ концъ 1861 года Павловъ втирается въ милость къ Валуеву и, по его ходайтайству, получаеть право на выпускъ своей газеты, съ 1862 г., ежедневно и уже съ полной программой. Есть достаточныя основанія утверждать, что Валуевъ создавалъ себъ въ «Нашемъ Времени» неофиціальнаго союзника «Съверной Почты». Кромъ указанія на это вскользъ въ «Дневникъ» Никитенка 1). въ перепискъ Валуева съ Тройницкимъ встръчаемъ такую фразу: «насчетъ передачи телеграммъ въ Москву, въ редакцію «Нашего Времени», тотчасъ, черезъ мой телеграфъ, прошу васъ сдѣлать конфиденціальное распоряженіе, приказавъ всѣ депеши, получаемыя для «Съв. Почты», тотчасъ пересылать въ копіи въ мою особенную канцелярію. Gardez moi le secret ladessus» 2). Тройницкій быль върень служебной тайнъ: многіе могли только подозрѣвать близость «Нашего Времени» къ Валуеву — не больше.

Въ первой книжкъ «Современника» Панаевъ («Новый поэтъ») писалъ: «Слухи носятся, что П. Ф. Павловъ, издатель-редакторъ «Нашего Времени», сумълъ въ этомъ году обезпечить ея существование въ новомъ видъ, независимо отъ подписки, и какъ истинный джентельмэнъ удовлетворить прошлогоднихъ своихъ подписчиковъ за недоданные имъ номера. Это чрезвычайно благородно». Павловъ отвъчалъ на этотъ явный намекъ статьей «Изъявление благодарности «Современнику» 3), въ которой объщалъ освъдомить читателей съ домашними и личными дълами Панаева и Некрасова... Валуевъ, очевидно, былъ противъ такого шага, а смерть Панаева (19 февраля) помогла Павлову разы-

<sup>1)</sup> \_Рус. Старина" 1891 г., I, 90.

<sup>\*) &</sup>quot;Рус. Старина" 1899 г., VII, 227.

<sup>\*) &</sup>quot;Наше Время" 1862 г., № 32, 10 февраля.

грать изъ себя рыцаря чести. Онъ заявилъ: «Доведенные обязательнымъ обращениемъ съ нами «Современника» до необходимости выразить ему публично нашу благодарность, мы упомянули кстати объ одномъ процессъ, который и объщали передать читателямъ, но обнародование его могло-бы показаться теперь продолжениемъ бесъды съ человъкомъ, который говорить уже не можетъ, а потому мы въ настоящую минуту должны остановиться отъ исполнения нашего объщания» <sup>1</sup>).

Въ первомъ номерѣ газеты Павлова всѣ обратили вниманіе на статью «Мфра и границы» В. Н. Чичерина, и теперь еще здравствующаго публициста. «Свобода одного лица --- читаемъ тамъ, между прочимъ, ограничивается свободою другихъ; свобода всѣхъ ограничивается дѣятельностью власти. Безъ этихъ ограниченій общежитіе невозможно. Въ какой мъръ они устанавляются, - это зависитъ отъ мъстныхъ и временныхъ условій, но во всякомъслучав понятіе о свободѣ въ общественной жизни немыслимо иначе. какъ въ предълахъ, постановленныхъ закономъ или обычаемъ. Между тъмъ русскому человъку и это понятіе представляется безграничнымъ. Русскій либераль теоретически не признаетъ никакой власти. Онъ хочетъ повиноваться только закону, который ему нравиться. Самая необходимая . дъятельность государства кажется ему притъсненіемъ» etc. etc... «Чувство мѣры и границъ - вотъ что потребно образованному обществу».

Посліднее поняло этоть выходь, какъ гласное, небывалое еще до сихъ поръ, одергиваніе назадъ, какъ призракъ реакцін. Самое слово это еще не было произнесено, но оно носилось въ воздухѣ. Немного спустя появляется статья: «Что такое охранительныя начала?» <sup>2</sup>) — Страшное слово уже произнесено: публика поучалась консерватизму... Врядъ-ли современный читатель, хорошо знакомый съ потусторонней публицистикой и достаточно съ нею свыкшійся, не могущій даже представить себѣ прессу безъ добровольцевъ Страстного бульвара---можетъ понять во всемъ значеніи эти шаги «Нашего Времени». Лучшіе элементы 60-хъ годовъ



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ibidem, № 43, 27 февраля.

<sup>2)</sup> Ibidem, N.N. 39, 40, 42, 45.

прямо содрогнулись въ ужасъ за свою будущею Сизифову работу! А г. Чичеринъ не останавливался... Еще черезъ цвъ недъли гремять перуны въ «Различныхъ видахъ либерализма» 2), гдѣ авторъ стремится доказать, что «охранительный либерализмъ» достоинъ уваженія не меньше того преврънія и отвращенія, которыхъ заслуживалъ наконецъ, «уличный либерализмъ»... Словомъ, чѣмъ дальше, лучше... А propos. Я не имъю намъренія указывать на неискренность г. Чичерина и еще болъе--на освъдомленность съ его стороны объ истинной роли его тогдашней канедры павловскаго издёлія. Вся долголётняя деятельность Б. Н. тому опровержение, особенно въ періодъ съ 90-хъ годовъ и по нашихъ дней. Онъ, конечно, и не подозръвалъ интриги повкаго Павлова и тъмъ менъе, разумъется, зналъ о небывалой, даже въ николаевскія времена, привилегіи своему перу, заявленной Павловымъ въ министерствъ внутреннихъ дълъ... По просъбъ Валуева, «поборникъ гласности и свъта» Головнинъ, 1 января, т.е. въ самый день выхода перваго номера преобразовавнагося «Нашего Времени», предписалъ петербургскому цензурному комитету «весьма секретно» слѣдуюmee: «при разсмотрѣніи статей, заключающихъ въ себѣ возраженія противъ мибній профессора Чичерина, руководствоваться общими цензурными постановленіями, не дозволяя въ этихъ статьяхъ ничего оскорбительнаго для личности г. Чичерина, на общемъ основаніи» 2)!...

Далъе. Въ февральской книжкъ «Русскаго Въстника» появляются «Отцы и дъти» Тургенева, еще въ 1860 г. разошедшагося съ «Современникомъ»; тъ «Отцы и дъти», послъ 
которыхъ Тургеневъ всегда документально доказывалъ свою 
«умъренность»; тъ «Отцы и дъти», которые надолго внесли 
въ русскую жизнь стремленіе наклеивать ярлыкъ нигилизма 
на все, что не согласовалось съ существовавшимъ укладомъ 
вещей.

<sup>1)</sup> Ibidem, № 62.

<sup>2)</sup> Непростительный пропускъ имени Б. Н. Чичерина, какъ главнаго сотрудника "Нашего Времени", сдъланъ въ словаръ Брокгаува и Ефрона: тамъ "Наше Время" вообще не получило настоящей оцънки, какъ, впрочемъ, и очень многіе органы 1840—70-хъ годовъ. Прошлое журналистики — одно изъ слабыхъ мъстъ словаря. Чичеринъ, какъ журналисть, забытъ также и въ статъв, епеціально ему посвящениов.

Катковъ въ этотъ моментъ окончательно примыкаетъ къ реакціонной партін, недовъріемъ которой онъ пользовался съ конца 1861 года, потому что тогда уже умёль мирить свой прежде искренній англійскій констуціонализмъ (съ непременной основой - аристократіей) съ надеждами и чаяніями Павлова и компаніи. Примыкаєть, но не сливается. Онъ въчно былъ самостоятеленъ. Такъ, въ той-же февральской книжкъ, въ статъв: «Къ какой мы принадлежимъ партіи?», очень хорошо подчеркивавшей и самое пом'ящение тургеневскаго романа. - Катковъ говоритъ, между прочимъ: «У насъ есть философы встхъ разрядовъ: и матеріалисты, и идеалисты, и всевозможные исты, хотя философіи у насъ еще не бывало. У насъ есть политическія партіи всёхъ оттънковъ: консерваторы, умъренные либералы, прогрессисты, конституціоналисты (даже не выговорить этого ужаснаго термина!), и демократы, и демагоги, и соціалисты, и коммунисты; но у насъ пътъ ничего похожаго на политическую жизнь... Не только къ этимъ шутовскимъ партіямъ, но и къ партіямъ серьезнымъ, еслибъ онѣ когда-нибудь образовались у насъ, мы не могли-бы примкнуть. Мы понимаемъ всю важность политическихъ партій тамъ, гдѣ онѣ являются дъломъ серьезнымъ; мы готовы отдать должную честь органамъ политическихъ партій тамъ, гдб онб существують, и, однако, сами не согласились-бы принять на себя обязанность служить ораганомъ какой-бы то ни было партін».

И тв, кто, кромв «Отцовъ и двтей», прочли и эту статью, безопибочно понимали истинную цвль помвщенія романа, несмотря на разнорвчивую его оцвику «Современникомъ» (М. А. Антоновичъ) и «Русскимъ Словомъ» (Д. И. Писаревъ). Понимали, не зная еще того, что потомъ сообщилъ самъ Тургеневъ: «Катковъ находилъ, что я въ немъ (Базаровъ) представилъ апоосозу «Современника» 1).

Въ всегда бъдномъ русскомъ лексиконъ словъ для опредъления градаціи политическихъ убъжденій, появляется слово «пигилизмъ», подхваченное Тургеневымъ или у Надеждина, впервые употребившаго его въ русской литературъ, или у казанскаго профессора Берви, осмъяннаго въ 1858 г. Добролюбовымъ. Не привившееся тогда, это слово стано-

<sup>1) &</sup>quot;Порвое собраніе писемъ И. С. Тургенева", Спб., 1885 г., 104.

вится теперь ходячимъ, никто не вдумывается въ анализъ его и въ сопоставленіе съ настроеніемъ прогрессивной части русскаго общества. Правъ былъ, конечно, Салтыковъ, говоря: «слово "нигилизмъ", слово, неимъющее смысла и всего менѣе характеризующее стремленія молодого поколѣнія, въ которыхъ можно, пожалуй, различать врякаго рода "измы", но отнюдь не нигилизмъ. Между тѣмъ, слово пошло въ ходъ и получило право гражданственности и совсѣмъ не нотому, что его пустилъ въ ходъ г. Тургеневъ (это-бы еще небольшая бѣда), а именно благодаря тѣмъ вислоухимъ, которые ухватились за него, словно утопающіе за соломенку, стали драпироваться въ него, какъ въ нѣкую златотканую мантію, и изъ безсмыслицы сдѣлали себѣ знамя»1).

Слово «вислоухіе», несомнівню, было гораздо боліве удачно для опреділенія противниковъ нигилизма... Но вислоухіе, и въ ихъ числії Лісковы, Клюшниковы et tutti quanti, не вдумывались въ анализъ понятій, а старались говорить съ строй массой ея собственнымъ языкомъ, пользовались ея средствами, чтобы очернить людей, которымъ недостойны были растегнуть сапога.

Катковъ ходилъ съ гордо поднятой головой, какъ антрепренеръ, добившійся выхода у себя въ трупиъ царицы сопрано... Правъ былъ Вълинскій, назвавъ его «знатнымъ субъектомъ для исихологическихъ наблюденій», «Хлестаковымъ въ иъмецкомъ вкусъ»...

Флагъ былъ поднятъ — это всѣ видѣли, ярмарка была открыта — это всѣ ощущали... За Катковымъ была уже шеренга журнальныхъ прихлебателей...

Впрочемъ, не будемъ забъгать впередъ...

Одновременно съ открытіемъ «Сѣверной Почты» Валуевъ иодалъ очень интересную всеподданнѣйшую записку, бывшую логическимъ продолженіемъ убѣжденій, создавшихъ и самый офиціозъ.

«Въ наше время — писаль онъ, — о всякомъ скольконибудь замъчательномъ фактъ, въ какой бы отдаленной странъ онъ ни совершился, тотчасъ являются въ европейскихъ газстахъ телеграфическія извъстія, даже съ объясненіемъ значенія факта; эти свъдънія журналисты полу-

<sup>1) &</sup>quot;Наша общественная жизнь", "Современникъ" 1864 г., III, 58.

чають чрезъ своихъ корреспондентовъ которыхъ они имъють из разныхъ странахъ и которые, въ свою очередь, пріобрътають извъстія неръдко отъ самихъ правительствъ. Для этой ціли въ Лондонъ образовалось даже особое телеграфическое агентство Рейтера. Денеши этого агентства номъщаются въ извъстной англійской газетъ «Тішев» и одновременно въ лучшихъ газетахъ: Брюсселя, Парижа, Кельна. Гамбурга, Берлина и Вѣны. Такія денеши, пре-имущественно правительственныя, отличаясь правдивостью содержанія, пользуются большимъ въсомъ въ печати и довъріемъ въ общественномъ мнѣніи и предупреждаютъ собою появленіе искаженныхъ извъстій и статей о тъхъ-же самыхъ фактахъ, а въ то-же время служатъ исходною точкою для оцібнки статей, получаемыхъ другими путями.

«Одна Россія составляєть въ этомъ отношеніи исключеніе. По условіямъ нашего государственнаго устройства, иностранные журналы и газеты не могуть имсть у насъ своихъ корреспондентовъ ex-officio. Поэтому относительно, самыхъзнаменательныхъфактовъ они вынуждены довольствоваться источниками скудными, а чаще невърными. Обыкновенно они почерпають свои свёдёнія или изъ частной корреспонденцін, всегда осторожной и нерѣдко двусмысленной, вызывающей догадки, или изъ разсказовъ путешественниковъ, или, наконецъ, изъ газетъ: польскихъ, бре-СЛАВЛЬСКИХЪ И СИЛЕЗСКИХЪ, ВЪ СТАТЬЯХЪ КОТОВЫХЪ ВСЕГИА. проглядываетъ непріязнь къ Россіп и умышленное искаженіе событій. Пеизобжиое последствіе такого исключительнаго положенія Россіи уже обнаружилось: почти ежедневно въ иностранныхъ газетахъ появляются статьи, наполненныя не только ложными извъстіями о небывалыхъ событіяхъ, но и самыми превратными сужденіями о томъ, что у наст происходить, и всегда въ духъвраждебномъ нашему правительству. Къ сожалънію, подобныя статьи рънко встръчають отпоръ въ нашихъ газстахъ и журналахъ, такъ какъ и симъ послъднимъ не всегда доступны необходимыя для того данныя и самый процессъ напечатанія возраженій затруднителенъ для журналистовъ, которые должны инвть въ этомъ случав особое разръщение, часто менно получаемое, отчего и самыя статьи теряють свой интересъ.

«Въ такихъ обстоятельствахъ необходимо было-бы: 1) предупреждать появление въ иностранныхъ изданіяхъ искаженныхъ и враждебныхъ русскому правительству статей; 2) опровергать такія статьи въ дучнихъ заграничныхъ изданіяхъ. На первый разъ довольно было бы ограничиться приведеніемъ въ исполненіе перваго предложенія. Наилучшимъ къ сему средствомъ была бы передача по телеграфу въ агентство Рейтера всякаго рода свъдъній, самыхъ достовърныхъ и категорически объясненныхъ, о всъхъ важныхъ явленіяхъ нашей жизни государственной и общественной. равно и о тёхъ, которыя при нынфинемъ порядкъ вещей интересують общественное мибніе, хотя бы это касалось отдъльныхъ личностей. Рейтеръ охотно будетъ принимать подобныя извъстія безшатно, такъ какъ вознагражденіе въ этихъ случахъ онъ получаеть отъ издателей газеть. Два или три мѣсяца опыта покажуть, какую вѣру будуть давать подобнымъ извъстіямъ и безопибочно можно сказать, что съ появленіемъ этихъ телеграммъ въ лучнихъ газетахъ, редакторы прочихъ изданій будуть съ большею пінктогой сметли смиллать другимы потемы доходящія до нихъ извъстія и помъщать ихъ у себя не иначе, какъ соображаясь съ самими телеграммами.

«Нѣть сомиѣнія, что подобная мѣра отзовется и на тѣхъ русскихъ изданіяхъ, выходящихъ заграницею, въ которыхъ помѣщаются статьи о современныхъ фактахъ въ русской жизни: статьи эти, послѣ ноявленія телеграфическихъ денешъ, потеряють свой соблазнительный интересъ.

«За симъ представляется вопросъ: какимъ образомъ и гдѣ формулировать упомянутыя телеграммы? По разнообразію явленій жизии государственной и общественной, свѣдѣнія о нихъ, конечно, должны быть заимствуемы въ большей или меньшей степени изъ всѣхъ управленій и вѣдомствъ; но выборъ предметовъ и самую обработку телеграммъ ближе всего было бы возложить на министерство иностранныхъ дѣлъ, такъ какъ въ обязанность его несомнѣнно входитъ сообщеніе своимъ дипломатическимъ агентамъ данныхъ о томъ, что у насъ дѣйствительно происходитъ или произошло. Само собою разумѣстся, что телеграммы, такимъ образомъ составляемыя, и самое соглашеніе о напечатаніи ихъ въ иностранныхъ газетахъ не должны

имъть никакого офиціальнаго характера, а необходимо устройство этого діла поручить частному лицу» 1).

Къ сожалбнію, нътъ данныхъ, которыя-бы указывали, кому было поручено это интересное дѣло, «записка» же была принята очень благосклонно <sup>2</sup>).

## 11.

## Призывъ цензуры нъ бдительности. Результатъ работы комитета 1861 года.

Въ серединъ января Головнинъ получилъ приказаніе усилить цензурную бдительность и строгость противъ періодической печати—несомнънное отраженіе и письма Филарета и работы Валуева съ Пакловымъ.

Въ этомъ причина циркуляра отъ 12 января:

«Замѣчая въ послѣднее время въ нашихъ періодическихъ изданіяхъ явныя упущенія со стороны гг. цензоровъ, которые весьма слабо исполняють обязанности, возложенныя на нихъ цензурнымъ уставомъ, и приписывая это обстоятельство ожиданію скорой перемѣны дѣйствующихъ въ отношеніи къ цензурѣ правилъ, я прошу немедленно объявить гг. цензорамъ, что предполагаемыя измѣненія въ цензурномъ уставѣ, какъ и всякая ожидаемая перемѣна закона, не слагаеть обязанности исполнять законъ существующій. Посему предлагаю строжайше предписать гг. цензорамъ исполнять нынѣшнія цензурныя правила безъ малѣйшаго послабленія, подъ личною ихъ отвѣтственностью».

Въ это-же времи Головнинъ приглашаетъ къ себъ на домъ редакторовъ нъкоторыхъ газетъ и журналовъ для совъщанія о необходимыхъ преобразованіяхъ въ области цензуры и вообще старается снискать себъ популярность среди

Janiahan Januarya

<sup>1) &</sup>quot;Колоколъ", 1862 г., № 130.

<sup>2)</sup> Кстати, читаталямъ можетъ быть интересно знать, что первая политическая телеграмма изъ Европы была напечатана въ "С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ" и "Journal de St.-Pétersbourg" 1856 г., 20 ноября. Съ января 1857 г. телеграммы стали уже обязательной частью въ этихъ двухъ газетахъ и въ "Съверной Ичетъ" и "Русскомъ Инвалидъ". Первая коммерческая телеграмма появилась въ № 85 за 1857 г. (10 октября) "Посредника".

людей, уже заранъе обреченныхъ на разочарованіе. При «Литературныхъ воспоминаніяхъ» Панаева приложены письма къ нему Головнина, изъ которыхъ напрасно стараются почеринуть расположеніе министра къ «Современнику». Панаевъ былъ лично съ нимъ давно знакомъ—вотъ объясненіе интимности ихъ слога; подслужиться «Современнику» на словахъ, значило подслужиться большей части литературы — вотъ объясненіе содержанія этихъ немногочисленныхъ записочекъ. Неправы были и тѣ, которые обвиняли Панаева въ лакействъ передъ Головнинымъ. Онъ не виноватъ и въ томъ, что его знакомый, ставъ министромъ, забылъ правила элементарной вѣжливости и, желая познакомиться съ Чернышевскимъ, просилъ Панаева зайти къ себѣ съ Н. Г. въ опредъленный часъ заранъе назначеннаго дня... 1). Надо-ли говорить, что знакомство не состоялось...

Въ февралѣ, комитетъ 1861 года представилъ свои труды министрамъ народнаго просвѣщенія и внутреннихъ дѣлъ. Для характеристики твердости взглядовъ его половины, принадлежащей первому министерству, служитъ быстрая перемена фронта какъ по вопросу о передачѣ цензуры Валуеву, такъ и карательной репрессивной системѣ ея. При гр. Путятинѣ предсѣдатель комитета Берте и членъ Янкевичъ были сторонниками и передачи и репрессіи; при Головиннѣ, только потомъ перешедшемъ на сторону своего предшественника, они высказались противъ нея...

Ознакомимся вкратцѣ съ результатами комитетскихъ работъ. Для этого нужно разсмотрѣть соединенную записку Берте и Янкевича — представителей Головнина и записку Фукса — приближеннаго Валуева.

«Публицисты уже не боятся явно выражать свое сочувствіе либеральнымъ правительственнымъ реформамъ и даже насильственнымъ переворотамъ, въ ущербъмонархическимъ правленіямъ» — начинаетъ свою отповъдь литературъ первая изъ нихъ. «Передовые дъятели революцій превозносятся, падшія правительства предаются поруганію; начала представительнаго правленія восхваляются, и гдѣ они не получили еще полнаго конституціоннаго развитія, обвиня-

<sup>1)</sup> А. Я. Головачева-Ианаева, "Русскіе писатели и артисты", **Сяб., 1890** г., 307.



ются въ томъ правительства, часто въ выраженіяхъ, не сдерживаемыхъ ни приличіемъ, ни уваженіемъ. Словомъ, большая часть нашихъ политическихъ изданій, отрѣшившись отъ почвы, на которой они основаны, отъ понятій и убѣжденій, присущихъ русскимъ подданнымъ, отъ политическаго такта и уваженія къ международнымъ правамъ, дѣлаются неограниченными судьями политическаго міра, обсуждаютъ и рѣшаютъ политическія событія и вопросы независимо и даже иногда въ противность явнымъ видамъ нашего правительства».

«Замъчательно еще, что у насъ собственно изящная литература, или беллетристика, если не считать нѣсколькихъ стихотвореній, сборниковъ и переводовъ иностранныхъ писателей, почти исчезла и уступила свое мѣсто, или свою форму, произведеніямъ, им'яющимъ лишь реальное значеніе-Идеализмъ и эстетика какъ-бы вытъсняются матеріализмомъ изъ области литературы. Духъ вѣка, по преимуществу реальный и матеріальный, отражается въ ней, какой бы стороны жизни она ни коснулась въ своихъ произведеніяхъ. Нъкоторые журналы наполняются исключительно такими статьями, въ которыхъ, подъразнообразными виблиними формами произведенія, разбираются вопросы изъ жизни современнаго общества, во встхъ возможныхъ сферахъ и положеніяхъ, и притомъ разбираются съ одной реальной стороны. Все идеальное, эстетическое, возвышенное, въ обыкновенномъ и общепринятомъ значении слова, отвергается въ нихъ, какъ устарълое преданіе, какъ безжизненное и безилодное пустословіе, какъ мертвящая буква и гнеть свободной мысли... Даже авторитеть въры и церкви иногда унижается и отрицается, какъ учреждение устаръвшее, несоотвътствующее понятіямъ нашего въка. Поборники и служители ихъ предаются посмѣянію».

«Паша литература, обнявъ въ послѣднее время всѣ области умственной, гражданской и общественной жизни народа, часто увлекалась и впадала въ крайности, нетерпимыя ни въ какомъ благоустроенномъ государствѣ. Журналистика взялась за роль верховнаго судьи, произносила диктаторскимъ тономъ приговоры по такимъ предметамъ и надъ такими лицами, которыя нисколько не подлежали литературной критикѣ; прикасалась дерзкою рукою къ авто-

ритетамъ религіи, Церкви, Верховной власти, правительства, судебныхъ учрежденій и другихъ властей, колебля подобающее имъ уваженіе; пыталась подкопать непэмѣнныя основанія нравственности и опоры семейной жизни; оскорбляда лица, пользующіяся заслуженнымъ уваженіемъ, и вредила ложными извѣстіями интересамъ частныхъ людей» 1).

Эти немногія выдержки любопытны, помимо своего прямого значенія и смысла, еще и тёмъ, что, помѣщенныя въ секретномъ документѣ, онѣ показываютъ, что говорилъ и думалъ о литературѣ Головнинъ въ тиши служеоныхъ отношеній, а не въ шумныхъ гостиныхъ и литературныхъ собраніяхъ: Берте и Янкевичъ, безспорно, были точнымъ эхомъ министра. Если бы Головнинъ, дъйствительно, хотѣлъ защищать литературу (въ письмѣ къ Панаеву отъ 1 января 1862 г. читаемъ: «на дияхъ я буду защищать наши журналы»...), онъ никогда не позволилъ бы писатъ такіе аттестаты въ издапіяхъ, шедшихъ къ государю отъ собственнаго имени. Солидарность съ Валуевымъ, какъ видимъ, была на этомъ основномъ пунктѣ полная.

Правда, послѣ такой характеристики сказано, что. несмотря на все это, литература, всетаки, содѣйствуетъ предпринятымъ преобразованіямъ и улучшеніямъ въ государственномъ и общественномъ устройствѣ, но что могло значить это «съ другой стороны нельзя не сознаться», когда «съ одной стороны» оплевывались всѣ лучшіе завѣты литературы...

Высказавниеь за практиковавшуюся систему предупредительной цензуры, позволяющей остановить любое сочиненіе еще въ рукописи или типографскомъ наборѣ, не давая ему никакой возможности нопасть въ руки кого бы то ни было, члены со стороны министерства просвъщенія, въ числѣ мотивовъ своего взгляда, привели одно любопытное указаніе: «наша система представляетъ еще ту выгоду, и для правительства и для издателя, что сочиненіе благонамѣренное и полезное въ общемъ составѣ и направленіи, по заключающее въ себѣ нѣсколько неодобрительныхъ мѣстъ или выраженій, по исправленіи его согласно съ указаніемъ цен-

<sup>1) &</sup>quot;Записка предсъдателя комитета для пересмотра цензурп. устава, д. ст. с. Берте, и члена сего комитета, ст. с. Янкевича"-1862 г., 5, 6—7, 11.

зора, можеть быть издано безъ всякаго ущерба для сочинителя или издателя, тогда какъ въ другихъ государствахъ подобное сочинение погибло бы и съ убыткомъ для его собственника. При существовании въ полной мѣрѣ карательной системы, исполнители ея имѣютъ въ виду одну законностъ; польза литературы и науки не можетъ входить въ ихъ соображения»... Повидимому, просвъщающее министерство забыло одну мелочь — польза науки и литературы всецѣло принадлежитъ компетенціи ихъ самихъ.

Впрочемъ, ниже авторы записки оговариваются: они вполит за принципъ законности, на которомъ «основана система карательная въ противоположность системѣ предупредительной, им вющей характерь административный, допускающій болже или менже произвольное действіе», но находять, что наша литература еще не доросла до примъненія къ ней только одной законности; «она требуетъ непрерывнаго вниманія, направленія, предостереженія и обузданія со стороны правительства, которое поэтому вынуждено действовать непрерывно и быстро, сообразно съ обстоятельствами», Да и притомъ, что такое произволъ «въ государствъ, глъ вся власть законодательная, судебная и исполнительная заключается въ одномъ лицъ монарха, каждое административное распоряженіе, исходящее оть верховной власти, имъетъ обязательную силу закона, и каждое распоряжение поставленныхъ ею органовъ управленія, если оно сообразно съ закономъ и съ высочайшею волею, также обязательно въ кругъ дъятельности каждаго изъ нихъ. Называть такія распоряженія произволомъ, или самоуправствомъ, какъ то иногда делають наши литераторы, значить не понимать свойства нашего правительственнаго организма. Общественный порядокъ и благоустройство поддерживаются не одними законами, но и администрацією. Вездѣ она должна проявлять свое дъйствіе и вліяніс. Литература наша, не менъе другихъ отраслей общественной жизни и дъятельности, подлежить надзору и управленію администраціи. Нигдѣ свобода печатнаго слова, особенно при настоящихъ обстоятельствахъ, не можеть саблаться болбе опасною, чемъ въ Россіи». Поэтому, «если журналисты видять ствененіе въ томъ, что цензура, руководствуясь предписаніями начальства, основанными на законъ и высочайшей воль, не дозволяеть имъ выходить изъ опредѣленныхъ предѣловъ, то ихъ жалобы болѣе, нежели неосновательны, онѣ предосудительны».

Жалобы литературы на притъсненія авторы записки примо-таки не понимають.

«Никогда литераторы не пользовались въ Россіи большею свободою, какъ нынѣ, и при всемъ томъ никогда они не изъявляли большаго неудовольствія на цензуру и не простирали такъ далеко своихъ требованій, какъ въ настоящее время. Очевидно, что они домогаются неограниченной свободы печати, не стъсняемой никакими правилами цензуры». Это, повидимому, былъ отвътъ на переданную въ комитетъ коллективную записку редакторовъ...

Въ виду всёхъ этихъ и другихъ соображеній, члены отъ министерства просвёщенія «не могли не прійти къ тому глубокому убъжденію, что карательная система цензуры, въ полномъ ея значеніи, не можетъ быть введена у насъ въ настоящее время, когда сильное броженіе умовъ, разгаръ страстей отдібльныхъ партій и политическое движеніе между европейскими народами, указываютъ на необходимостъ предупреждать сильными мітрами вредное на массу публики вліяніе неблагонамітренныхъ публицистовъ», а потому «нужна цензура бдительная, благоразумная, предупредительная, очищенная отъ излишнихъ формальностей, но сближенная съ системою карательною, чрезъ введеніе въ нее, въ извъсстной мітрю, элемента законности» 1).

Къ совершенно почти аналогичному заключенію приходять члены и отъ министерства внутреннихъ дѣлъ.

«Организація нашего предупредительнаго принципа не выдерживаеть критики по сложности своего механизма»— говорять они въ самомъ началѣ своей записки. «Несмотря на всю свою многосложную организацію и огражденіе закона самыми широкими административными орудіями, предупредительная система не въ силахъ остановить самыхъ вопіющихъ уклоненій печати; свободное обращеніе заграничныхъ запрещенныхъ изданій и распространеніе летучихъ листковъ возмутительнаго содержанія, даже вопреки всѣмъ мѣрамъ нолитики ІІІ отдѣленія Соб. Е. И. В. канцеляріи, служатъ сему рѣшительнымъ доказательствомъ, не говоря уже о

<sup>1)</sup> Ibidem., 16-27.

томъ, что все, запрещаемое цензурою, свободно переходить изъ рукъ въ руки путемъ рукописей, и что всё распоряженія, даже самыя конфиденціальныя, цензурнаго вёдомства почти повсемъстно и безпрепятственно оглашаются». «Предупредительный принципъ цензуры, затрудняющій на каждомъ шагу, по своей многочисленности, движеніе литературы, и безсильный для удержанія ен отъ вредныхъ уклоненій, въ окончательномъ выводё своемъ носитъ въ себѣ всё тѣ неизлѣчимые недостатки, которые характеризують севмѣщеніе въ однихъ и тѣхъ же лицахъ и учрежденіяхъ два совершенно противоположные элемента: администрацію и судъ».

Замѣчу кстати, что вдохновившій своихъ чиновниковъ къ сознанію законности, Валуевъ на практикѣ, впослѣдствіи, не только совмѣщалъ эти «два противоположные элемента», но иногда прибавлялъ къ нимъ и третій—законодательный...

Выяснивъ затъмъ всъ преимущества карательной системы, члены со стороны Валуева находили, что переходъ къ ней «является единственнымъ средствомъ для преобразованія дібиствующаго у насъ по сей части законодательства? По такъ какъ ни наше тогдашнее общее законодательство, ни полиція и судъ не были подготовлены къполной перемънъ одной системы на другую, а «общество, издавна привыкшее къ цензорскимъ сдержкамъ, не можетъ разомъ переродиться и внезапно возмужать до самостоятельнаго разбора того, что подлежить и не подлежить предавать дъйствио печатнаго станка»-то такой переходъ нацлежало совершить «въ органической постепенности». А это значило, что главные д'вятели предупредительной системы, цензора, не должны быть тотчасъ отмънены, «но сфера ихъ дъятельности должна быть ограничена, и вообще все цензурное управленіе очищено оть неправильнаго см**ъшенія въ** ономъ административной и судебной властей, по мъръ введенія карательнаго элемента» 1).

Итакъ, Головнинъ считалъ необходимымъ ввести въ предупредительную систему и вкоторые элементы карательной, а Валуевъ—наоборотъ, но оба полагали необходимымъ ихъ смъшение помощью измънений, дополнений и пояснений существовавшаго цензурнаго устава, объими сторонами при-

<sup>1) &</sup>quot;Записка о цензуръ кол. сов. Фукса", 1862 г., 39-47.

знаннаго не подлежащимъ какому-бы то ни было серьсзному преобразованію. Единогласно же быль признань вредь возвращенія къ режиму, при которомъ литературѣ предоставлялась ужъ слишкомъ широкая свобода молчанія. Ръшено было оставить кругь обсуждаемыхь ею вопросовь въ 1862 г. неизмѣннымъ, но твердо помнить, что «вся задача цензуры теперь состоить въ томъ, чтобы охранять эти предълы, не дозволять литератур'в принимать направление вредное или итти далбе той черты, которая указана правительствомъ». Впрочемъ, такое сочувствіе подцензурной печати было основано отнюдь не на пониманіи госудаєтвенныхъ интересовъ, а исключительно нотому, что стёсненіе «могло-бы казаться насиліемъ и им'єть дурныя посл'єдствія»... Однимъ изъ нихъ было-бы «размноженіе тайныхъ, еще болье вредныхъ пзданій, печатныхъ и рукописныхъ, на которыя цензура не имъла бы уже никакого вліянія и которыя, по самому характеру таинственности, были бы крайне приманчивыдля людей, неудовлетворяющихся дозволенными изданіями» 1).

Какія-же частичныя перемѣны въ уставѣ рекомендовались комитетомъ 1861 года?

Со стороны Берте и Янкевича предлагалось; освобожденіе нѣкоторыхъ изданій отъ предварительной цензуры; ограниченіе права и обязанности стороннихъ цензурѣ вѣдомствъ принимать участіе въ дѣлахъ ея; назначеніе предѣломъ изысканій по русской исторіи дня восшествія на престолъ Екатерины ІІ, а для мемуаровъ иностранцевъ и русскихъ о Россіи — до Петра І; строгая разборчивость при утвержденіи редакторовъ періодическихъ изданій; установленіе штрафовъ и внесеніе для этого залоговъ; судебное разбирательство нѣкоторыхъ преступленій редакторовъ, издателей и авторовъ, при чемъ рекомендовалось установить такія категоріи виновности, при которыхъ каждый изъ названныхъ непремѣщо являлся-бы или въ роли главнаго виновнаго, или въ роли соучастника, или наконецъ — пособника.

Фуксъ, исходя изъ соображенія, что вся сущность защищаемой имъ карательной системы состоить въ административномъ надзорѣ за органами распространенія произве-

<sup>1)</sup> Записка Берте, 31.

деній нечати и судебномъ преслъдованіи виновныхъ въ нарушеній законовъ, подагаль возложить первый всецілю на министра внутреннихъ дълъ, второе-на него же и судъ, а министру просвъщенія оставить лишь въдомство самой цензуры, сводя обязанности последней «преимущественно къ характеру консультацін». Онъ находиль, что при такомъ норядкъ «цензоръ становится, вмъсто прежнихъ враждебныхъ, въ дружескія отношенія съ пишущимъ сословіемъ, дълается истиннымъ пособникомъ для правильнаго развитія литературной дівтельности. Онъ дівлается какъ бы офиціальнымъ экспертомъ по дѣламъ литературы; къ нему обращаются за содъйствіемъ, какъ бы къ технику по этой части»... Нарисовавъ такую идиллю, не мало стоившую фантазін и логик'я своего повелителя-министра и очень поправившуюся Головнину, Фуксъ предлагалъ упразднить Главное Управленіе Цензуры, а затъмъ поддерживалъ и почти веб тб мбры, которыя считались необходимыми его противниками по комитету—Верте и Янкевичемъ 1).

## Ш.

Отвъты цензоровъ и литераторовъ на запросъ Головинна о желательныхъ въ будущемъ цензурныхъ реформахъ.

Вотъ при какихъ убъжденіяхъ и чаяніяхъ Головнинъ, въ январъ 1862 г., обращается къ редакціямъ газетъ и журналовъ съ предложеніемъ высказаться, путемъ представленія ему особыхъ письменныхъ мнѣній, о необходимыхъ, по ихъ взглядамъ, преобразованіяхъ въ цензуръ.

Надо-ли говорить, что еще върившая ему журналистика посиъшила исполнить просьбу, съ которою къ ней не обращались ни разу со дня введенія цензуры въ Россіи.

Первое собраніе истербургских литераторовъ происходило въ Шахматномъ клубѣ, второе—у гр. Кушелева-Безбородка, третье—у Краевскаго. Ниже мы ознакомимся съ результатами этихъ совъщаній. Москвичи же не отозвались на приглашеніе, съ одной стороны, потому, что считали себя высказавшимися уже въ первой запискѣ, поданной въ 1861 г.

<sup>1)</sup> Записка Фукса, 47-58.

Валуеву, съ другой—потому что не особенно довъряли Головнину. Такъ, напримъръ, И. С. Аксаковъ, доведенный до сильнаго раздраженія цензурой Головнина, пишетъ 14 января гр. Блудовой: «Отъ самъ просилъ меня прислать ему записку о томъ-то и томъ-то... Не будеть ему никакого содъйствія, потому что нътъ въ него въры и нътъ ему сочувствія» 1).

Въ февралѣ министерствомъ была уже секретно издана довольно объемистая книжка, содержащая всѣ полученныя мнѣнія и потому названная: «Мнѣнія разныхъ лицъ о преобразованіи цензуры». Это настолько любопытный документъ, что съ нимъ необходимо ознакомиться какъ можно обстоятельнѣе.

Ровно половина книжки занята мнѣніями цензоровъ, другая—литераторовъ.

**Первые** уже не высказываются противъ карательной системы сколько-нибудь категорически, что знаменуеть неремъну убъждений Головнина въ течение двухъ недъль... Всв цензора, такъ или иначе, за предлагаемую замвну системъ; кромѣ того, они рекомендуютъ упразднение спещальныхъ цензуръ, т. е цензуры заинтересованнаго въ данной стать в в в в мометва; установление отв в тетвенности редакторовъ за напечатанное безъ цензора; свободу перепечатки уже разр'вшеннаго; опубликованіе вс'яхъ распоряженій по цензуръ, и установленіе успленной цензуры надъ произведеніями для чтенія народной массы. Мифнія всфхъ семи цензоровъ настолько однообразны, что, съ одной стороны, нельзя не предполагать, что они не были предварительно ознакомлены съ взглядами и намфреніями своего министра; съ другой изтъ надобности приводить ихъ въ скольконибудь полномъ видѣ. Къ тому, что говорило и писало цензурное въдомство и что уже знакомо нашимъ читателямъ, остается прибавить лишь ифсколько отдельныхъ мыслей, разбросанныхъ по однообразному фону 50 страницъ первой половины брошюры, вовсе, впрочемъ, не думая дёлать изъ нихъ тъхъ выводовъ, которыхъ не сдълали сами авторы. Эти отрывки характерны лишь съ одной точки зрвнія, а именно: насколько туго застегнутый на всв пуговицы форменный сюртукъ служилъ иногда илохой броней отъ въяній времени, названнаго «шестидесятыми годами».

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "И. С. Аксаковъ въ его письмахъ", ч. И. т. IV, Спб., 1896 г., 226.

«Наша читающая публика--ипшеть цензоръ Веселаго-довольно опредѣлительно можетъ быть раздѣлена на три главныя группы. Первую составляють люди современно, серьезно образованные, по развитию своему стоящие въ уровень съ общимъ европейскимъ развитіемъ и влад'ьющіе знаніемъ иностранныхъ языковъ. Во второй находятся люди, имбющіе вообще н'ікоторыя, боліс или меніс, совершенныя научныя свъдънія, но о многихъ современныхъ идеяхъ разсуждающіе со словъ другихъ и по отрывочному собственному чтенію. Третья группа требуеть оть чтенія одного пріятнаго и полезнаго препрово жденя времени; сюда относится менъе развитый слой такъ называемыхъ благородныхъ классовъ, съ малыми изъятіями купечество и все грамотное простонародье. Для первой группы цензура безсильна; для нослъдней, при удачно изо́ранномъ направлении (о которомъ мы здѣсь не распространяемся) можеть принести существенную пользу. Вторая группа, по многимъ отношеніямъ, заслуживаетъ особеннаго вниманія цензуры и для нея-то чрезвычайно важно опредѣлить необходимую степень строгости дензурныхъ требованій. Въ настоящее время, при цензурѣ, въ нъкоторыхъ отношеніяхъ весьма строгой, большинство читателей (мы будемъ подъ ними разумъть исключительно лицъ, принадлежащихъ ко второй группѣ) едва-ли горячо сочувствують видамъ правительства, и рѣшаюсь думать, что одна изъ последнихъ причинъ этого явленія есть строгость цензуры» 1).

Цензоръ Обертъ прямо говоритъ, что «безъ гласнаго суда едва-ли возможенъ другой родъ цензуры, кромъ предупредительной» <sup>2</sup>).

Очень интересны мысли, высказанныя цензоромъ Волковымъ, остановившимся преимущественно на текущей цензурной практикъ:

«Въ публикъ, и въ особенности въ литературномъ міръ, постоянно слышатся жалобы на цензуру; но, говоря откровенно, едва-ли кто лучше самихъ цензоровъ сознаетъ всю справедливость этихъ жалобъ. Предупредительная цензура, неопредъленная уже сама по себъ, внослъдствіи времени,

<sup>1) &</sup>quot;Мивнія разныхъ лиць о преобразованій цензуры", 1862 г., 21.

<sup>2)</sup> Ibidem, 34.

отъ безчисленнаго множества разныхъ распоряженій, сдъланныхъ подъ вліяніемъ обстоятельствъ и времени, приняла характеръ рѣшительной неопредѣленности, такъ что одну и ту же статью одинъ цензоръ можетъ запретить, другой дозволить». Для доказательства онъ останавливается на ст. 3 устава, и теперь сохраненной въ силѣ,—единственной, въ сущности, основной запретительной статьѣ въ уставѣ 1828 г. Ст. 3-ю запрещаются только сочиненія противъ религіи, прерогативъ верховной самодержавной власти, нравственности и личностей.

"Придерживаясь этихъ правилъ, легко можно допускать въ нечать всякую статью, точно также, какъ легко и запрещать каждую статью. Въ доказательство этого приведемъ слъдующее.

- «1. Противъ религіи. Матеріализмъ, какъ извъстно, идетъ въ разрѣзъ съ религіей. Матеріализмъ основывается въ своихъ выводахъ на наукѣ, религія исключительно на вѣрѣ. Спрашивается, можно-ли допускать къ нечати трактаты о 
  матеріализмѣ? Придерживаясь буквы закона—нельзя, потому 
  что матеріализмъ можетъ поколебать вѣру; слѣдовательно, 
  всѣ трактаты, основанные на опытѣ и наблюденіяхъ, должны 
  быть запрещены. А между тѣмъ, если цензоръ, по своему 
  крайнему разумѣнію, само собой ни на чемъ неоснованному, 
  запретитъ подобную статью, онъ подвергается, за свою неумѣренную строгость, нареканіямъ и нападкамъ со стороны 
  литературы и общества, и наоборотъ, пропусти онъ такую 
  статью, по его мнѣнію невинную, и какое-нибудь духовное 
  лицо можетъ возбудить бурю, доказывая, что эта статья 
  атеистическая, подрывающая авторитетъ церкви и религію» 1).
- «2. Противъ прерогативъ императорской власти... Этому пункту цензурнаго устава придано впослъдстви, неизвъстно къмъ и какъ, такое произвольное и широкое толкованіе, что появись въ печати статья, направленная противъ дѣйствій не только, напримъръ, губернатора, но противъ какогонибудь полиціймейстера,—и цензоръ, смотря по обстоятельствамъ, можетъ дорого поплатиться за пропускъ подобной статьи. Вылъ случай, и не такъ давно, что въ одной газетъ помѣщенъ былъ разсказъ о бывшихъ нѣкогда подвигахъ

<sup>1)</sup> Намекъ на митрополита Филарета.

какого-то камердинера какого-то важнаго, но уже сошед шаго со сцены административнаго лица; это лицо (граф: Закревскій), оскорбившись помянутымъ разсказомъ, при несло жалобу, всл'ядствіе которой цензоръ, пропустивші статью въ нечать, получиль выговоръ. 1).

Пропуская мивніе «Нензвъстнаго» и по его безцвът ности, и по его анонимности, перейдемъ ко второй половин брошюры, заключающей мивнія литераторовъ и редакцій Такъ какъ ихъ удобиве разсмотръть въ группировкъ по со держанію высказаннаго, то сначала познакомлю читатель съ авторами «записокъ».

Одна изъ нихъ принадлежитъ редакціямъ довольно-такі разнообразнымъ по оттънкамъ, но въ общемъ не имѣвшимт еще въ февраль 1862 г. запаха «охранительныхъ» началъ если не считать «Съверной Пчелы», всегда и до конца сво ихъ дней такъ или иначе вертъвшей хвостомъ, пока онъ н завязъ въ проруби «Пашего Времени». Здъсь мы видим «Отечественныя Записки» (А. А. Краевскій и С. С. Дудыш кинъ), «Русское Слово» (Г. Е. Благосвътловъ), «Время (братья Достоевскіе), «Русскій Инвалидъ» (Н. Г. Писаревскій), «Экономистъ» (И. В. Вернадскій), «Разсвътъ» (В. Креминнъ), «Иллюстрированный Листокъ» (В. Р. Зотовъ), «Энциклопедическій Словарь» (П. Л. Лавровъ-Миртовъ) и «Съверную Пчелу» (П. С. Усовъ). По объему эта «Записка» наиболье люлная, по содержанію и проектируемымъ мѣрамъ наиболье ясная.

Вторая представлена за подписью шестнадцати лите раторовъ, именъ которыхъ, къ сожалѣнію, не только нѣтъ, но и нельзя возстановить подобно предыдущей, потому что ни какими органами они не были делегированы. Такъ какъ пят изъ подписавшихся не совсѣмъ были согласны со всѣмъ мѣрами, предлагаемыми остальными одипнадцатью, то отт нихъ поступило еще и «особое мнѣпіе», подъ которымъ под писались, кромѣ нихъ, и еще какихъ-то пять литераторовъ

Затъмъ идетъ довольно безцвътная «записка» гр. Ку нелева-Безбородка, издателя «Русскаго Слова», и, нако нецъ, — «записка» «Современника», сотрудниками которат тогда были, помимо редакторовъ-издателей Некрасова и

<sup>1)</sup> Ibidem, 35-37.

Панаева 1), Чернышевскій, Елисеевъ, Н. А. Серно-Соловьевичь и др. Очень жаль, что нельзя по имѣющейся литературѣ, сказать точно, кому принадлежить «Записка» «Современника». Это не удалось мнѣ сдѣлать и послѣ бесѣды съ М. А. Антоновичемъ и А. Н. Пыпинымъ. А, между тѣмъ, выяснить такой вопросъ было-бы очень важно и интересно, потому что почти вся записка, и ужъ точнѣе—большая ея часть, посвящена не темѣ, а доказательству того, что «редакція этого журнала всегда желала располагать общественное мнѣніе въ пользу реформъ, совершаемыхъ правительствомъ». и что «Современникъ» постоянно проводилъ въ разныхъ статьяхъ мысль о правительственной иниціативѣ въ дѣлахъ общественнаго прогресса» 2). Представленная отъ имени всего «Современника», она принимаетъ видъ, врядъ-ли дѣйствительно ей принадлежащій...

Мотивируется представленіе «записокъ» Головнину, между прочимъ, такъ: «литераторы русскіе надѣются, что этотъ разъ правительство дѣйствительно желаетъ полезнаго совѣта и приступитъ къ измѣненіямъ стараго, съ намѣреніемъ твердо держаться избраннаго пути» в). Иначе думали авторы коллективной записки литераторовъ. Они «твердо увѣрены, что существенныя преобразованія не входятъ въ настоящее время въ виды и намѣренія правительства. что оно будетъ пытаться содѣйствовать успѣхамъ отечественной литературы, только частными палліативными средствами» ф). Время показало, что даже и это послѣднее предположеніе не осуществилось. Во всякомъ случаѣ, такая мотировка указываетъ что уже на второмъ мѣсяцѣ министерства Головнинъ былъ понятъ нѣкоторыми литераторами правильно.

Теперь, прежде всего, развернемъ полотно, на которомъ обрисовано общее тогдашнее положение литературы.

«Какъ ни громки всеобщія жалобы на стѣсненія пашей литературы, какъ ни очевидны несообразности нашихъ цензурныхъ установленій, но едва-ли кто-либо изъ правитель-

Умеръ 19 февраля 1862 года, т. е. послъ подачи "мнънія" журналомъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Мивніе etc.", 94—95.

<sup>3)</sup> Ibidem (Коллективная записка редакцій), 73.

<sup>4)</sup> Ibidem, 76.

ственныхъ лицъ имфетъ приблизительное понятіе хоть о сотой доль этихъ несообразностей»-читаемъ въ коллективной запискъ редакцій. «Произволь и противорьчія встрычаются на каждомъ шагу въ этомъ рядъ цензурныхъ уставовъ, циркуляровъ и повелъній, ежедневно нарушаемыхъ самимъ правительствомъ и невозможныхъ для исполненія на дёлё. Еслибъ кто сталъ держаться буквально этихъ постановленій, то ръшительно ни одна строчка не могла-бы пройти въ нечати, или если бы цензоръ, махнувъ рукой на эти тысячи предписаній, подтвержденій, объясненій и замізчаній, сталъ дъйствовать по личному усмотржнію, тогда его произволу не было-бы никакихъ границъ». «Никто не исполняеть закона, предписанія накопляются со всёми ихъ внутренними противоръчіями, и правительственныя лица болье встхъ стараются обойти законъ. Цензурныя предписанія им'ть ифлью угадать заран'те опасность еще невысказанной мысли, но въ сущности, являются заставами, поставленными на пути всякаго самостоятельнаго развитія. Правительственные комитеты сознавались не разъ, что паспорты и заставы никуда негодны въдругихъ сферахъжизни, и при всемъ томъ эти заставы удерживаются въ сферѣ мысли, гдв они болве чвмъ гдв-нибудь смвшны и вредны. А между тъмъ, существование этихъ заставъ служитъ главнъйшею причиною того раздраженія, которое существуеть въ литературѣ и которое такъ озабочиваетъ правительство. Вмёсто того, чтобы умёрить это раздраженіе, каждое новое предписаніе вызываеть еще большее раздраженіе своимъ противорѣчіемъ съ прежними, своею неисполнительностію и общимъ убъжденіемъ, что оно завтра же исполняться не будеть.

«Безъ малъйшаго преувеличенія можно сказать, что исторія человъческой мысли нигдъ и никогда не представляла такого жалкаго примъра цензурныхъ учрежденій, какъ въ настоящее время у насъ. и нигдъ подъ внъшней формой закона не скрывалось столько самоуправства, какъ въ нашемъ цензурномъ уставъ».

«Итть сомитнія, что все это падаеть встить грузомъ своего вреднаго вліянія на людей, болте честныхъ по убъжденіямъ п болте сильныхъ талантомъ. Для нихъ литературный трудъ, съ небольшимъ различіемъ, дълается каторжной.

работой: создавая произведение искусства или науки, они прежде всего должны думать о томъ, чтобъ примъниться къ условіямъ цензурныхъ требованій, унизить себя до лицемърія передъ самими собой, передъ публикой и даже нередъ цензоромъ: предпринимая долговременный трудъ, они рискують напрасно потерять, можеть быть, лучше годы жизни, потому что сочинение ихъ будетъ или запрещено или обезображено: наконецъ, творческая мысль ихъ, подъ вліяніемъ сомнѣній и боязни, не можеть ни на одну минуту работать спокойно и самоувфренно. У насъ обыкновенно жалуются на отсутствіе хорошихъ отдъльныхъ сочиненій, но спрацивается, когда же при цензурф предупредительной умъ человъческій отличался производительностію и кто же пожелаеть отдать десять или двенадцать леть жизии труду, который легко можеть погибнуть подъ карандашемъ цензора, не вознаградивъ ни усилій, ни пожертвованій автора. Само собою разумѣется, что то же вредное вліяніе отражается отъ писателя на весь составъ нашей литературы. Она становится ниже общества, ниже обыденныхъ понятій», «Пропасть, разділяющая общество отъ правительства, все болѣе расширяется, и будущее становится все страшнће» 1).

«Неточность нынѣшиихъ постановленій, крайняя сложность всѣхъ формъ, вездѣ вліяніе личнаго произвола многообразныхъ цензоровъ, какъ генеральныхъ отъ вѣдомства цензуры, такъ и спеціальныхъ, принадлежащихъ многоразничнымъ вѣдомствамъ управленія,—все это въ сложности привело насъ, наконецъ, къ полной анархіп» 2).

«Должность цензора есть едва-ли ни единственцая во всей русской имперіи, въ которой усердный и добросовъстный чиновникъ безпрестанно получаеть замѣчанія и выговоры. Она почти неудобоисполнима».

«Главныхъ источниковъ цензурнаго скандала, по нашимъ наблюденіямъ— говорить редакція «Современника» было до сихъ поръ два: безприм'врное отсутствіе независимости въ министерств'в народнаго просв'ященія и составъ канцелярін Главнаго Управленія цензуры.

Ibidem (Записка редакцій), 58, 61—63, 64.

<sup>\*)</sup> Ibidem (Записка гр. Кушелева-Безбородка), 80.

«О составѣ канцеляріи Главнаго Управленія цензуры надобно только спросить цензоровъ, чтобы убѣдиться въ справедливости слѣдующихъ словъ: канцелярія эта наполнена чиновниками невѣжественными, непонимающими того, о чемъ представляють отчеты и доклады, поставляющими за удовольствіе себѣ сдѣлать непріятности цензорамъ, содержанію которыхъ многіе изъ нихъ завидуютъ. Каждый докладъ, влекущій за собою выговоръ цензору, представляеть образецъ тупости и недобросовестности».

«Дъйствія ихъ (министровъ народнаго просвъщенія—
М. Л.) не отличались ни самостоятельностью ни независимостью. Извъстно, что стоило какому-нибудь другому министру или другому болье или менъе важному офиціальному инцу прислать къ министру народнаго просвъщенія
бумагу съ претензією на извъстную статью, или хотя на
словахъ выразить ему свое недовольство ею, министръ народнаго просвъщенія, безъ всякаго разбора, удовлетворялъ
претензію выговорами, угрозами обвиняемому автору, цензору или даже иногда удаленіемъ послъдняго отъ должности. Отъ такой угодливости министра народнаго просвъщенія развивалась, въроятно, въ другихъ сановникахъ привычка и охота дълать непріятности ему за литературу по
всякимъ пустякамъ» 1.

На толки бюрократовъ о вредномъ вліяціи литературы на общество, при мал'яйшей для нея свободѣ, «записки» отвѣчали очень рѣшительно.

«Мы не думаемъ- писали напримъръ редакціи, чтобъ правительство желало оттолкнуть отъ себя благотворное содъйствіе литературы или могло сназойта до опасеній ея правственнаго вліянія. Въ первомъ случат оно постоянно, въ послъднія восемь лътъ, убъждалось, что, призывая на помощь къ себъ литературное митніе, правительство встръчало въ немъ полное сочувствіе своимъ добрымъ цълямъ, легко и скоро разъясняло такія задачи, какъ кръпостное право, и находило опору въ общественномъ митнін: безъ литературной гласности оно не могло бы ни ослабить влочнотребленія прежней эпохи, ин обсудить и совершить тъ реформы, которыя такъ спокойно совершились, Всякій разъ,

<sup>1)</sup> Ibidem 89-91.

когда оно допускало болье независимое выраженіе мнънія, это мнъніе, проводимое у насъ исключительно въ литературъ, облегчало его труды, примиряло враждебныя стороны и путемъ сознанія вело къ тъмъ благимъ результатамъ, которые оказались ръшительно невозможными для чисто административныхъ соображеній. Съ другой стороны, всякій разъ, когда правительство стъсняло литературное мнъніе, въ обществъ рождались сомнънія, неудовольствіе, и едва закрытыя язвы снова открывались. Слъдовательно, не отказываясь отъ своего прогрессивнаго движенія, правительство въ то же время не можетъ отказаться отъ успъховъ литературы и отъ ея свободы, сообразной времени и обстоятельствамъ.

«Что же касается до опасеній, возбуждаемых будто бы слишкомъ свободнымъ развитіємъ нашей литературы, то можно быть увтреннымъ, что облегченіе цензурныхъ сттесненій вызоветь непремінно въ рядахъ литературы защитниковъ правительственныхъ міръ, тогда какъ теперь, подъцензурнымъ пгомъ, никакой порядочный литераторъ не считаетъ себя нравственно въ правіт возражать даже сочиненіямъ, написаннымъ съ самымъ крайнимъ увлеченіемъ противъ существующаго порядка вещей» 1).

«Мы убъждены, что не призракъ свободной мысли долженъ пугать наше правительство, а дъйствительное отсутствие знаній и гласности на такомъ огромномъ пространствъ земли, какъ Россія; не литература опасна, а невъжество и соединенная съ нимъ глухая оппозиція еще болье глухому угнетенію. Мы не знаемъ въ исторіи человъчества ни одной революціи, которая была-бы вызвана свободой печати, но знаемъ много такихъ революцій, наканунъ которыхъ стъспеніе прессы возбуждало всеобщія жалобы.

«Но если бы правительство, стѣсияя литературу, и находило въ томъ удовлетвореніе нѣкоторымъ изъ своихъ

<sup>1)</sup> Любопытно, что подписавшая эту записку "Съверная Пчеда" и имъвшая, въ числъ неразръшенныхъ цензурою статей, такую, въ которой она сътовала на невозможность распространять печатно и даже словесно монархическія иден, "чтобъ не попасть, во миѣніи многихъ лицъ, въ число шпіоновъ и имъ подобныхъ людей" (см. "Сборникъ статей, педозволенныхъ цензурою въ 1862 г.", I, 127)—уже въ маѣ того же года попила въ походъ противъ Герцена... Такъ быстро мънялись правственныя убъжденія въ эпоху перелома общественнаго настроенія.

временных соображеній, то какія-же посл'ядствія ожидають его въ будущемъ? Оно страшно вредить самому себ'я заграждая естественные исходы умственной д'язтельности, стремясь ст'яснить самостоятельное развитіе мысли, оно на самомъ д'ял'я не въ сплахъ остановить это развитіе, но заставить общественную мысль искать тайнаго распространенія; сдавленная внутри, она перейдеть въ заграничную пропаганду и въ подземную рукописную литературу» 1).

Редакція «Современника» подходить къ тому-же вопросу съ другой стороны.

«Нъкоторыя лица, незнакомыя съ тъми кругами нашего общества, которые называются либеральными. демократическими или даже еще болбе ръзкими именами, предполагають въ нихъ существование систематической оннозицін правительству. Но такой взглядь смішонь каждому, кто хорошо и близко знаетъ эти круги, столь сильно подоэръваемые. Въ людяхъ, выставляемыхъ за демагоговъ, анархистовъ, проникнутыхъ непримиримою враждою къ существующему порядку, наблюдатель проницательный вблизи увидить качества, совершенно противоположный темь, какія приписывають имъ цінители незнающіе, робкіе или неблагонамъренные. Большинство подозръваемыхъ составляють люди, неимъющіе никакого опредъленнаго направленія, чуждые не только революціонныхъ, но вообще какихъ-бы то ни было политическихъ мыслей, - люди, неотличающеся отъ безвредныхъ свътскихъ болтуновъ ровно ничвмъ, кромв необходимости, по недостаточности средствъ, изливать свою болговию не въ однихъ разговорахъ, а также и на бумагъ.

«Конечно, тонъ даютъ литературѣ не тѣ писатели, о которыхъ мы упомянули здѣсь вскользь. Есть писатели, дѣйствительно имѣющіе твердый образъ мыслей, обдуманныя убѣжденія и глубоко занятые общественными вопросами. До какой степени слѣдуетъ считать опасными этихъ руководителей литературы?

«Мы не будемъ излагать ихъ образа мыслей, потому что въ теоретическихъ убъжденіяхъ они раздъляются на много группъ: мы говоримъ не по предположенію, а утвер-

<sup>2)</sup> Ibidem (записка редакцій), 64—65, 66.

ждаемъ по близкому личному знаню дѣла, что нельзя найти четырехъ, даже трехъ замѣчательныхъ въ литературѣ людей, которые сходились бы между собою въ теоретическомъ взглядѣ,—если наберется въ руской литературѣ полсотни серьезныхъ писателей, то они распадаются, по крайней мѣрѣ, на тридцать отдѣловъ по образу мысли. Между московскими писателями предполагается больше единодушія, нежели между петербургскими, разрозненность которыхъ простирается до того, что они даже избѣгаютъ знакомствъ другъ съ другомъ, что извѣстно даже и людямъ, далекимъ отъ литературнаго міра.

«Кто захочетъ сообразить эти указанныя нами обстоятельства: малочисленность людей съ серьезными жденіями въ литературномъ мірѣ и чрезвычайную разрозненность ихъ по различію уб'яжденій, тоть разсудить, могутьли они имъть въ дъйствительности замыслы противъ правительства, каковы бы то ни были ихъ теоретическія мибнія. Какъ люди умные, они почли бы дёломъ несоответствующимъ ихъ уму и достоинству задумывать политическія интриги, которыя не могли бы кончиться ничемъ, кроме см'вшной и жалкой неудачи. Скажемъ болѣе: близкое и върное знакомство съ настоящимъ состояніемъ нашего общества приводить серьезныхъ писателей къ полному убъжденію, что только 1) правительство въ силахъ д'блать чтонибудь важное, и потому всв они имбють очень сильную наклонность быть приверженцами правительства, дъйствующаго въ прогрессивномъ духъ. Эта наклонность горячо обнаруживается при всякомъ случат, когда правительство совершаетъ какую-нибудь полезную и необходимую реформу<sup>2</sup>).

Посл'є сд'єланных ваким в образом в вступленій, авторы митній указывають на т'є м'єры, которыя они считали бы необходимыми какъ для всей посл'єдующей своей д'єятельности, такъ и на время, впредь до осуществленія вс'єх задуманных в реформъ.

«Справедливость требуеть — читаемъ въ коллективной запискъ редакцій: — 1) чтобы какъ всякое преступленіе, такъ и наказаніе за него было ясно опредълено. 2) чтобы

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

<sup>2)</sup> Ibidem, 87-88.

никто не былъ осужденъ безъ правильнаго суда, и чтобы обвинитель не былъ въ то-же время судью по дѣлу, въ которомъ обвиняеть, 3) чтобы судъ, признающій степень 1) виновности и примѣнимости къ ней того или друго закона, начиналъ свое дѣйствіе лишь тогда, когда предварительное и безпристрастное слѣдствіе признало, что виновный подлежить суду, 4) наконецъ, чтобы въ самомъ судѣ обвиняемый имѣлъ гарантію, необходимую для справедливаго осужденія или оправданія его.

«Недостатокъ какого-либо изъ этихъ условій поведетъ неизбіжно ко всёмъ прежнимъ пеудобствамъ, ко всему хаосу существующаго положенія діль и даже, можетъ быть, вызоветь новыя худшія послідствія, чімъ современная цензура.

«Первое требованіе заключаєть въ себъ необходимость постановленія съ большею опредълительностью тёхъ пунктовъ, по которымъ можетъ возникнуть обвиненіе. Четыре пункта, заключающіеся въ § 3 цензурнаго устава, такъ неопредъленны, что подъ нихъ можно подвести все, что угодно, и эта неопредъленность вызвала тѣ, другъ другу противорѣчащія, постановленія, которыя привели цензуру въ ея современному положенію. Желательно, чтобы правительство ограничило литературное обвиненіе болѣе тѣсными и ясными для всѣхъ предѣлами». При этомъ оптимистически настроенные авторы записки прибавляютъ, что «многія дѣйствія правительства внушаютъ литераторамъ увѣренность, что пересмотръ пунктовъ, по которымъ можетъ начинаться обвиненіе по литературному дѣлу, будетъ произведенъ не иначе, какъ при содѣйствіи лицъ изъ ихъ среды».

Дальше выясняется, что исполненіе второго пункта немыснимо безъ уничтоженія предварительной цензуры, ставящей цензора одновременно въ положеніе и обвинителя и исполнителя приговора. «Поэтому самая сущность справедливости требуетъ (для выполненія остальныхъ трехъ пунктовъ): 1) замѣны предупредительной цензуры карательною, 2) учрежденія особыхъ обвинителей, неимѣющихъ права суда, 3) учрежденіе суда по литературнымъ проступкамън преступленіямъна раціональныхъначалахъ». Считая не-

<sup>2)</sup> Курсивъ здъсь и дальше подлинника.

обходимымъ при разборъ литературныхъ процессовъ, до общаго измѣненія судоустройства и судопроизводства, немедленное введеніе судоговоренія, защиты и т. п., «записка» настаиваеть на учрежденіи особаго посредника между обвинителемь и судомъ, который-бы разбираль всю жалобы на литературу быстро, давалъ ходъ заслуживающимъ уваженія обвиненіямъ и т. п. Таковымъ она считаетъ цензурно-слъдственный комитеть, состоящій на половину изъ членовъ отъ правительства, на половину избранныхъ самою литературою. Ръшенія комитета безапелляціонны. Но при этомъ подчеркивается безусловное уваженіе рішеній комитета правительствомъ; «если обвинители найдутъ другіе пути для. своихъ доносовъ, если авторы будутъ подвергаться преслъдованию, несмотря на оправдание комитетомъ, и если самые члены его не будуть свободны въ своихъ приговорахъ», тогда онъ едблается «самымъ вреднымъ учрежденіемъ» 1).

Эту же мысль всецьло поддерживаль и гр. Кушелевъ-Безбородко, но прибавиль пожеланіе, чтобы всь засъданія цензурно-слъдственнаго комитета были вполны публичны. Записка редакцій стояла лишь за оглашеніе въ печати постановленій комитета.

«Записка» отдёльныхъ литераторовъ рекомендовала уничтожить цензурные комитеты и главное управленіе цензуры, замёнивъ ихъ «однимъ постояннымъ комитетомъ съ равнымъ числомъ голосовъ отъ правительства и выборныхъ изъ среды литераторовъ. Въ комитетъ этомъ и должны рёшаться, по большинству голосовъ, всё споры, возникающіе между литераторами и цензорами» 2). Что-же касается болбе существенныхъ измёненій, то, какъ я уже говорилъ, авторы этой записки не надёются на него. Единственно, что они еще предлагаютъ, въ качествѣ второго, послѣ приведеннаго уже перваго, палліатива — это пересмотръ и болбе опредѣленное развитіе цензурнаго устава.

Но прежде, чёмъ итта на предложение какихъ бы то ни было полумёръ, авторы этой наиболёе опредёленной записки, явившейся, очевидно, результатомъ раскола съ

<sup>1)</sup> Ibidem, 67-73.

<sup>2)</sup> Ibidem, 78.

редакціями на почвѣ недовѣрія къ либеральнымъ словамъ Головнина—дѣлаютъ такое вступленіе:

«Есть предметы, о которыхъ всякое разсужденіе является чёмъ-то страннымъ, почти невозможнымъ. Къ такимъ предметамъ принадлежитъ вопросъ о формъ цензуры. Теорія и практика, наука и жизнь доказывали и доказывають, что всякое запрещеніе извѣстныхъ мнѣній не только безполезно, но положительно вредно. Вредно потому, что задерживаетъ развитіе просвъщенія; безполезно потому, что не искореняетъ, все-таки, тъхъ мивній, на которыя падаеть. Изъ простыхъ сторонниковъ извъстнаго образа мыслей, •готовыхъ выслушивать всякое свободно высказанное возраженіе, оно образуеть фанатиковъ, идущихъ на шлаху. Теоретическія доказательства изв'єстны всімь и каждому, а практическія встрічаются гді угодно: въ расколі, въ потаенной литературь, напримъръ, которыя появлялись и всегда будуть появляться везді, гдів слово и мысль несвободны. Но многія правительства смотрять пначе, и невольно рождается вопросъ: въ какой формъ полезнъе само но себъ вредное учреждение? .... «Основательное и справедливое измънение въ положении литературы невозможно безъ измъненія всего жарактера нашего законодательства и нашись учреждении. Результать этоть очень неутвинителень, но мы считаемъ себя обязанными прямо и безъ самообольшенія заявить о немъ» 1).

Послѣдняя, высказанная отдѣльными литераторами мысль, была совершенно нова для Головнина и Валуева: налліативы — вотъ единственныя лѣкарства, которыми преднолагалось вылѣчить литературу, и при томъ вылѣчить съ двумя цѣлями: лишить ее зловредности и дать болѣе закономѣрное существованіе...

Что касается второй полумфры, предложенной «пессимистами», какъ тогда называли авторовъ коллективной заниски — то они считали, что «дополненіе и разсмотрѣніе устава должно происходить не иначе, какъ въ спеціальной комиссіи, составленной изъ равнаго числа членовъ отъ правительства и представителей отъ литературы, выбранныхъ непремѣнно самими литераторами». Заключеніе-же комиссіи

<sup>1)</sup> Ibidem, 74 - 76.

«должно быть, въ видѣ проекта устава, подвергнуто ничѣмъ не стѣсненному обсужденію посредствомъ печати». Тутъ же любопытное добавленіе: «но если, послѣ утвержденія новаго устава, различныя дополнительныя и пояснительныя предписанія будуть по-прежнему получать силу помимо комиссіи, то лучше и не приниматься за трудное и хлопотливое дѣло пересмотра устава» 1).

Пять человъкъ въ особомъ митеніи пояснили, что они «совершенно расходятся съ практической стороной» этой записки, «считая предлагаемыя въ ней измѣненія предохранительной цензуры недостаточнымъ облегченіемъ для литературы». По ихъ убѣжденію, министерство просвѣщенія не должно было ограничиться запросомъ письменныхъ митеній мъкоторыхъ редакцій и литераторовъ; тутъ нужно другое: «дозволеніе на опредѣленное время гласнаго печатнаго обсужденія этого вопроса, съ тѣмъ, чтобы статьи о немъ не подвергались предварительному цензурному пересмотру» 2).

Итакъ, вотъ тѣ мнѣнія, которыми литература отозвалась на запросъ министра просвѣщенія... Головнинъ былъ ими не мало озадаченъ. Открыто, въ глаза выражено было недовѣріе къ его рѣчамъ; обращеніе къ келейному разговору признано неумѣстнымъ, палліативы заранѣе оцѣнены по достоинству.

.....

<sup>1)</sup> Ibidem, 77-78.

<sup>2)</sup> Ibidem, 79.

## IV.

Дѣло тверскихъ мировыхъ посредниковъ. Высылка проф. П. В. Павлова. Докладъ Головнина въ совѣтѣ министровъ. Знаменательный указъ 10-го марта.

А общественная атмосфера все сгущалась.

Въ февралъ тринадцать тверскихъ дворянъ <sup>1</sup>) письменно заявили губернскому по крестьянскимъ дъламъ присутствію о томъ, что они впредь намърены руководствоваться воззрѣніями и убѣжденіями, несогласными съ положеніями 19 февраля, такъ какъ всякій другой образъ дѣйствій считаютъ враждебнымъ обществу <sup>2</sup>). Вскорѣ они были отданы суду сената и заключены въ Петропавловскую крѣпость.

Черезъ нъсколько дней, разразился памятный еще и теперь инцидентъ съ профессоромъ П. В. Павловымъ, однимъ изъ любимыхъ тогда обществомъ дъятелей, однимъ изъ энергичныхъ и беззавътно отдавшихся дълу основателей русской воскресной школы.

2 марта, въ залѣ Руадзе (нынѣ Кононова) былъ назначенъ литературный вечеръ.

«Распорядитель вечера — разсказываеть Л. Ө. Пантельевь — быль Н. Л. Тиблень, въ числъ чтецовъ — Чернышевскій, Павловь, В. Курочкинъ. Теперь не можеть быть спора, что чтеніе Чернышевскаго, воспоминаніе о Добролюбовь, было неудачно. Это быль его первый, да и единственный выходь передъ публикой; онъ быль, видимо, ажитировань, хотя и старался показать противное. Экспромптомъ говорить онъ, видно, быль не мастеръ, а между тъмъ, къ чтенію не подготовился.

«Дошла очередь до Павлова... Онъ, повидимому, замѣтилъ, что въ заднихъ рядахъ плохо слышали лекторовъ, а голосъ у него былъ слабый; онъ взялъ нѣсколькими нотами выше обыкновеннаго; отсюда все чтеніе получило замѣтно выкрикивающій характеръ и въ то же время сильно под-

<sup>1)</sup> Членъ губерискаго присутствія Бакунинъ, предсъдатели мировыхъ съвздовъ, убядные предводители дворянства: Бакунинъ и Балкашинъ, мировые посредники: Кудрявцевъ, Полторацкій, Глазенапъ, Харламовъ, Лазаревъ, Кислинскій, Невъдомскій и Лихачевъ, и кандидаты мировыхъ посредниковъ: Широбоковъ и Демьяновъ.

<sup>2) &</sup>quot;Съверная Почта", 1862 г., № 39.

черкивались слова, сами по себъ не заключавшія ничего страшнаго. Читалъ онъ по поводу тысячельтія Россіи 1); основная мысль чтенія была такая: какъ въ древней, такъ и въ новой Россіи были извъстныя общественныя группы, пользовавшіяся тёми или другими правами, только масса населенія всегда стояла вн'в правового порядка, и положеніе ея постепенно настолько ухудшилось, что можно было ожидать страшнаго народнаго взрыва. Къ счастью, правительство это поняло, и приступило къ реформъ. До публики, извъстнымъ образомъ настроенной, часто слова лектора доходили совствъ въ переиначенномъ видт; напр., Навловъ сказалъ: «Ко времени вступленія на престолъ нынъ благополучно царствующаго государя (передъ тъмъ говорилъ о Крымской войнъ) чаша народныхъ страданій преисполнилась»; а многимъ послышалось во время и т. д... Вотъ онъ кончилъ; начались вызовы. Павловъ долго не выходилъ, наконецъ, показался и далъ знакъ, что хочетъ говорить; мгновенно воцарилась тишина. Что было у него на умъ, трудно сказать; только онъ произнесь: «Имфющій уши слышать, да слышить». Послё этихъ словъ въ залё произошло нъчто трудно описуемое: въроятно, потомъ оказалось немало поломанныхъ стульевъ. Многіе тутъ-же громко говорили, что Павлову не сдобровать.

«На этомъ-же вечерћ В. Курочкинъ читалъ "Господинъ Искаріотовъ, патріоть изъ патріотовъ"; казалось, что потолокъ обрушится отъ рукоплесканій и криковъ, всякій разъ сопровождавшихъ слово: "Типіе, типіе, господа: господинъ Искаріотовъ, патріотъ изъ патріотовъ, прибликается сюда".

«Вечеръ закончился исполненіемъ въ 16 разъ Марсельезы; она, конечно, совсѣмъ не значилась на программѣ,- -тогда публичное исполненіе Марсельезы ни подъ какимъ видомъ не дозволялось.

«Вечеръ былъ въ четвергъ; въ воскресенье я и И. Утинъ въ качествъ представителей студенческаго комитета сочли нужнымъ навъстить Павлова. Застали его въ самомъ спо-койномъ настроеніи; онъ прямо сказалъ, что не можеть себъ представить. чтобы ему могли угрожать какія-нибудь непріятности, такъ какъ въ его чтеніи ръшительно ничего не

<sup>1)</sup> Пріуроченнаго къ 8 сентября 1862 г.

í

было противоправительственнаго. Уйдя отъ Павлова, я цѣлый день не былъ дома и вернулся къ себѣ уже къ самой ночи. Каково же было мое удивленіе, когда нашелъ у себя на столѣ записку Н. Утина: "Павловъ арестованъ и высылается въ Ветлугу, завтра назначено засѣданіе комитета (студенческаго), приходи непремѣню".

«Тѣ, кто ближе зналъ Навлова, и тогда считали его не совсѣмъ нормалънымъ человѣкомъ. Тяжелыя-ли горячки (послѣдняя осенью 1861 г.), которыя онъ перенесъ не разъ, или трудное положеніе профессора въ кіевскомъ университетѣ не только за время Бибикова 1), но и поздиѣе, сдѣлали изъ него человѣка крайне подозрительнаго; онъ, напримѣръ, пресерьезно увѣрялъ, что за нимъ вездѣ слѣдятъ іезуиты. Общественное credo его было: la revolution par l'école (это выраженіе онъ любилъ повторять), но не въ томъ смыслѣ, что школа приведетъ къ внѣшней революціи, а что распространеніе знанія неминуемо трансформируєть наше полузаїатское общество.

«Когда Павлова выслали въ Ветлугу, студентами была собрана въ его пользу небольшая сумма, около 300 руб.; узнавъ объ этомъ, онъ написалъ, что проситъ эти деньги переслать "извъстному страдальцу В.". Мы поняли, что деньги надо отправить Бакунину, незадолго передъ тъмъ бъжавшему изъ Сибири; но хорошо, что не усићли этого сдълать. Когда до Павлова дошло, кого мы попяли подъ В., онъ крайне взволновался, такъ какъ имѣлъ въ виду бывниаго своего ученика и любимца, студента кіевскаго университета, Я. Ник. Бекмана, высланнаго въ Вологду, которому деньги и были мною переданы» <sup>2</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Какъ-то Павловъ разсказывалъ намъ: разъ Бибиковъ собираетъ насъ, профессоровъ, и студентовъ (Б. былъ генералъ-губернаторомъ и вмъстъ съ тъмъ попечителемъ округа) въ университетскую заду и держитъ такую ръчь: вы, профессора, можете собираться другъ у друга, по только для картъ: а вы, студенты, заномите-я буду списходительно смотръть на ваши кутежи и т. п., но солдатская фуражка грозитъ каждому, кто будетъ замъченъ въ вольнодумствъ".

71. 11.

<sup>2)</sup> Л. Ө. Пантельевъ, "Изъ воспоминаній студенческаго времени", "Рус. Въдомости" 1903 г., № 226. Интересующихся нъкоторыми эпизодами 60-хъ годовъ отсылаю вообще къ этимъ воспоминаніямъ

7-го марта публика уже читала въ «Русскомъ Инвалидъ»: «На литературномъ вечеръ, бывшемъ 2-го числа сего мъсяца въ пользу Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ, оставшійся за штатомъ профессоръ с.-петербургскаго университета статскій совътникъ Павловъ, читалъ статью «О тысячельтіи Россіи». При чтеніи этой статьи г. Павловъ дозволилъ себъ выраженія и возгласы, ненаходившіеся въ статьъ, пропущенной цензурою и клонящіеся къ возбужденію неудовольствія противъ правительства. Вслъдствіе сего, статскому совътнику Платону Павлову запрещено чтеніе публичныхъ лекцій и сдълано распоряженіе о высылкъ его на жительство, подъ надзоръ полиціи, въ отдаленный уъздный городъ» 1).

Подъ вліяніемъ многихъ подобныхъ шаговъ общественнаго мнѣнія—съ одной стороны, и уже серьезныхъ осложненій въ Царствѣ Польскомъ—съ другой, Головнинъ, побуждаемый, кромѣ того, и Валуевымъ, страстно ждавшимъ полученія въ свои руки «литературной команды», вноситъ, въ самомъ началѣ марта, громадный докладъ въ совѣтъ министровъ, который тенерь, послѣ ознакомленія съ мнѣніями цензоровъ и литераторовъ и со взглядами, высказанными Головнинымъ въ бесѣдахъ съ послѣдними, пріобрѣтаетъ особенный интересъ.

Указавъ на безсиліе прежнихъ мѣръ строгости и террора, породившихъ лишь эзоповщину и междустрочное чтеніе, озлобленность и недовѣріе къ правительству, министръ констатировалъ, однако, что, если въ послѣднее время взысканія почти прекратились, а чувство озлобленія уменьшилось, то зато «явилась полная безнаказанность, дѣйствующая на самыя основы общества». Между тѣмъ, «нельзя оставлять безнаказаннымъ то, что вредитъ христіанской религіи, народной нравственности и основнымъ началамъ нашего государственнаго устройства», т. е. самодержавія, православія и народности. Въ результатѣ предлагалось: сдѣ-

г. Пантелъева: тамъ они найдутъ очень много интереснаго, какъ и въ его статъъ "Изъ воспоминаній о 60-хъ годахъ", въ сборникъ "На славномъ посту". Правда, въ первыхъ есть кое-какія ошибки, большею частью чисто хронологическаго характера, но онъ всегда не особенно значительны.

¹) Рус. Инвалидъ", 1862 г., № 51.

лать немедленно нъсколько новыхъ распоряженій и пересмотръть законъ о печати.

Главнъйшія распоряженія сводились къ следующему: «1) подтвердить цензорамъ чтобы они внимательнее относились къ своимъ обязанностямъ; 2) управляющему министерствомъ народнаго просвъщенія находиться въ личныхъ сношеніяхъ съ редакторами изданій и цензорами; 3) управляющему министерствомъ сообщать совъту министровъ о тъхъ направленіяхъ, которыя онъ намыревается дать сужденіямъ литературы по разнымъ государственнымъ вопросамъ; 4) сму-же поручить доставлять полезныя занятія даровитымъ писателямъ, которые иногда живуть въ бъдности и, не имъя возможности жить своимъ трудомъ, обращаются въ лицъ, враждебныхъ правительству; 5) освободить отъ цензуры всѣ офиціальныя изданія; 6) нынѣшнихъ членовъ главнаго управленія по д'язамъ нечати перечислить въ министерство внутреннихъ дёлъ, возложивъ пока обязанности главнаго управленія на него. Головнина; 7) установленныхъ положеніемъ 1858 г. чиновниковъ (спеціальныхъ цензоровъ-M. J.) упразднить; 8) поручить всѣмъ вѣдомствамъ соверщенствовать свои изданія, чтобы общество могло ommyда получать свъдънія; 9) редакціямъ офиціальныхъ изданій предоставить право печатать казенныя и частныя объявленія, и 10) составить предположенія о цензур'є политическихъ статей въ министерствъ иностранныхъ дълъ» 1).

Вникнувъ въ смыслъ этихъ распоряженій, особенно же въ п.н. 2, 3 и 4, можно только поражаться той беззаствичьости, съ которою Головнинъ вступалъ на путь цензурныхъ реформъ... Открыто, для общества и литературы, онъ говорилъ, что «едва-ли чему иному, какъ не желанію регламентировать прессу, подчинять себѣ и направлять ее, постоянно обнаруживавшемуся со стороны цензурныхъ управленій, должно приписывать ту преувеличенную недовърчивость и то систематическое отвращеніе ко всякому сближенію съ правительствомъ, которыя до послѣдняго времени обнаруживались со стороны прессы; ту осторожность и сдержанность, съ которою она одобряла даже тѣ правительственныя

<sup>1)</sup> С. М. Середонинъ. "Историч. обзоръ дъятельности комитета: министровъ", 1902 г., III, ч. 2, 199—201.

мъры, которыя, очевидно, не могли не вызвать съ ея стороны полнъйшихъ симпатій» 1); что онъ высоко цънитъ трудъ русской журналистики и понимаетъ тяжесть ея незаслуженныхъ и вредныхъ для будущаго страданій, еtс., еtс., еtс... Въ засъданіи совъта министровъ, какъ извъстно, совершенно непубликующаго своихъ журналовъ, Головнинъ выступалъ въ роли не только новаго притъснителя, но и, что еще хуже — обнаружилъ оскорбительное отношеніе къ русской литературъ, заподозръвъ ея честность....

Необходимыми основаніями при пересмотрѣ цензурнаго устава, министръ считалъ:

- «1) положительными и ясными правилами охранять: истины въры, основные государственные законы, неприкосновенность верховной власти и особъ императорской фамиліи, нравственность вообще и честь каждаго;
- «2) наказаніями за нарушеніе правиль, изложенныхь въ § 1, назначать аресты и денежные штрафы, разсматривая случаи нарушенія этихъ правиль служебнымь порядкомь;
- «З) предварительная цензура сохраняется для изданій, не освобожденныхъ отъ нея;
- «4) освобождаются отъ предварительной цензуры изданія: офиціальныя, ученыя и признанныя благонадежными, но за этими изданіями сохраняется право (!?) быть представляемыми въ цензуру;
  - «5) періодическія изданія вносятъ залоги;
- «6) редакторы ихъ подвергаются отвътственности, независимо отъ цензоровъ;
- «7) министерство внутреннихъ дѣлъ наблюдаетъ за исполненіемъ статей закона, а министерство просвѣщенія— за направленіемъ литературы» <sup>2</sup>).

И въ этомъ цѣлая система противорѣчій, совершенно ясно обнаруживающаяся при сравненіи только что сдѣланныхъ предложеній съ либеральными разговорами министра. Въ заказанной имъ работѣ—«Историческія свѣдѣнія о цензурѣ въ Россіи», напечатанной въ сравнительно большомъ

<sup>1) &</sup>quot;Историч. свъдънія о цензуръ въ Россіи", 126.

<sup>2)</sup> С. М. Середонинъ, н. с., 201-202.



количествъ экземпляровъ и пущенной главнымъ образомъ въ публику и литературу, находимъ совершенно другое. Тамъ услуги, оказанныя правительству предупредительной цензурой, названы прямо «печальными», сказано, что «она накопила много горечи и раздраженія противъ правительства», неоднократно указывается на ея полную непригодность и на необходимость (а не на желательность только) немедленной замъны ея цензурою карательною 1). А въ разговорахъ было объщано прямо три короба облегченій...

Совътъ министровъ отнесся къ докладу Головнина вполнѣ сочувственно, а Валуевъ радовался приближенію дня, когда цензура перейдетъ въ его руки 2). Въ результатъ 10 марта послѣдовалъ указъ сенату, въ которомъ, «признавая необходимымъ, для болѣе усиѣшнаго исполненія постановленій цензурнаго устава, преобразовать цензурное управленіе», повелѣвалось:

- «1. Главное управленіе цензуры упразднить <sup>в</sup>).
- «2. Наблюденіе, чтобъ въ книгахъ, брошюрахъ, періодическихъ изданіяхъ, гравюрахъ, эстамиахъ и вообще произведеніяхъ печати, не являлось ничего противнаго цензурнымъ правиламъ, возложить на министерство внутреннихъ дълъ съ тъмъ, чтобы о случаяхъ замъченныхъ упущеній, министерство сіе сообщало для зависящаго распоряженія: а) относительно всякаго рода изданій, изъятыхъ отъ общей цензуры тъмъ управленіямъ и въдомствамъ, въ въдъніи коихъ оныя состоятъ; б) относительно изданій, подлежащихъ общей цензуръ—министерству народнаго просвъщенія, и в) относительно изданій, подлежащихъ духовной цензуръ—оберъ-прокурору святъйшаго синода.
- «З. Прочія за тъмъ обязанности главнаго управленія цензуры возложить на министра народнаго просвъщенія, предоставивъ ему права сего учрежденія и подчинивъ ему непосредственно цензурные комитеты и отдъльныхъ цензоровъ въдомства народнаго просвъщенія.

I

<sup>1)</sup> CTp. 124-131.

<sup>2)</sup> А. В. Никитенко, "Циевникъ", "Рус. Старина", 1891 г., II, 339.

<sup>3)</sup> Головнинъ, по свидътельству его подчиненныхъ, очень не любилъ возраженій и собственныхъ разсужденій, потому, конечно, его совершенно не удовлетворяло прежнее коллегіальное главное управленіе цензуры.

- о4. Не подвергать вовсе разсмотрѣнію общей цензуры ть изданія правительственных учрежденій и губернскія тадомости, предоставивь начальствамь сихъ учрежденій и убернаторамь поручать цензурованіе оныхъ лицамь по своему выбору съ тѣмъ, чтобы въ сомнительныхъ только случаяхъ лица сіи обращались къ цензорамъ министерства народнаго просвѣщенія, а гдѣ оныхъ не полагается, къ директорамъ училицъ.
- «5. Сохрания въ полной своей силѣ постановленіе. чтобъ встрѣчающіяся какъ въ книгахъ, такъ и въ періодическихъ взданіяхъ, мѣста и статьи духовнаго содержанія, сообщались духовной цензурѣ, а касающіяся Насъ и Особъ Императорской Нашей Фамиліп препровождались на разсмотрѣніе министра двора Нашего, по всѣмъ прочимъ предметамъ министерству народнаго просвѣщенія, только въ сомнительныхъ случаяхъ обращаться къ другимъ вѣдомствамъ.
- «6. Вслѣдствіе сего, отмѣнить назначенныхъ отъ разныхъ вѣдомствъ довѣренныхъ чиновниковъ для просмотра статей, кассыющихся этихъ вѣдомствъ 1).
- «7. Разсмотрѣніе и пропускъ къ печати статей и извѣстій политическаго содержанія оставить на прямой обяванн ости общей цензуры во всѣхъ изданіяхъ, подлежащихъ зазстмотрѣнію оной, безъ всякаго участія и отвѣтственности а ныхъ министерства пностранныхъ дѣлъ» <sup>2</sup>).

Итакъ, первый шагъ къ совершонному впослѣдствіи олному переходу цензуры въ министерство внутреннихъ блъ былъ сдѣланъ. Валуевъ получилъ «литературную коанду» въ свои руки, Головнинъ оставался въ роли напраняющаго, совѣтующаго, а вообще—разговаривающаго, но чти безсильнаго наставника з).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Сборникъ постановленій etc.", 466—468.

<sup>3)</sup> Здъсь нельзя не обратить вниманіе на непониманіе совреніцівами настоящаго положенія вещей. Такъ, напримъръ, самъ икоеповенный къ цензуръ Никитенко записываетъ: "Вотъ Валуевъ къ понался съ своими проектами преобразованія пензуры! Онъ эт ыль установить карательную цензуру, взялся за это, не сумълъ дълать и проволочиль дъло до появленія на сцену Головинна: этотъ

Надзоръ за печатью въ министерствъ внутреннихъ пълъбыль ввърень сейчась же пяти членамъ совъта министра и шести чиновникамъ особыхъ порученій по д'аламъ книгопечатанія, а, въ виду недостаточности числа «наблюдателей». постоянное наблюдение было установлено только за періодическими изданіями, которыхъ въ 1862 г. числилось 162, считая туть губернскія відомости и другія правительственныя, спеціальныя и духовныя изданія. Все остальное разсматривалось лишь тогда, когда до министерства доходили свъдънія о предосудительности содержанія того или другого сочиненія, гравюры и т. п. 1). Зав'єдованіе же исполнительною частью по дѣламъ цензуры было сосредоточено въ... департаментъ исполнительной полиціи, «такъ какъ канцелярія бывшаго главнаго управленія цензуры, преобразованная въ особенную канцелярію министра народнаго просвъщенія, не была передана въ министерство внутреннихъ дѣлъ».

٧.

## Образованіе комиссіи кн. А. Д. Оболенскаго для общаго пересмотра цензурнаго законодательства.

Одновременно Головнинъ занялся осуществленіемъ второй части своего доклада въ совътъ министровъ, т. е. пересмотромъ цензурнаго устава. И здъсь, какъ и во всемъ, происходила та же игра въ либерализмъ.

его теперь и обощель. Сущность цензуры Головиннь забраль себъ, а ен темпую, невыгодную сторону оставиль Валуеву. Вышла совершенно басия: "Ворона и лисица" ("Рус. Старина.", 1891 г., П. 345—346). Сильно ошибся Никитенко, думая, что Валуевъ не сумъть и т. д. Будущее показало, что онъ сумъть все то, что хотълъ; что Головиннь остался совершенно безличнымъ и безсильнымъ; что введеніе карательной системы и не ожидалось такъ скоро, безъ пересмотра всего устава. Другой-же современникъ, выступившій въ несвойственной ему роли историка, Усовъ, ръщается утверждать, что "главною цълью указа 12 (а не 10?) марта было итти къ большему простору печатнаго слова" и т. п... (см. статью его въ "Въсти Европы" 1882 г., V., 155—156).



¹) "Съверная Почта", 1865 г., №№ 262, 263.

Еще въ февралъ онъ пригласилъ къ себъ непремъннаго секретаря академіи наукъ, К. С. Веселовскаго, которому. наговоривъ съ три короба о желаніи совершенно измѣнить основы цензурнаго устава, предложиль предсёдательство въ задуманной для такой работы комиссіи, которая-де, должна быть не обыкновенной, чиновничьей, а настоящей ученой 1). Но очень скоро «ученость» была признана не совству полходящей и 8 марта высочайше одобренъ составъ комиссіи для пересмотра, изм'вненія и дополненія постановленій по дъламъ книгопечатанія иной: предсфдатель — статсъ - секретарь кн. И. А. Оболенскій, члены: предсъдатель петербургскаго цензурнаго комптета В. Л. Цез, цензоръ генер.-мајоръ Штюрмеръ, академикъ Веселовскій, членъ главнаго правленія училищь Вороновъ и профессорь полицейскаго права петербургскаго университета Андреевскій; правителемъ дълъ назначенъ ст. с. Галанинъ. Составъ ровно ничего не объщавшій, потому что доминировали въ немъ люди, совершенно незнакомые съ потребностями современной литературы и съ основными началами свободы печати.

Въ особой инструкціи Головнинъ опредъдиль кругъ работъ комиссіи. Прежде всего, она должна была заняться пересмотромъ не только закона 1828 г., но и всёхъ послъдующихъ какъ общихъ, такъ и сепаратныхъ распоряженій по цензуръ. Во-вторыхъ, обсудить вопросы: а) какія книги и періодическія изданія можно вовсе освободить отъ предварительной цензуры, б) возможно-ли сдёлать это въ отношенін всёхъ вообще періодическихъ изданій съ тёмъ, чтобы редакторъ могъ выбирать: печатаясь подъ цензурою, ни за что не отвътствовать, иди отвъчать за все, но нечататься безъ всякой цензуры, в) какъ обусловить внесение залоговъ. Затемъ составить правила какъ «для полицейскаго предваренія періодическихъ изданій въ случав замвчаемаго об**щаго** вреднаго направленія оныхъ», такъ и для надзора за типографіями. Наконецъ, составить предположение объ учрежденіи особыхъ судовъ по дёламъ книгопечатанія.

Вся эта работа должна была базироваться на нѣкоторыхъ обязательныхъ основаніяхъ. Первое: — «необходимость

<sup>1)</sup> *К. С. Веселовскій* "Воспоминанія", "Рус. Старина" 1901 г. **XII, 516—517.** 

A Salara Salara

охраненія в'тры, православной церкви, уваженія ко всімь вообще церквамъ, охраненія основныхъ государственныхъ законовъ, неприкосновенности верховной власти, особъ императорской фамиліи, охраненія нравственности вообще, чести и домашней жизни каждаго и въ то же время необходимость допускать сужденія о несовершенствъ прочихъ ваконовъ, о несовершенствъ и злоупотребленіяхъ администраціи, о м'єстныхъ нуждахъ, о недостаткахъ, порокахъ и слабостяхъ людскихъ вообще». Второе: - «различать статьи и разсужденія чисто ученыя, которыя пом'єщаются въ книгахъ и ученыхъ журналахъ, отъ статей, помъщаемыхъ въ періодическихъ литературныхъ изданіяхъ, газетахъ, и особенно техъ книгахъ и періодическихъ изданіяхъ, которыя читаются народомъ, привыкшимъ у насъ върить безусловно всему печатному». Предсъдателю комиссіи давалось право приглашать въ нее литераторовъ и редакторовъ, а въ случав желанія его подвергнуть некоторые вопросы обсужденію обращаться для этого сначала къ министру въ печати просвѣщенія 1).

Государь, повидимому, интересовался работами комиссіи, потому что Головнинъ просилъ ки. Оболенскаго пред-

<sup>1)</sup> При этой инструкціи Оболенскій получиль цівлый рядь изданій, только что отпечатанныхъ, но приказанію Головинна. Въ числъ ихъ были: "Сборникъ постановленій и распоряженій по цензуръ съ 1720 по 1862 г.", "Историческія свъдънія о цензуръ въ Россін" (первое изданіе, напечатанное въ типографіи морского министерства, было уничтожено и замънено болъе краткимъ, напечатаннымъ въ типографіи Ф. Персона), "Мизнія разныхъ лицъ о преобразованій цензуры", "Записки" Берте, Янкевича, Фукса и др. Поже были еще доставлены: "Сборникъ статей, недозволенныхъ цензурою въ 1862 году" въ двухъ томахъ и "Краткое обозръніе направленія періодическихъ паданій и газеть и отзывовъ ихъ по важивишимъ правительственнымъ и другимъ вопросамъ за 1862 годъ". Вев эти изданія, кромъ "Историческихъ свіздіній", пущенныхъ Головнинымъ умышленно въ 300 экземилярахъ въ общество, были, совершенно недоступны по своей секретности и потому говорить, что "Сборникъ постановленій" (названный Джаншіевымъ "Сводомъ по становленій") изданъ съ цълью устраненія произвола цензоровъ и жалобь на нихъ журналистики, и ставить это въ особую заслугу Головнину совершенно не приходится (ср. Джаншева, Апоха великихъ реформъ", изд. 7-е, 367).

ставлять себѣ ежемѣсячно краткія записки о ходѣ занятій  $^1$ ).

Занятія комиссіи кн. Оболенскаго офиціально были зажончены въ 1863 г., а потому сейчасъ говорить о ней не будемъ.

## VI.

Распространенность герценовскихъ изданій въ Россіи. Протесть 106 офицеровъ. Проектъ кн. Одоевскаго. Допущеніе въ Россію брошюръ Шедо-Ферроти. Катковъ впервые называетъ Герцена по ижени. За нимъ стараются другіе. Головиннъ торжествуетъ.

Съ самаго начала изданія «Полярной Звёзды» и «Колокола», у насъ начали уже задумываться надъ върнъйшими средствами борьбы съ нелегальною русскою печатью вообще 2). Это же частично обусловливало невольное предоставленіе немного большей свободы легальной отечественной литературъ. Авторы «миъній о преобразованіи цензуры» прямо указывали на заграничную русскую печать, какъ на результать стъсненія ся дома; Головнинь, съ цълью ослабить Герцена и другихъ, рекомендовалъ предоставить нечати кое-какія льготы. Съ другой стороны, графъ Путятинъ и Валуевъ, въ своемъ стремленіи къ усиленію надзора за печатью, прямо указывали на необходимость бороться съ «распространеніемъ произведеній тайной прессы» 3). На вопросъ, есть-ли основаніе желать продолженія существованія предварительной цензуры, Головнинъ отвъчалъ: «ея существованіе представляеть положительную опасность въ настоящее время, когда литература получаеть все болже силы и значенія и когда не въ далекомъ, можетъ быть, будущемъ она сдёлается, какъ сдёлалась въ другихъ странахъ, органомъ не литературныхъ только, но общественныхъ, политическихъ митній и партій. Если митнія, высказывающіяся иногда, напримъръ, въ дворянскихъ собраніяхъ, овладъютъ какимъ-либо изъ нашихъ періодическихъ изданій; если

<sup>\*) &</sup>quot;Съв. Почта", 1865 г., № 262.



<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы, собранные особою компссією, высоч. учрежд. 2 ноября 1869 г. для пересмотра дъйствующихъ постановленій о ценауръ и печати", 1870 г. ч. І, 38—39.

<sup>2)</sup> См. статью "Русское Bureau de la presse" въ мой книгъ. "Очерки по исторіи русской цензуры и журналистики XIX стольтія".

стремленія, еще смутно мелькающія въ различныхъ сословіяхъ, классахъ и состояніяхъ, окрфинувъ и опредѣлившись, поставить прессу на почву болбе дѣйствительную, нежели та, на которой она до сихъ поръ находилась, — какой отпоръ дастъ предварительная цензура,—эта цензура, которая оказалась вполнѣ несостоятельною противъ отвлеченныхъ теорій и неосязаемыхъ положеній науки?» 1). Очевидно, «крѣпость» и предѣленіе» ставились въ зависимость отъ распространенія многое опредѣлявшей заграничной печати...

Насколько последняя широко захватила читающую массу, можно судить по нфсколькимъ фактамъ. Такъ, человъкъ далеко не склонный преувеличивать усибхъ «революціонныхъ дѣтъ мастеровъ» прямо говорить: «изданія Герцена распространялись тогда у насъ въ тысячахъ экземиляровъ, а въ Петербургъ ходили даже по рукамъ гцмназистовъ и кадетъ» <sup>2</sup>). Другой современникъ утверждаетъ, что «Колоколъ» можно было встрътить въ самыхъ захолустныхъ мъстностихъ 8). Какъ извъстно, «Колоколъ» доставлялся изъ 111 Отделенія въ редакціонныя комиссія <sup>4</sup>); сенаторъ А. М. Княжевичь, потомъ министръ финансовъ, читалъ его самъ и нодъ видомъ плановъ посылалъ номера брату, съ просьбой ихъ распространять 5); государь разрѣшилъ получать «Колоколъ», между прочимъ, московскому генералъ-губернатору П. А. Тучкову 6). Подобныхъ фактовъ при желаніи можно набрать очень много, но и приведеннаго достаточно, чтобы знать, какъ таяли тѣ 2,500 экз., въ которыхъ печатался «Колоколъ» 7). Относительно способовъ доставки «Колокола» и другихъ изданій очень интересенъ разсказъ ки. Юсупова, записанный съ его словъ Пикитенкомъ:

<sup>1)</sup> Историч, свъдънія о цензуръ въ Россіи", 130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ө. Еленевъ, "Два документа изъ бумагъ ген.-ад. І. И. Ростовчева", "Рус. Архивъ", 1873 г., І, 452.

<sup>3)</sup> Л. Ө. Пантельев, н. с. въ сборникъ "На славномъ посту", 315.

<sup>4)</sup> Н. П. Семеновъ, "Освобождение крестьянъ въ России", I, 114.

<sup>5)</sup> В. Т. Судейкинг "А. М. Княжевичъ", "Рус. Старина" 1892 г., XI. 417.

<sup>6)</sup> *Н. А. Тучкова-Огарева*, "Воспоминанія" "Рус. Старина" 1894 г., IX, 93.

<sup>7)</sup> Н. В. Шелгуновъ, Собраніе сочиненій, І. изд. 2-е, "Воспоминанія", 651.

«Въ Берлинъ покупалъ я въ книжномъ магазинъ коекакія нъмецкія книги. А не хотите-ли вы русскихъ?—спросилъ у меня услужливый книгопродавецъ. — Какихъ же? — Да, вотъ, напримъръ, герценовскихъ; у меня есть всевозможныя его сочиненія: и прежнія и самыя новыя. — Нътъ, отвъчалъ я, — у насъ нынъ очень строго преслъдуются эти вещи, и я боюсь, что не довезу ихъ до Петербурга: у меня отберутъ на границъ. —Вотъ пустяки! я вамъ доставлю въ Петербургъ, сколько угодно, прямо въ вашъ домъ, въ вашъ кабинетъ. —Это удивительно! По, если я вздумаю задержать того, кто мнъ ихъ принесетъ? — Не безпокойтесь! вы не въ состояніи будете этого сдълать: вы и не увидите того, кто вамъ принесетъ ихъ» 1).

Очень ценно и свидетельство бар. Корфа именно объ этомъ времени. «Всякому извъстно---писалъ онъ въ офищальномъ отзывѣ Валуеву,—что при постоянномъ у насъ существованій иностранной цензуры, н'ять, и не было запрещенной книги, которой бы нельзя было достать; что именно, въ то время, когда правительство всего строже преслъдовало извъстныя лондонскія изданія, они расходились по Россіи въ тысячахъ экземпляровъ, и ихъ можно было найти едва ни въ каждомъ домѣ, чтобы ни сказать, въ каждомъ кармант; что когда мы всего болте озабочиваемся огражденіемъ нашей молодежи отъ доктринъ матеріализма и соціализма, трудно указать студента или даже ученика старшихъ классовъ гимназій, который бы не прочель какого-нибудь сочиненія, гдв извращаются всв здравыя понятія объ обществ'є или разрушаются основанія всякой нравственности и религіи. Подобные факты неисключительное явленіе нашей жизни: они представлялись вездѣ, гдѣ существовала иностранная цензура. Они и дали поводъ къ извъстному нелишенному мъткости сравнению, что стремиться оградить общество отъ проникновенія извить вредныхъ идей, посредствомъ цензуры, все равно, что думать, защитить свой садъ отъ итицъ, заперевъ ворота» 2).

<sup>1) &</sup>quot;Дневникъ", "Рус. Старина", 1891 г., II, 366.

<sup>2) &</sup>quot;Матеріалы, собранные особою комиссією, высоч. учрежд. 2 ноября 1869 г. для пересмотра дъйствующихъ постановленій о ценауръ и печати", 1870 г., I, 99—100.

Не менъе, разумъется, цънно, замъчание департамента законовъ государственнаго совъта: «извъстно, что нътъ ни одного запрещеннаго заграничнаго изданія, которое нельзя было бы кунить или получить для прочтенія въ предълахъ Россіи» 1).

Когда, подъ вліяніемъ начавшейся дифференціаціи общества, Герценъ сталъ різче, а успітхъ его сділался еще замітніве, приходилось подумать снова о борьбітсь «бітлымъ апостоломъ революціи», какъ тогда звала его «правая».

Есть возможность предполагать, что въ связь съ «Колоколомъ» былъ поставленъ, между прочимъ, и шумный инцидентъ въ военной сферъ. Состоялъ онъ въ томъ, что въ «Съверной Ичелъ» публика вдругъ читала:

«Господину редактору "Военнаго Сорника" от ста шести офицеровъ разнаго рода оружія».

(Къ издателю "Стверной Ичелы").

«М. Г.! Во 2-мъ нумерѣ редактируемаго вами журнала, напечатана статья «Кавалерійскіе очерки», соч. флигельадьютанта, князя Эмилія Витгенштейна. Между прочими странными взглядами его сіятельства мы встрѣчаемъ также и защиту тѣлесныхъ наказаній которыя, по словамъ князя, по своей непродолжительности и удобству исполненія, представляютъ неисчислимыя выгоды"; "ихъ, — говоритъ его сіятельство—можно назначать и на бивуакахъ, при кратковременной остановкѣ, и подъ самымъ непріятельскимъ огнемъ, изоѣгая слишкомъ медленной процедуры и проволочекъ".

«Князь Эмилій Витгенштейнъ обдумывалъ, написалъ и напечаталъ свои взгляды по-нѣмецки. До него, слѣдовательно, намъ дѣла нѣтъ; но намъ непріятно видѣть. что дикія сужденія иностранцевъ, о томъ, что пужно, и чего ненужно русскому офицеру и солдату, переводятся и находятъ мѣсто въ журналѣ, котораго редакція ввѣрена вамъ, милостивый государь, конечно, не для того, чтобы распространять въ нашемъ военномъ сословіи невѣжество, и про-

<sup>1)</sup> Ibidem, 405.



водить взгляды, докавывающіе возмутительное непониманіе духа русскаго солдата и потребностей общества.

Подписано 106-ю офицерами \*).

\*) Подлинникъ съ подписями всъхъ офицеровъ находится въ редакціи "Съв. Пчелы".  $Pe\partial$ .» 1).

Надо вспомнить офицерскую массу сорокь лѣть тому назадь, чтобы понять, насколько серьезень быль такой открытый протесть офицеровь разнаго рода оружія, не могшихь, значить, сгоровиться безь достаточно серьезнаго повода. Передовое общество съ необыкновеннымь оживленіемь встрѣтило этоть почти героическій шагь людей, незабывавшихь за мундиромь и саблей интересовь общественныхь, чувствь общечеловѣческихь. Всѣмь было ясно, какая сила стояла за этимь корректнымь протестомь души, наболѣвшей оть свиста палокь и шпицрутеновь...

Въ тотъ же день, когда въ «Съверной Пчелъ» появился этотъ документъ къ исторіи русской общественности 1862 г., 30 марта, по цензурному въдомству состоялось распоряженіе: «не допускать къ печати протеста 106-ти офицеровъ» 2). А

Ињень о шинцруменњ.

(Изъ флигель-прусскаго поэта).

"Страшный вблизи и вдали, Всъмъ, кто по службъ безпутенъ,— Чадо германской земли— Гибкій и свъжій шницругенъ.

<sup>1) &</sup>quot;Съв. Пчела" 1862 г., № 85. "Военный Сборникъ" подъ редакціей П. К. Менькова быстро сталъ терять свое значеніе; пришлось монополизировать обязательныхъ подписчиковъ. Наканунъ появленія протеста Головнинъ запрашивалъ Цез: "Государю Императору угодно знать, который князь Витгенштейнъ, авторъ статьи о тълесныхъ наказаніяхъ въ войскахъ, помъщенный въ "Военномъ Сборникъ". По справкамъ оказалось, что это свътлъйшій князь Эмилій Зайнъ—Витгейштейнъ—Берлебургъ, флигель-адъютантъ, полковникъ нижегородскаго драгунскаго полка (Усовъ, "Изъ моихъ воспоминаній", "Истор. Въсти.", 1883 г., IV, 62).

<sup>2) &</sup>quot;Искра" посиъшила отозваться на это явленіе, но написанная ею "Пъснь о шпицрутенъ" появилась позже лишь въ... "Сборникъ статей недозволенныхъ цензурою въ 1862 г." Привожу ее, чтобы показать, какъ исполнялось приказаніе Головина:

на другой день, редакторь «Пчелы» получиль письмо Головнина: «По вол'в государя императора, прошу прислать мић неотлагательно письмо 106-ти офицеровъ». Черезъ пять дней военный минчетръ, Д. А. Милютинъ, писалъ Головнину, что одновременно, съ появленіемъ въ «Пчелѣ» протеста, въ № 69 «Петербургскихъ Вѣдомостей» напечатана корреспонденція изъ Варшавы, — «въ которой ибкто, Алексви Телятниковъ, отъ имени всего общества офицеровъ западнаго инженернаго корпуса, просить редакторовь газеты стать посредниками между ними и студентами и увъдомить: къ кому могуть быть высланы деньги, собранныя офицерами по подпискъ для вспомоществованія бъднымъ студентамъ». «Такъ какъ протестъ 106-ти офицеровъ--писалъ Милютинъ-не согласенъ съ порядкомъ службы и требованіями дисшіплины и закона, воспрещающаго всякое дъйствіе скопомъ или заговоромъ, а г. Телятниковъ, въ служебномъ порядкъ, не можеть представлять собою общества офицеровъ западнаго инженернаго округа и отъ имени вебхъ офицеровъ просить редактора газеты о носредничествъ между ними и студентами, ибо собранныя деньги могли быть отправлены по назначенію или черезъ начальство, или прямо въ редакцію, то я им'єю честь покорн'єйше просить в. п-во, не изволите-ли признать возможнымъ, чтобы редакторы газетъ и журналовъ не помбщали въ нихъ протестовъ и писемъ. присылаемыхъ обществами офицеровъ или отъ имени всего общества» 1).

> Смъло его восною — Вторитъ миъ "Сборникъ Военный". На бивуакахъ, въ бою — Нуженъ шинпрутенъ почтенный.

Въ полночь, чуть свъть на заръ, Въ самой отчаянной схваткъ, Даже на смертномъ одръ Въ бъдной походной палаткъ.

Пусть же его воспоють Родины нашей поэты, Какъ вдохновительный кнуть, Вяземскимъ княземъ воспътый"

(т. И, етр. 187).

II. Усовъ "Изъ моихъ воспоминаній", "Истор. Въстникъ" 1883 г., IV, 62—63.

Мигомъ офицеры были окрещены нигилистами, ну, а весь нигилизмъ шелъ изъ-за границы... (Этсюда — проектъ немедленной и самой спъшной борьбы съ тамошней пропагандой.

Въ этомъ смыслъ очень интересенъ проектъ кн. В. О. Одоевскаго, хотя и не законченный, но все-же, повидимому. получившій распространеніе въ административныхъ кругахъ: онъ частично быль осуществленъ. По мивнію «Діздушки «Иринея», слъдовало прежде всего «противъ враждебныхъ русскихъ изданій употребить точно такія-же и столь-же разнообразныя изданія. Наприміръ, можно бы начать съ біографій Герцена, Отарева, Петра Долгорукова, Гагарина, Юрія Голицына и проч. Такія біографіи о людяхъ, имфющихъ извъстность, но, все-таки, загадочную для иностранпевъ, съ радостію бы издали т'в же самые лондонскіе, нарижскіе и нъмецкіе спекуляторы: ибо сін біографін имъли-бы большой расходъ. Оцфика сихъ господъ, написанная ловко, забавно и безъ всякихъ личностей, уничтожила бы на половину дъйствіе ихъ изданій на публику»... «Но для того, чтобы нашлись люди въ Россіи, способные и талантливые, для борьбы съ людьми такими же талантливыми и ловкими, какъ, напримъръ, Гагаринъ и Герценъ, (ибо по заказу талантъ не сотворится), необходимо дать нашимъ ратинкамъ доступъ къ оружію, другими словами, снять съ враждебныхъ намъ книгъ безусловное запрещение и позволить писать противъ нихъ». Впрочемъ, кн. Одоевскій полагалъ ограничиться предоставленіемъ такого права высшимъ чиновникамъ, академикамъ, профессорамъ, членамъ ученыхъ обществъ и благонамъреннымъ писателямъ. «Должно имъть въ виду-продолжаеть авторь проекта-и то, что въ иныхъ случаяхъ для людей, ръшившихся на такую борьбу, нужно будеть иногда и денежное пособіе» 1).

Надъ этимъ-то вопросомъ и задумался Головнинъ. Онъ непосредственно, въдь, входилъ въ оставленную ему область «направительства»...

**Неизв**ѣстно, къ какому-бы рѣшенію министръ пришелъ **самостоятельным**ъ путемъ, но вотъ что разсказываетъ о

<sup>1) &</sup>quot;Изъ бумагъ кн. В. Ө. Одоевскаго", "Рус. Архивъ", 1874 г., П, 30—39.

дальнъйшемъ тогдашній предсъдатель петербургокаго цензурнаго комитета, Цеэ.

«При первомъ моемъ докладъ 1) Головнинъ объявиль мнъ. что онъ конфиденціально сносился съ шефомъ жандармовъ и съ министромъ финансовъ, чтобы узнать отъ нихъ, какія міры они сочтуть необходимыми принять для предупрежденія громаднаго ввоза «Колокола» въ Россію, и оба отвътили ему, что всъ возможныя мъры для достиженія этой ціли приняты и что за симь они не прианають возможнымъ придумать что-нибудь другое. При этомъ Головнинъ спросилъ мое мибне, какъ поступить въ этомъ случаъ? Я ему отвъчалъ, что, по моему искреннему убъжденію, съ силою не физическою, а нравственною можно бороться только такою же силою, а потому я полагаль бы весьма полезнымъ разръшить нашей печати возражать на статын «Колокола» и при этомъ выразилъ надежду, что наша печать сумбеть разоблачить тв крайнія увлеченія, которыми, несмотря на зам'вчательный умъ и способности Герцена, изобиловала его газета, имъвшая за собою преимущество запрещеннаго плода. Выслушавъ меня, Головнинъ отвътилъ, что онъ вполнъ раздъляетъ мое мибніе 2).

Сказано -едфлано...

Черезъ мъсяцъ Россія уже читала пропущенныя изъ-за границы двъ брошюры Шедо-Ферроти, направленныя по адресу Герцена, и теперь красовавшіяся въ витринахъ всѣхъ книжныхъ магазиновъ.

Сначала о самомъ ихъ авторѣ. Мало кому было тогда достовърно извъстно, что исевдонимомъ D. К. Schedo-Férroti прикрылся баронъ Өедоръ Ивановичъ Фирксъ, еще раньше своего распространенія въ Росссіи издавшій шесть этюдовъ овя будущности 3). Какъ бельгійскій агентъ нашего министерства

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) В. Цел. "А. В. Головнинъ и его отношенія къ А. И. Герцену" "Рус. Старина", 1897, XI, 274.

<sup>3) &</sup>quot;Études sur l'avenir de la Russie": 1) "La liberation des paysans" 1857 г., 2) Les principes du gouvernement et leurs conséquences", 1857 г. 3) "Malversations et remèdes", 1858 г., 4) "La noblesse", 1859 г., 5) "Le militaire, 1860 г., 6) "Les serfs non encore libérés", 1861 г. Кромъ того: "Lettres sur les chemins de fer en Russie" 1858 г., "Die Eisenbahnen in Russland" 1858 г. Веъ изданы въ Берлинъ, многіе по иъсколько разъ.

финансовъ, Фирксъ былъ, конечно, освъдомленъ о русскихъ дълахъ и проводилъ въ этихъ своихъ работахъ идею несомнънной важности и необходимости сохраненія во всей силъ самодержавнаго начала. Противъ реформъ въ другихъ областяхъ онъ ровно ничего не имълъ. Имя его всегда ставилось за одну скобку съ Головнинымъ и его кружкомъ, но данныхъ утверждать это, насколько мнъ кажется, пока нътъ: если же смотръть, наконецъ, на Головнина не черезъ розовую призму его апологетовъ, то нельзя не признать, что взгляды Фиркса были гораздо шире.

Въ августъ 1861 г. Шедо-Ферроти выпускаетъ «Lettre à monsieur Herzen».

Въ немъ онъ говоритъ о Герцент вообще, безотносительно къ какому-либо его отдельному шагу, делаетъ его общую характеристику и—что особенно важно—оцениваетъ его громадный талантъ, который съ удовольствиемъ бы виделъ приложеннымъ къ черновой русской работт. Знающие Герцена и его сочинения, конечно, не подпишутся подъ письмомъ Шедо-Ферроти, но оно и не важно со стороны критики его работы. Важно, что Герцену предлагалось помочь правительству. Съ этой стороны, допущение письма въ Россию — фактъ очень интересный. Правда, его французский текстъ гарантировалъ не особенно-то широкое распространение брошюры, но все же фактъ остается фактомъ.

Остановлюсь на ней подробиве.

Прежде всего, Шедо-Ферроти касается не содержанія, а только формы, въ которую облекаетъ Герценъ свои мысли,—такъ, по крайней мъръ, говоритъ онъ самъ. Авторъ надъется, что слова его будутъ приняты безъ предубъжденія, и, можетъ быть, эта строгая критика заставитъ Герцена задуматься и даже умърить ръзкій тонъ своихъ статей. Въдь, публицистъ долженъ иногда жертвовать своимъ самолюбіемъ, если того требуютъ принципы, которымъ онъ служитъ.

Шедо-Ферроти съ благодарностью вспоминаетъ строгихъ критиковъ, которые посовътовали ему самому умъритъ ръзкость въ выраженіяхъ; онъ никогда не раскаявался въ этомъ, такъ какъ умъренный тонъ даетъ ему возможностъ говорить о такихъ вопросахъ, какъ, напр., о военной службъ (этюдъ V). И эту статью не только читали высшіе военные чины, но, быть можетъ, они даже проводили въ жизнь нъ-

ž:...

которыя высказанныя въ ней мысли. Для Герцена же, его необыкновеннымъ краснорѣчіемъ и талантомъ, та кліяніе будеть обезпечено. Получая цѣнныя свѣдѣнія провинціи, имѣя цѣнныхъ сотрудниковъ, — сколько моз было бы сказать о причинахъ неурядицъ въ Россіи—но с зать серьезно и безъ озлобленія—и тогда, конечно, всѣ п слушивались бы къ этому авторитетному голосу. «И могли бы быть увѣрены, что васъ выслушаютъ и оцѣня ваши пдеи, разъ эти идеи удовлетворяли бы двумъ усгвіямъ: 1) они должны быть примѣнимы при существующе положеніи вещей, и 2) должны быть изложены въ выраз ніяхъ. не задѣвающихъ за живое никого изъ тѣхъ, кто р жетъ провести въ жизнь ваши идеи» (стр. 6).

Ръзкость же тона Герцена и его личныя нападки в шають такому благопріятному ходу вещей. Нападать на на учрежденія, а не на личности.

Въ Россіи надо измѣнить всѣ законы, оставивъ нещ косновеннымъ лишь монархическій принципъ.—админист тивныя формы не соотвѣтствують болѣе нуждамъ страны а для этой цѣли далеко недостаточно перемѣнить толь подей. Пусть друзья Герцена говорятъ, что его произве нія будуть по достоинству оцѣнены только послѣдующе поколѣніями. Если ихъ послушать, можно повторить ошистредневѣковыхъ монаховъ, которые учили народъ не сѣя не работать, въ виду близкой кончины міра. Герценъ, вѣ тоже предсказываетъ конецъ нынѣшняго соціальнаго ст и наступленіе новой эры. Неужели же на основаніи эт предсказывая притомъ точно наступленія эпохи тапта новыхъ началь?

Недо-Ферроти приводить примъръ прежнихъ циви вета. Весь соціальный строй нѣкогда могущественні во таротивь—Ниневін. Египта и т. п. основывался на тѣхъ принципахъ, которые положены въ основаніе и терити обществъ— частной собственности и семейно в. в. принцип вѣка. Ниневія и Вавилонъ погибли и за принципа все такъ же силь при вета принципа все такъ же силь принципа все такъ же силь при вета принципа все такъ же силь принципа все такъ мета принципа все такъ же силь принципа все такъ же силь принципа все такъ же силь принципа все такъ мета принципа все такъ принципа все такъ мета принципа все такъ мета принципа все такъ мета принципа все т

Сезостриса предвидъть тъхъ формъ, въ какія вылились общественныя отношенія въ наше время. Шедо-Ферроти утверждаетъ, что Герценъ счастливъе его: «Если вы не опредъляете точно формъ, то во всякомъ случат вы провозглащаете основной принципъ будущаго—соціализмъ». Авторъ не смѣетъ спорить съ Герценомъ – пусть соціализмъ восторжествуеть въ концъ-концовъ — хоть и трудно сказать, будеть-ли это благомъ для человъчества... Возвращаясь къ предыдущему, онъ говорить такъ: если прошло столько въковъ и два принципа-собственности и семейнаго начала-все такъ же, какъ и раньше, служать основой государственнаго строя во всёхь странахъ, то трудно предположить, чтобъ они сразу были отброшены. 50 въковъ для этого было мало! А въдь пока человъчество не освободилось изъ-подъ власти этихъ двухъ идей, трудно говорить о проведеніи въ жизнь соціализма.

Конечно, легче поручать воспитаніе дітей обществу, спокойніве не чувствовать, что надо работать для блага дітей, заманчиво думать неимущимь, что собственность будеть распреділена между всіми трудящимися. Но скоро-ли это будеть? Шедо-Ферроти сомнівается.

Пусть до водворенія соціалистическаго строя пройдеть еще 5000 лѣть, онъ считаеть, что это очень скромная цифра, вѣдь, прогрессъ движется весьма медленными шагами. Допустимь даже, что теперь развитіе общества пойдеть усиленнымь темпомь, пусть торжество соціализма наступить черезъ 1000 лѣть... Но, вѣдь, до тѣхъ поръ будуть существовать правительства, болѣе или менѣе сходныя съ нынѣшними. Автору кажется, что именно необходимо убѣдить правительство въ преимуществѣ новыхъ идей, и для этого нужно, чтобъ идеи эти были примѣнимы къ жизни и осуществимы въ данное время и въ данной странѣ.

Въдь, и для народа, мало привлекательны, хотя-бы и блестящія перспективы, которыя могуть осуществиться лишь черезъ 1000 льть.

Въ виду этого, неужели же не заслуживаютъ вниманія тъ покольнія, которыя будуть жить до введенія новаго строя? Неужели больше стоить трудиться для 2861 г., чъмъ для людей 1861 г.? Честь и слава человъку, который поднялся высоко надъ дъйствительностью и заглянулъ въ будущее.

Но зачёмъ же такъ неумеренно строго относиться къ настоящему и такъ резко о немъ отзываться.

Массы не поймуть его. По мивню автора, трудъ Герцена будеть гораздо продуктивнее, если онъ обратится къ людямъ просвещеннымъ и, наконецъ, къ правительству, въдь нельзя отрицать, что въ настоящее время оно пре-исполненно благихъ намъреній. Шедо Ферроти увъренъ, что Герценъ могъ бы быть очень полезенъ Россіи, — надо только оставить ръзкій тонъ, иногда доходящій даже почти до бранныхъ выраженій, и говорить о недостаткахъ существующаго строя серьезно, пользуясь всъмъ своимъ общирнымъ матеріаломъ. Пеужели это былъ бы безполезный трудъ? Въдь, правительство въ Россіи теперь не то, что было во времена молодости Герцепа; нужно только, конечно, помнить, что дъло идетъ объ обыкновенныхъ подяхъ, а не о гигантахъ, которыхъ Герценъ рисуетъ въ будущемъ.

Но, могуть сказать, разъ Герценъ соціалисть-республиканецъ, то будетъ измѣной убѣжденіямъ, если онъ вступить въ какія бы то ни было отношенія съ монархическимъ правительствомъ. Авторъ старается стать на точку вржнія Герцена и разсуждаеть такь: пока не существуеть въ Россіи соціалистическаго строя, желательно, въдь, чтобъ ваконы и порядки были возможно лучшіе. Не полезиве-ли было бы для русскихъ, еслибъ Герценъ, вместо разработки кодексовъ будущаго государства, занялся изследованіемъ и обработкой законовъ для нынфиняго правительства, существованіе котораго, в'єдь, все-таки, нельзя отрицать? Предположимъ даже, что всв его иден окажутся въ данное время слишкомъ передовыми, что ихъ сейчасъ не примуть во вниманіе, но, відь, оні укажуть будущимъ изслідователямъ путь, по которому нужно идти. А теперь, въдь, никто въ Россіи не смотритъ на «Колоколъ» и на отдъльныя статьи Герцена, какъ на серьезныя сочиненія.

Серьезные ученые и люди, интересующеся благомъ родины, ихъ болбе не читаютъ. Учащаяся молодежь читала «Колоколъ», пока это было запрещенной вещью. Теперь, когда въ Россіи вообще стало свободибе жить, сочиненія Герцена потеряли прелесть тайны, и ихъ стали читать не такъ охотно. Остаются еще читатели—чиновники. Они съ большимъ интересомъ ищутъ сообщенія о какомъ-либо скандалѣвъ

чиновничьей сферъ. Никто не интересуется больше взглядами Герцена на общество и политическій строй. «Васъ больше не читають», говорить Шедо-Ферроти. Ищуть остраго словечка, восхищаются смѣлостью человѣка, бранящаго тѣхъ, передъ кѣмъ всѣ пресмыкаются. Но, вѣдь, такіе читатели не посмѣютъ провести въ жизнь ни одной изъ идей Герцена. «Одыл признають эти идеи безплодными; другіе отстраняются отъ нихъ, вслѣдствіе грубой формы, въ которой онѣ выражены; третьи считаютъ ихъ неосуществимыми мечтаньями; на остальныхъ читателей вы не можете расчитывать, какъ на борцовъ». А между тѣмъ, какъ цѣнны были бы статьи Герцена, еслибъ онъ захотѣлъ примѣнить свои силы къ выясненію дѣйствительныхъ нуждъ родины!

Подписывается авторъ псевдонимомъ и объясняетъ, что онъ выставляетъ его на всёхъ своихъ брошюрахъ, что позволяетъ ему свободно говорить многое, не стёсняясь родственными и другими связами и знакомствами.

Такова въ краткихъ чертахъ первая брошюра...

Скоро, въ декабрѣ того-же 1861 года, появилась и вторая — «Lettre de m-r Herzen à l'ambassadeur de Russie à Londres avec une réplique et quelques observations de D. K. Schédo-Ferroti», («Письмо А. И. Герцена къ русскому послу въ Лондонѣ съ отвѣтомъ и нѣкоторыми примѣчаніями»), напечатанная по поводу извѣстнаго письма Герцена къ русскому посланнику въ Лондонѣ, бар. Брунову— «Бруты и Кассіи III Отдѣленія», помѣщеннаго въ «Колоколѣ» 1), и, кромѣ того, разосланнаго на французскомъ языкѣ въ массѣ экземпляровъ.

Сначала Шедо-Ферроти написалъ небольшое письмо, полное «обличеній» Герцена въ хвастовствъ и нескромности, и послалъ его вт «Колоколъ». Искандеръ отвъчалъ тамъ, что не имъетъ никакого желанія печатать присланное, и тутъ же подсказалъ, что письмо лучше выпустить отдъльно. Тогда Шедо-Ферроти, присоединивъ къ первоначальному тексту очень длинное возраженіе на отказъ Герцена и письмо послъдняго Брунову, издалъ все это брошюрой одновременно на двухъ языкахъ (французскомъ и русскомъ), что, несомивно, дълало ее болъе распространенной.

<sup>1) 1861, № 109, 15</sup> октября.

Я не могу познакомить читателей со всей брошюрой, а потому отмѣчу лишь, что среди массы неблагопріятныхъ отзывовь и заключеній о себѣ и «Колоколѣ», Герценъ встрѣтиль тамь вещи, не позволяющія ставить Шедо-Фероти за одну скобку съ Катковымъ, о которомъ поговоримъ дальше.

Въ ней нътъ уже прежняго сплошного признанія важности и талантливости Герцена, зато есть много полемическихъ красотъ и отзвуковъ личной обиды.

И, все-таки, снова указывалось на умъ Герцена, на его важное значеніе, на его глубокія уб'яжденія, искренность и безстрание, которыхъ нельзя не уважать, на его прекрасныя прирожденныя качества, на его больщой таланть; говорилось, что «Колоколъ» — «журналъ не маловажный», что ревностивнийе его читатели «чиновники наши» и т. п. Конечно, все это тонуло въ общей массъ брошюры, но во всякомъ случав, было напечатано чернымъ по бълому, также, какъ и самое письмо Герцена бар. Брунову, какъ и возраженія Шедо-Ферроти на обвиненіе его Герценомъ въ преднамфренной защить правительства и въ консерватизмъ. «По естественной склонности, намъ — писалъ авторъ брошюры — пріятиве хвалить ближняго, нежели бранить его, а потому мы бы чрезвычайно рады были, если бы всегда могли дълаться защитникомъ правительства, но, къ сожальнію, это не всегда возможно. Когда мы видимъ, что правила, которыми руководствуется правительство, делаются причиною развращенія служащаго класса; что непомърная централизація останавливаетъ ходъ администраціи и парадизируетъ д'виствіе правосудія — тогда мы не только не защищаемъ правительство, но сами становимся въ ряды обвинителей, стараясь обратить вниманіе публики какъ на самыя ошибки, такъ и на средства къ исправленію. Когда общественное мижніе возстаеть противъ господствующаго еще у насъ предразсудка, что генеральскіе или адмиральскіе эполеты — в'тритий признакъ административныхъ способностей; — противъ отсутствія общей системы въ образъ управленія, противъ самоволія цензуры, противъ гоненія раскольниковъ и т. п. — тогла

мы также не можемъ явиться заступниками правительства» 1).

Казалось-бы все это не могло расположить Головнина и Валуева къ пропуску брошюръ Шедо-Ферроти въ Россію для свободной у насъ продажи. Но они, конечно, понимали, что тамъ были вещи и совсѣмъ другого порядка...

Въ теченіе 1862 г. вторая брошюра была издана въ четырехъ изданіяхъ. Очевидно, этимъ самымъ изъ «письма» какъ-бы вычеркивалась слѣдующая фраза Шедо-Ферроти: «Одно упоминаніе фамиліи «Герценъ» достаточно для того, чтобы цензура вычеркнула цѣлую статью, даже написанную не въ тонѣ и не въ духѣ г-на Герцена». И, дѣйствительно, лишь только брошюры перешли русскую границу — а это было, кажется, въ мартѣ 1862 г.—какъ тяготѣвшее четырнадцать лѣтъ молчаніе надъ именемъ Искандера-Герцена было прервано...

18-мъ апръля помъченъ тотъ номеръ «Современной Лътописи Русскаго Въстника», гдъ постоянный ея сотрудникъ Пановскій, въ статьъ «Что дълается въ Москвъ», между прочимъ, писалъ:

«Что же такое читаетъ теперь Москва? Еще не такъ давно, я отвъчалъ бы: Не спрашивайте такъ громко... Москва читаетъ теперь то, что читаютъ украдкой,—это не для всъхъ... Но это недавнее время прошло, и теперь я отвъчу во всеуслышаніе: Москва читаетъ письмо г. Герцена, извъстнаго русскаго «réfugié», къ русскому посланнику въ Лондонъ и комментаріи на это письмо г. Шедо-Ферроти. Эта книжонка раскупается въ Москвъ тысячами экземпляровъ въ недълю.

«Брошюрка "Ферроти", какъ ее называютъ въ Москвѣ, представляетъ литературную расправу по личному вопросу, который не могъ бы возбудить такого всеобщаго любо-пытства, даже въ нашей публикѣ. такъ падкой до всякихъ скандаловъ, если бы не особенныя обстоятельства. Но независимо отъ своего содержанія, книжка эта имѣетъ большой современный интересъ: она служитъ свидѣтельствомъ, что наше правительство убѣждается въ пользѣ широкой гласности, и общество видить въ этомъ явленіи задатокъ такъ жадно ожидаемой свободы печатнаго слова.

<sup>1)</sup> CTp 30-31.

«Какъ не порадоваться такому утъщительному явленію, какъ не прочесть эту книжку!.. Мы такъ усердно заботимся о правахъ литературной собственности, а сказать правду, правду всёмъ извёстную, у насъ въ литературе нёть еще собственности мысли. Книга или статья, подписанная тымы или другимъ именемъ, можетъ-ли у насъ быть признана върнымъ представителемъ убъжденій автора, его мивній, его искреннихъ върованій? Стоитъ-ли у насъ страховать закономъ право литературной собственности? Стонтъ-ли передавать потомству мысли сочинителя, когда въ этомъ трудѣ онъ, какъ новый Гамлетъ, говоритъ загадками, намеками и когда безпрестанныя недомолвки затемняють и часто паже искажають настоящій смысль его річи. Прежде чіть хлопотать о томъ, что станется съ нашею воплощенною мыслью послъ нашей кончины, не лучше-ли позаботиться, пока мы живы, о свободѣ этой мысли въ печатномъ словъ, о томъ, чтобы различныя убъжденія могли войти въ состязаніе и чтобы въ этомъ конкурсь правда могла быть ув'ячана на судъ общественнаго мивнія.

«Брошюра Ферроти у насъ небывалое явленіе; мы не видимъ у ней, на оборотѣ первой странички (не даромъ называемой въ типографскомъ argot: Schmuz-Titel), обычной надписи, встрѣчаемой во всѣхъ читаемыхъ нами русскихъ книгахъ; не обозначено даже, сколько экземпляровъ этого сочиненія слѣдуетъ доставить въ публичную библіотеку... Все это для насъ новость, а Москью до новостей охотница. Вотъ почему она такъ раскупаетъ, члтаетъ брошюру г. Скедо-Ферроти, толкуетъ о ней и споритъ» 1).

Итакъ, Каткову принадлежитъ пальма первенства въ привътствовавшейся Головнинымъ «полемикъ»...

21-го апръля въ «Вятскихъ Губернскихъ Въдомостяхъ» была помъщена «Ръчь, сказанная при открытіи Вятской публичной библіотеки А. Герценомъ 6-го декабря 1837 года». Никакихъ комментаріевъ къмыслямъ и словамъ Герцена нътъ, въ выноскъ-же отъ редактора сказано:

«Въ 1 № прибавленій къ «Губ. Вѣд.» 1838 г. обѣщано было передать читателямъ подробности о торжественномъ сткрытіи Вятской публичной библіотеки, происходившемъ

<sup>1) № 16.</sup> Курсивъ подлинника.

6-го декабря 1837 г., а также сообщить ръчь, произнесенную при этомъ торжествъ А. Герценомъ. Но объщание это почему-то осталось почти неисполненнымъ: въ 3-мъ № тъхъ же прибавленій пом'єщенъ только списокъ лицъ, содібиствовавшихъ устройству библіотеки, съ показаніемъ сдёланныхъ каждымъ изъ нихъ въ пользу ея пожертвованій, а рёчь г. Герцена напечатана отдъльною брошюрой, которая составляеть теперь библіографическую різдкость, такъ что одинь экземпляръ ея, недавно отысканный въ Вяткъ и доставленный въ редакцію библіотекою А. А. Красовскаго, едва-ли не есть единственно пощаженный временемъ. Въ настоящее время, когда дъло обновленія Вятской публичной библіотеки встрътило въ здъшнемъ обществъ полное сочувствіе, когда каждое событіе изъ прошедшей и настоящей жизни этого учрежденія интересуеть публику, містная газета считаеть обязанностью перепечатать ръчь г. Герцена какъ для ознакомленія общества со взглядомъ человъка, принимавшаго въ свое время участіе въ устройствѣ библіотеки, на назначеніе «этого храма мысли», такъ и для сохраненія на своихъ страницахъ матеріала для исторік библіотеки» 1).

Читателю ясна та плохо замаскированная мысль, которая втайнъ руководила и рекакторомъ «Въдомостей» Н. Золотницкимъ, и вице-губернаторомъ Батуринымъ, и, можетъ быть, губернаторомъ М. К. Клингенбергомъ и неизвъстнымъ училищнымъ чиновникомъ, цензировавшимъ неофиціальный отдълъ «Въдомостей», на основаніи дъйствовавшаго тогда цензурнаго устава. Расчетъ былъ, разумъется на тотъ эфектъ, который въ неинтеллигентной массъ, должно было вызвать сопоставленіе «Колокола» съ выраженнымъ въ ръчи убъжденіемъ, что весь русскій прогрессъ есть дъло рукъ правительства. Читателю, конечно, не сообщалось, въ какомъ возрастъ Герценъ говорилъ эту ръчь (ему было тогда 25 лътъ) и какой послъдовательности подвергалось его измънившееся міросозерцаніе 2)...

<sup>1) &</sup>quot;Вятскія Губ. Въдомости", часть неофиціальная, отдъль II, **№ 16**, стр. 119—120.

<sup>2)</sup> Не приводя этой длинной ръчи, напомию лишь, что въ своихъ "Отдъльныхъ замъчаніяхъ о русскомъ законодательствъ" (1836 г., Вятка) Герценъ пишетъ: "Въ гражданскомъ обществъ прогрессивное начало есть правительство, а не народъ. Правительство есть фор-

Какъ только въ Петербургѣ былъ полученъ этотт номеръ, редакторъ «Сѣверной Пчелы», Усовъ, бѣжитъ кл предсѣдателю цензурнаго комитета, Цеэ, съ жалобой и цензора, который, случайно не зная распоряженія Головнина не разрѣшилъ перепечатку рѣчи Герцена. Жалоба, конечнуважена, и 9-го мая въ «Сѣверной Пчелѣ» рѣчь появляетсдословно, конечно, безъ примѣчанія вятскаго редактора <sup>1</sup> Никакихъ комментаріевъ пока также не было. Тольк позже, 30-го мая, въ передовицѣ объ извѣстной статтчернышевскаго—«Научились-ли?», очень нетонко поставиъ Н. Г. за одну скобку съ вышедшей тогда прокламаці «Молодая Россія», въ которой указывалось на отсталост Герцена — «Сѣверная Пчела» пояснила и свою цѣль отношеніе передового общества къ гнусной выходкѣ.

«Это намъ не прошло даромъ-писала она. Изъ того 🥦 лагеря, въ которомъ «отсталость» его признается вс болѣе и болѣе несомнѣнно, мы услыхали (непечатные конечно) упреки за помъщение этой ръчи. Спрашиваемт вежхъ благомыслящихъ людей: чъмъ компрометированъ Герценъ оглашеніемъ річи, которую онъ произносиль, будучи чиновникомъ вятскаго губернатора? Ни одной мысли нечистой, ни одного выражения неоправдываемаго обстоятельствами, при которыхъ была произпесена рѣчь; тонъ благородный и честный, слово сильное и убъдительное. Эту рѣчь мы перепечатали изъ «Вятскихъ Губ. Вѣпомостей», какъ документъ, и придаемъ этой рѣчи два важныя, по современнымъ обстоятельствамъ, значенія; 1) призваніе людей къ почтению, которое человъкъ обязанъ оказывать наукъ. Я 2) указаніе, какъ Герценъ держаль себя тогда въ тѣх≢ условіяхъ, въ которыя онъ быль поставленъ и въ них≇ умблъ служить частному дёлу, не драпируясь ни въ какія

мула движенія, выраженіе иден общества, форма его историческая, фактъ непреложный. Пигдъ правительство не становитея настолько передъ пародомъ, какъ въ Россіи: можетъ, отъ этого оно не всегда было исторически справедливо, не всегда послъдовательно: "Въ законахъ императора Николая виденъ характеръ положительности, котораго не доставало прежде, характеръ внутренней силы государства, чувствующа, о всю мощность свою" ("Рус. Старина", 1899г.— I, 177—180).

<sup>1)</sup> No 124.

багряныя тоги и никого не увлекая къ опаснымъ занятіямъ, въ извъстныхъ условіяхъ положительно вреднымъ» 1).

Точка надъ «і» была поставлена...

Интересенъ разсказъ предсъдателя петербургскаго цензурнаго комитета, Цеэ, о дальнъйшихъ нерепетіяхъ послъ церепечатки «Ичелой» ръчи Герцена.

«Въ самый день появленія этой статьи въ «С'тверной Пчелъ» нолучилъ я записку отъ шефа жандармовъ, кн. В. А. Долгорукова, въ которой онъ меня убъдительно просиль забхать къ нему въ тотъ же день, что я и исполнилъ. Князь встрътилъ меня крайне встревоженный, съ вопросомъ, кто тотъ злополучный цензоръ, который разрѣшилъ перепечатать въ «Сфверной Ичелф» статью изъ «Витскихъ Въдомостей», повторяя нъсколько разъ, что нельзя допускать, чтобы имя государственнаго преступника упоминалось въ печати. Я ему отвъчалъ, что здъсь дъло идетъ не о государственномъ преступникъ, а о журналистъ, котораго имя упоминается ежедневно въ обществъ и котораго статьи читаются нарасхвать, хоти и тайно: что статья пропущена не цензоромъ, а мною, подъ личною моею отвътственностью, и что я его убъдительно прошу, повременить своимъ сужденіемъ объ этой стать не болье одной нельди. т. е. но полученія слівнующаго нумера «Колокода» изъ Лондона. Князь В. А. Долгоруковъ быль человъкъ въ высшей степени благородный и согласился на мое предложение и, прочитавъ въ следующемъ номере «Колокола» желчные нападки Герцена на «Съверпую Пчелу» за напечатаніе таринной статьи, столь нелестной для его самолюбія и идущей въ разръзъ съ его нападками на наше высшее правительство — при свиданіи сказаль мив: «извиняюсь передъ вами, вы были правы, вамъ и книги въ руки» 2).

<sup>1) &</sup>quot;Съверная Пчела" 1862 г., № 143. Номеръ вообще замъчательный: въ немъ-же передовая Лъскова, о которой немного ниже.

<sup>2)</sup> В. Цеэ, "А. В. Головнинъ и его отношенія къ А. И. Герцену", "Рус. Старина", 1897 г., XI, 275—277. Не могу не поправить увлекшагося фантазіей г. Цеэ. Номеръ (135-й) "Колокола", въ которомъ Герценъ помъстиль свое "Личное объясненіе" по поводу перепечатки, Пчелой" его ръчи, вышелъ 1-го іюня, слъдовательно, въ Петербургъ былъ не ранъе 5—6-го, т. е. черезъ мисящъ, а не черезъ медилю со дня перепечатки. Во-вторыхъ,—это уже гораздо существеннъе—"Личное объясненіе" было необыкновенно корректно и сдержанно. Вотъ все мъсто

Исно, что Головнинъ готовилъ всѣмъ сюрпризъ и к Долгоруковъ не былъ освѣдомленъ имъ своевременно о пр нятомъ ръшеніи начать «обличенія» «генерала отъ револи цію», какъ потомъ тилуловалъ Герцена Катковъ.

Лавры побившаго рекордъ Усова не давали уже покоредактору «Русскаго Въстника»; ему хотълось и отплати за двъ статъп «Колокола», изъ которыхъ въ одной бы обрисовано поведеніе руководителей «Русскаго Въстника» и московской студенческой исторіи («Колоколъ» № 127-128 отъ 1 и 8 апръло, въ другой—дана отповъдь за статъ «Къ какой мы принадлежимъ партіп» («Колоколъ» № 1-отъ 22 апръло. И вотъ въ статъъ, посвященной массовог демонстративному выходу въ отставку мировыхъ посрениковъ, солидарныхъ съ своими тверскими коллетам Катковъ преподноситъ слъдующій конець:

«Пеужели суждено еще продлиться этому анархич скому состояние общественнаго мижнія, этому положен вещей, въ которомъ раздраженныя и разлаженныя обще: венныя силы сталкиваются между собою, парализируя 🤕 взанино и предоставляя агитировать кому вздумаеть д. В кому-инбудь свободному артисту, который уже 🐡 🕫 🕏 воображаеть себя представителемь русскаго народа, такж телемъ его судебъ, распорядителемъ его владъній в 15ствительно вербуеть себь приверженцевь, во всьхъ утлы русскаго парства, и самъ силя въ безопасности, за спивлов јенскато и сивсмена. Пла своето фазклечента высылае ихъ на развые подвиги, которые кончаются казематами и Св. првы да стр. на велить обявать ихъ съ телку и с т в рить им подворяву и Кто чтому образовам выбытии е (18 м. 1888). Sit venia venie называния с мылы, кто двог (му ж.у. виу с. эт сте призрам высладе Недиомъс же вооби

Fig. 1. A Light Control of Contro

жаетъ онъ себя Цезаремъ, презрительно ожидающимъ своихъ Брутовъ и Кассіевъ, и наконецъ «мессіей въ ясляхъ». Легко смѣяться надъ безобразіемъ и безуміемъ; но явленіе, котораго мы коснулись, не смѣшно, а прискорбно. Въ этомъ Цезарѣ и въ этомъ мессіи читаемъ мы ясно свое собственное безобразіе. Можетъ быть, намъ удастся поговорить нѣсколько подробнѣе объ этомъ; но мы не можемъ не замѣтить, что должно же быть въ настоящемъ порядкѣ вещей что-нибудъ радикально неправильное, если оно дѣлаетъ возможными подобныя явленія»... ¹).

Надо-ли говорить, что съ 18 апреля у Каткова были подголоски не только въ «Съверной Пчелъ»? «Наше Время», «Сынъ Отечества», «Домашняя Бесъда» — всъ стали «стараться»...

## VII.

Окончательная дифференціація общественных силь. Громы Каткова противь русской эмиграцін. Его извъстная "Замътка". Какъ отнеслись къ ией печать, общество и Головиннъ. Благонамъренность московскихъ публицистовъ удостовъряется офиціально.

Зарево громадныхъ пожаровъ, озарившее Петербургъ какъ разъ въ тотъ день, когда Катковъ обрѣлъ новаго Цезаря — 16 мая, положило на время печать молчанія по адресу Герцена на взволновавшуюся вмѣстѣ съ обществомъ журналистику.

Еще и до 1862 года горѣла деревянная и соломенная Россія, горѣлъ и Петербургъ (напримѣръ, въ 1860 г.), но тогда не было того страшно напряженнаго состоянія общественной атмосферы... 16 мая начались пожары въ Петербургъ и продолжались почти три недъли. Здѣсь не мѣсто описывать ихъ; скажу только, что, по словамъ современниковъ, впечатлѣніе, производимое этимъ страшнымъ

<sup>1) &</sup>quot;Современная Лътопись Рус. Въстника", 1862 г., № 20, 16 мая:

опустошеніемъ, и паника были поразительны. За иѣсколько дней до этого въ объихъ столицахъ появилась прокламація якобы Цептральнаго Революціоннаго Комитета, называвшаяся «Молодая Россія». Она «объявляла кровавую войну не только существующему строю, но и встмъ его основамъ; отъ современнаго общества не должно было остаться камия на камив. Понятно, что не только разръщались, но прямо рекомендовались всв средства и въ числъ ихъ убійства, грабежи, пожары и т. п. Помиится, приблизительно 300,000 жизней предлагалось принести въ видъ жертвы, чтобы расчистить ноле для закладки новаго общества» 1). Ифтъ нужды, что въ дъйствительности никакого такого революціоннаго комитета не было, что Герценъ, Чернышевскій и вообще передовое общество отнеслись къ «Молодой Россіи» холодно и несочувственно. «Она вышла наканунъ пожаровъ — «львая» интеллигенцій виновата въ нихъ, студенты — вотъ поджигатели!!..» кричала масса, а за нею и часть печати 2). Даже Кавелинъ, въ своемъ довольно извъстномъ письмъ въ Герцену, не быль чуждь этого страшнаго заблужденія.

19 мая Головнинъ писалъ петербургскому цензурному комитету: «обративъ вниманіе мое на появившіяся въ посліднее время въ періодическихъ изданіяхъ статьи, изъкоихъ въ нікоторыхъ обвиняются, а въ другихъ еправдываются студенты С.-Иетербургскаго университета въбывшихъ въ Петербургъ безпорядкахъ, я имъю честь покорнъйше просить, в. п., предложить петербургскому цензурному комитету, чтобы такія обвиненія и оправданія допускались впредь къ печати только въ самыхъ умъренныхъ выраженіяхъ»!..

<sup>1)</sup> Л. Пантельевь, н. с., 319.

<sup>2) &</sup>quot;Съверная Пчела", "Наше Время", "Домашняя Бесъда", "Современная Льтопись" и tutti quanti. Замъчу, кстати, что въ первой изъ названныхъ газетъ особенно иламенно выступиль Н. С. Лъсковъ (№ 143), призывавшій полицію образумить молодежь. Какъ только узнали, что авторъ неподписанной передовой статьи—онъ, такъ вся передовая часть литературы отвернулась отъ господина полицеймейстера (такія способности въ себъ признаваль самъ Лъсковъ — см., Поминку" по немъ Фаресова въ "Книжкахъ Недъли" 1896 г., III), и съ этого момента имя Лъскова-Стебницкаго уже чуждо прогрессивной литературъ.

А 28 мая по цензурному вѣдомству было объявлено: «Государь Императоръ, имѣя въ виду, что появляющіяся въ послѣднее время въ періодическихъ изданіяхъ въ большомъ числѣ статьи, въ которыхъ авторы обвиняютъ или оправдываютъ студентовъ по поводу безпорядковъ, бывшихъ въ С.-Петербургѣ и въ другихъ университетскихъ городахъ, и что эти статьи возбуждаютъ только раздраженіе и не содѣйствуютъ къ водворенію порядка, высочайше повелѣть сонзволилъ: прекратить печатапіе подобныхъ статей» 1).

Въроятно, формально пользуясь этимъ повелъніемъ, Валуевъ и отвъчалъ отказомъ Головнину, вдругъ схватившемуся за сдъланную оплошность. Понимая, что невыгодно 
настаивать на обвиненіи студентовъ (Головнинъ тогда еще 
не былъ утвержденъ въ должности министра), онъ просилъ 
Валуева, чтобы тотъ сдълалъ объявленіе въ «Съверной 
Почтъ» о ни на чемъ неоснованныхъ ихъ обвиненіяхъ <sup>2</sup>).

Прибавьте ко всему этому напряженное состояніе въ Царствъ Польскомъ,— и вы поймете, что за моментъ переживало русское общество <sup>3</sup>).

Сокрушительная сила молніи и урагана была колоссальна... Впервые съ 1855 года неистовые крики: «назадъ!», «довольно!!», «да куда-же мы идемъ!?» — приняли широкую волну... «Въ обществъ сказался поворотъ къ реакціи; половина людей, еще вчера либеральныхъ, сегодня стала крайними реакціонерами, каждый удивлялся, почему не запрещаютъ того или другого»... <sup>4</sup>) — вотъ вкратцъ результатъ общественнаго настроенія.

<sup>1)</sup> *П. Усовъ*, "Мон воспоминанія", "Истор. Въстникъ" 1883 г. IV, 79—80.

<sup>2)</sup> A. Никитенко, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1891 г., II, 355.

в "Современникв"—, Наше Время", разбирая статью Чернышевскаго въ "Современникв"—, Научились-ли?", писало, между прочимъ: "Наконецъ онъ (Чернышевскій) становится успоконтелемъ и объщаеть, что насколько дъланіе или недъланіе демонострацій зависить отъ воли студентовъ, демонстрацій не будетъ. Мы вполив полагаемся на его слова. Кому, какъ ни камергеру, знать, что дълается при дворъ"... 7 іюля Чернышевскій быль арестованъ.

<sup>4)</sup> Л. Ө. Иантельевъ, н. с., 320.

А 6-го іюня, повторивъ нелѣпость объ организаціи поджоговъ политической партіей, Катковъ пишетъ:

«Наши заграничные réfugiés (мы хорошо знаемъ, что это за люди) находять, что Европа отжила свое время, что революцін не удаются въ ней, что въ ней есть много всякаго хлама, препятствующаго прогрессу, какъ, напримъръ: наука, цивилизація, свобода, права собственности и личности, -и вотъ они возымъли благую мысль избрать театромъ для своихъ экспериментовъ Россію, гдф, по ихъ мифнію, этихъ препятствій ніть или гдів они недостаточно сильны, чтобы оказать успѣшный отпоръ. Они нишуть и доказывають, что Россія есть обътованная страна коммунизма, что она позволяетъ дёлать съ собою, что угодно, что она стерпитъ все, что оказалось нестернимымъ для всъхъ человъческихъ цивилизацій. Они увърены, что на нее можно излить полный фіаль всфхъ безумствъ и всфхъ глупостей, всей мертвечины и всёхъ отсёдовъ, которыя скоилялись въ разныхъ мѣстахъ и отовсюду выброшены, что для такой операціи время тенерь благопріятно и что ненадобно только затрудняться въ выборѣ средствъ. Всѣ эти прелести съ разными гримасами появлялись въ русскихъ заграничныхъ листкахъ,--всѣ онѣ воспроизводятся и развиваются въ подметныхъ прокламаціяхъ, которыя появляются въ самой Россіи и которыя были бы невозможны нигдъ, кром'в Россіи. Да, рабскіе инстинкты, правственное несовершеннольтие творять чудеса; они дълають возможнымъ, что было бы невозможно нигдф. Благодаря имъ, даже скорбный поэть Огаревъ попаль въ пророки. Еда и Сауль во проpourare?

«Малолѣтство ума, не привыкшаго дѣйствовать, причиною того, что самыя чудовищныя и самыя безсмысленныя вещи выслушиваются и принимаются, какъ нѣчто серіозное; въ пассивныхъ умахъ ничто, ни дурное, ни хорошее, ни смыслъ, ни безсмыслица, не возбуждаютъ никакой дѣятельности, разбирающей, оцѣнивающей. усвояющей, отвергающей; все сваливается въ одну глупую груду, а инстинкты рабства готовы покорствовать всякому возбужденію, всякому велѣнію.

«Но отъ слова до дѣла еще огромный шагъ, и мы все еще не хотимъ вѣрить, чтобъ этотъ шагъ былъ совершонъ.

Во всякомъ случав мы не можемъ не заметить утешительныхъ признаковъ, которые обнаруживаются съ одной стороны въ спокойствии и твердости правительства, съ другойвъ энергической нравственной реакціи, которую, наконецъ, обнаруживаеть общество противъ всёхъ тёхъ пряностей, которыми потчевали его, разсчитывая на его неразборчивость и паралитическое состояніе. Всего опасиве были бы такія міры, которыя клонились бы къ стесненію этой возбудившейся въ обществъ жизни и которыя, имъя въ виду подавить эло, стали бы поддерживать и усиливать условія, благонріятствующія злу. Что производить зло, наука-ли, энергія-ли общественнаго митнія, свобода-ли? Наука-ли можеть быть виною того возмутительнаго невѣжества, того искаженія смысла, той одичалости, которыя высказываются въ издъліяхъ тайныхъ типографій? Живое-ли развитіе общественныхъ интересовъ виною той безхарактерности, съ которою все у насъ выслушивалось безъ малъйшаго отпора, а еще съ благодушнымъ умиленіемъ? Свобода-ли была виною этихъ рабскихъ инстинктовъ, которые проглядываютъ въ складъ мыслей у нашихъ умниковъ? Честная-ли печать овладъваеть во мракъ невинною молодежью, растлъвая ее во всёхъ умственныхъ и правственныхъ основахъ, обманывая и обольщая ее и трактуя ее, какъ chair à canon, какъ матеріаль для своихь экспериментовь и орудіе для своихь замысловъ? Когда наука получитъ у насъ все должное ей уважение и силу, когда она дастъ новую лучшую жизнь нашимъ гимназіямъ и университетамъ, тогда станетъ невозможнымъ это недостойное положение, въ которомъ находится наше юношество, тогда оно не дастся въ руки всякому интригану и штуту; когда у насъ будетъ самоотвътственная печать, тогда потеряють значение заграничныя типографін; когда у насъ будеть вполнъ правильный судъ съ присяжными и со всеми гарантіями, тогда исчезнутъ такъ называемыя жертвы, хотя кары будуть решительны и грозны; когда общественнымъ интересамъ будетъ дана и надлежащая сила и значеніе, когда праву собственности, незыблемому и безспорному въ своихъ основаніяхъ, будетъ на дано все принадлежащее ему вліяніе, - тогда прекратится безкарактерность мивній и безучастіе къ общественному дълу. Тогда только превратится въ смъщное воспоминание тоть чудовищный, поразительный факть, оскорбляющій т перь до послідней глубины наше народное чувство,—тот факть, что нісколько господь, которымь нечего ділат нісколько человіскь неспособныхь контролировать сво собственныя мысли, считають себя въ праві распоряжать судьбами народа съ тысячелітнею исторіей (бідный тысяч літній народь, за что суждено біт такое униженіе?), предписывая законы его не учащейся молодежи и его недоучнымь передовымь людямь. Въ далекой перспективі воспосторожный и благоговійный тонь, а не отвратителень этог осторожный и благоговійный тонь, съ которымь говорят у насть о вышеупомянутых законодателяхь даже тіз на нашей пишущей братіи, которые въ душі или изподтишь осміливаются роптать и негодовать на нихъ.

«Кстати припоминается намъ теперь слово, сказанис когда-то нынѣшнимъ императоромъ французовъ, когда он еще былъ президентомъ республики, —слово, которое имѣло б еще большее значеніе, еслибъ оно болѣе оправдывалос дѣломъ тамъ, гдѣ было сказано: Le meilleur moyen de réduir à l'impuissance ce qui est dangereux et faux, c'est d'accepte ce qui est vraiment bon et utile... Hâtons nous: le temps press que le marche des mauvaises passions ne dévance pas la nôtre» 1

Черезъ недѣлю, 13 іюня, цензурные комитеты полу чили отъ Головнина извѣщеніе: «Государь Императоръ, обративъ вниманіе на статью, помѣщенную въ послѣднемъ номер "Соврем. Лѣтописи Рус. Вѣстника" и начинающуюся сле вами: "Паши заграничные refugiés", изволилъ, между прочимъ, отмѣтить: "Весьма хорошая статья" 2).

22-го іюня Герценъ отвѣчаеть въ своемъ «Колоколѣ на выходку Каткова въ статьѣ о мировыхъ посредникахъ <sup>8</sup>

<sup>1) &</sup>quot;Чтобы лишить силь то, что ложно и опасно, лучшее средство принять то, что дъйствительно хорошо и полезно... Поспъщими время не ждетъ: не допустимъ, чтобы вредныя страсти опередил насъ". "Соврем. Лътопись Рус. Въстинка", 1862 г., № 23, 6 іюня.

<sup>2)</sup> И. Усовъ, н. с. "Историч. Въстникъ", 1883 г., IV, 66. Резолюці собственно, тутъ не вся; дальше еще слъдоваль вопросъ: "Къмъ ов написана?", на который московскій цензурный комитеть отвътил указаніемъ на Каткова. 21-го іюня объ этомъ было доложено госі дарю (К. Цятьтковъ, "Добровольный отвъть на "вынужденное объясненіе" Н. М. Павлова", "Рус. Обозръніе", 1895 г., X).

<sup>3)</sup> No 137.

30-го іюня послѣдовало распоряженіе: «не пропускать ни одной статьи противъ замѣтки Каткова на Герцена, не показавъ предварительно предсѣдателю комитета» 1), а 10-го іюля Герценъ посылаетъ близнецамъ «Русскаго Вѣстника» письмо съ вызовомъ выступить публично для объясненія словъ: «мы корошо знаемъ, что это за люди», сказанныхъ въ статьѣ «Наши заграничные réfugiés». Въ номерѣ «Колокола» отъ 15-го іюля оно напечатано іп exstenso 2).

Все это вмѣстѣ рѣшаетъ дѣло: готовая къ выпуску іюньская книжка задерживается; типографія ждетъ громовъ изъ кабинета своего хозяина... 18-го іюля книжка появляется съ приснопамятной въ концѣ «Замѣткой для издателя «Колокола». Въ теченіе нѣсколькихъ дней «Замѣтка» была написана, переслана нерѣшавшейся московской цензурой министру и, наконецъ, напечатана...

Я не буду останавливаться на ней, потому что читатель, знакомый уже съ выстрѣлами Каткова, самъ можетъ представить себѣ ея содержаніе. Скажу только, что ругательства въ родѣ: «недоносокъ на всѣхъ поприщахъ», «бойкій острякъ и кривляка», «жалкій ломака», «юла», «генералъ отъ революціи», «старая блудница», «бездушный фразеръ» еtс. еtс., — сыпались на голову Герцена съ каждой строчки. На вопросъ: «какіе-же мы люди?» было, разумѣется, отвѣчено: «да не совсѣмъ вы люди честные!»... Позже, когда даже «Сѣверная Пчела» упрекнула Каткова въ излишне откровенномъ тонѣ, онъ писалъ: «мы находимъ, что принятый нами тонъ былъ умѣстенъ и что, по нѣкоторымъ причинамъ, писать инымъ тономъ было бы даже нечестно» в).

Общество отнеслось къ этой выходкъ, конечно, различно. Одни были вполнъ солидарны съ ръшительнымъ комендантомъ страстнобульварской кръпости, другіе находим лишь нежелательной ръзкость; третьи, наконецъ, оконча тельно порвали съ нимъ всякія еще кое-у-кого оставав шіяся прошлыя связи и имя Каткова обратили въ своемі кругу въ ругательное слово, не болъе лестное, чъмъ ими

<sup>1)</sup> И. Усовъ, н. с., 66.

<sup>2) № 139.</sup> Катковъ отнесъ это письмо къ 10 іюня, но зд'ясь явная отнока: статья его о "réfugiés" напечатана только б іюня.

<sup>8),</sup> Соврем. Лътопись Рус. Въстника" 1862 г., № 33.

Фаддея Булгарина <sup>1</sup>)... Всегда жившая съ девизомъ: «и нашимъ и вашимъ», «Съверная Пчела» помъстила даже письмо къ издателю, озаглавленное: «Grattez (l'anglomane) russe et vous trouverez le tartare» и подписанное иниціалами А. Б. Въ этомъ единственномъ сколько-нибудь сильномъ протестъ, и то противъ тона «Замътки», пропущенномъ цензурую, заслуживаютъ вниманія начало и конецъ.

«Я только что получиль последнюю (поньскую) книжку «Русскаго Вестника» и съ негодованиемъ, хотя и безъ удивленія, прочель въ ней замётку, для надлежащаго определенія которой я бы долженъ обладать илощаднымъ красноречіемъ ея автора...... Неужели вы, милостивый государь, или любой другой органъ вашей журналистики не вступится за оскорбленное приличіе, за оскорбленную честь русской литературы, и не лишитъ писавшаго эти жалкія строки того уваженія въ глазахъ публики, которое онъ окончательно потерялъ тономъ своей послёдней замётки у всёхъ его иностранныхъ читателей» 2).

Н. М. Павловъ, "Полемика Каткова съ Герценомъ", "Русское Обозръніе", 1895 г., V., 308.

<sup>2) &</sup>quot;Съв. Пчела", 1862 г., № 203, 29 іюля. Письмо это, но всей въроятности, принадлежало Артуру Бенни, уже не первый разъ подписывавшемуся иниціалами Л. Б. Такъ, напримъръ, имъ была подписана статья, призывавшая молодое общество къ организаціи водонтеровъ-пожарныхъ, своевременно вышученная "Гудкомъ". Не останавливаясь на личности этого нисколько не "загадочнаго человъка". — какъ назвалъ его Лъсковъ, избравшій песчастнаго юношу мишенью для своихъ выстръловъ по "ингилистамъ", отъ общенія съ которыми когда-то ему нужно было, въ 1871 году, всячески отгородитен, - скажу только, что онъ вовсе не былъ "другомъ" Герцена, какъ говоритъ авторъ замътки "Съверная Ичела" въ словаръ Брокгауза и Ефрона. Это ни на чемъ неоснованное заблуждение (Бенни былъ лишь знаком в съ А. П.) заставило анонимнаго автора сдълать другую уже существенную ошибку. Опъ говорить: "Съ уходомъ Булгарина, характерь газеты совершение измінился; въ 1861—62 гг. она была органомъ друга Герцена, Артура Бении, но усибха, все-таки, не имъла и должна была прекратиться по недостатку подписчиковъ". Если бы апонимный авторь быль знакомь хоть еъ тъмъ, что мною сказано о "Съверной Пчелъ" выше — а это далеко не все, что слъдовало бы сказать -- то онь, конечно, зналь бы, что "Съв. Ичела" Усова, въ сущности, чище булгаринской не была, а ужъ своимъ органомъ Герценъ се, конечно, не считалъ ни одного дня.

Но та же «Сѣверная Пчела» очень скоро перепечатала всю «Замѣтку» цѣликомъ, а на слѣдующій день, порицая Каткова лишь за тонъ, сказала даже, что еслибы страстнобульварскому коменданту удалось занять постъ министра. то отъ этого никому бы худо не было 1)... Такимъ образомт дружба была возстановлена...

Конечно, Павловы и компанія взапуски принялися теперь «обличать» Герцена, и столбцы «Нашего Времени», «Сына Отечества», «Домашней Бесёды» и tutti quanti пестрѣли его именемъ <sup>2</sup>).

Сказать хоть что-нибудь, стоющее вниманія, противъ этой клики не удалось— всё подобныя статьи быля воспрещены цензурой, по распоряженію Головинна отъ 30 іюня. Въ «Сборникъ статей, недозволенныхъ цензурою въ 1862 г.», встръчаемъ шесть такихъ статей, изъ которыхъ двъ принадлежатъ журналамъ (одна несомитино «Свъточу») 3). Ни «Современникъ», ни «Русское Слово», ни «День», пріостановленные къ этому времени, даже и въ цензуру ничего не представили. Вотъ почему авторъ уже цитированнаго нами «Краткаго обозрънія направленія періодическихъ изданій и газетъ» можетъ говорить о единомысліи русской печати въ открытіи «ничтожества» «гг. Герценовъ и К°»... Едино-

<sup>1)</sup> NN 212 и 213. Считая теперь вопросъ о начать и возникновении "полемики" противъ Герцена достаточно выяспеннымъ, не могу не сказать, что это стоило весьма продолжительнаго времени и большой работы. Вопросу этому въ литературъ, вообще, удълено не особенно много вииманія, но зато всю источники гръщать то въ одномъ, то въ другомъ, излагая послъдовательность и существо фактовъ. И г. Цеэ, и г. Невъдънскій, и г. Павловъ, и г. Цвътковъ, и "Краткое обозръніе направленія періодическихъ изданій и газетъ и отзывовъ ихъ по важивйщимъ правительственнымъ и другимъ вопросамъ за 1862 годъ" (Сиб., 1862), и изкоторые другіе непремънно въ чемъ-нибудь да ошибаются. Произошло это просто потому, что не было обращено преимущественнаго вииманія на первоисточники и на очень важную въ этомъ вопросъ хронологическую послъдовательность событій.

<sup>2)</sup> Интересующихся отсылаю къ №№ 113, 135, 136, 166, 169, 188 189, 248 "Нашего Времени", №№ 151, 156, 157, 168, 197, 212 "Съв. Ичелы", № 197 "Сына Отечества".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Очень жаль, что издавая этотъ цвиный "Сборникъ", министерство просвъщения уничтожило какъ подписи авторовъ, такъ и названия редакцій, представившихъ въ цензуру эти статьи.

нысліе это было результатомъ совсёмъ другой причины... Если-бы Головнинъ пожелать, онъ бы печатно услышаль инёніе честной журналистики, которая всё свои непропуценныя статьи начинала почти такими словами: «Ни одинъ интераторъ, если онъ хоть сколько-нибудь уважаеть себя, не выскажеть ни одного слова осужденія противъ убёжденій такихъ людей (какъ Герценъ и всё вообще эмигранты — М. Л.), если онъ не будетъ имёть права въ то же самое время высказать свое сочувствіе другимъ убёжденіямъ этихъ же самыхъ людей... О г. Герценѣ нужно или ничего не говорить, или говорить все — и рго и сопіта» 1).

А то, что, все-таки, было напечатано, едва-ли ни больше всего должно было скандализировать Головнина въ общественномъ мивніи. «Библіотека для Чтенія» сохранила лишь какую-то страничку никому непонятныхъ недомолвокъ 2), а «Отечественныя Записки» попали прямо въ цъль: «Хотьлось-бы намъ сказать кое-что по этому случаю г. Герцену, но удерживаемся только потому, что не хотимъ воспользоваться одностороннимъ правомъ открыто нападать на тв митнія, которыя нельзя защищать такъ же открыто» в). Въ устахъ далеко нелиберальнаго журнала это было очень многозначительно и въско... Ио... у Краевскаго всегда что-нибудь да не чисто. Оказывается, вслъдъ за появленіемъ «Замътки», онъ обратился къ Каткову съ просьбой ее перепечатать... Катковъ отказалъ, потому что «это могло быть отнесено къ правительственному внушению», и протестовалъ «всей силой своихъ авторскихъ правъ»... Ловкій Андрей Александровичь не задумался и написаль уже знакомое намъ <sup>4</sup>)...

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ статей, недозвол. цензурою въ 1862 г.", II, 284, 285.

<sup>2) 1862</sup> г., августь, "внутренцее обозръніе".

<sup>3) 1862</sup> г. XLIII, "Современная хропика Россін", 48.

<sup>1)</sup> О письмѣ Краевскаго и отвѣтѣ Каткова говоритъ г. Невѣдѣнскій, получившій постѣдній въ подлинникѣ, но, указывая на "Замѣтку", говоритъ, что ему неизвѣстно "о какой замѣткѣ идетъ рѣчъ, а у самаго Краевскаго обстоятельство это уже изгладилось изъ памяти" (стр. 99 — 100). Охотно вѣрю и невѣдѣнію г. Невѣдѣнскаго и плохой памяти Краевскаго и потому ставлю здѣсь точку надъ "і". Фактъ весьма характерный...

А Катковъ, разумъется, продолжалъ... Въ сентябрской книжкъ какой-то Д. П. напечаталъ статью «Новые подвиги нашихъ лондонскихъ агитаторовъ» по адресу Кельсіева и начатаго съ іюля новаго прибавленія къ «Колоколу» — «Общее Въче». Впослъдствии, уже въ арендованныхъ съ января 1863 года «Московскихъ Въдомостяхъ» всесильный ихъ вдохновитель такъ отвъчалъ на посылаемые ему время отъ времени упреки въ пристрастіи къ доносительству: «Послъ горькихъ опытовъ, которымъ въ продолжение послъднихъ лътъ подверглось наше общество, мы съ большею чъмъ когда-нибудь силою чувствуемъ свою обязанность дъйствовать на своемъ поприщъ съ полною ръшимостью и открс венностью. Мы должны разъ навсегда освободиться оть ре бяческой мысли, будто бы какія-нибудь соображенія должне уперживать насъ отъ исполненія нашихъ обязанностей пе редъ обществомъ, будто бы мы должны скрывать наши су жденія о вредныхъ дъйствіяхъ изъ опасенія какъ-нибуді новредить этимъ вреднымъ действіямъ или стеснить ихъ виновниковъ» 1).

Не могу также не отмътить, что въ концъ 1862 г. вышла въ свътъ книга Б. Н. Чичерина: «Нъсколько современныхъ вопросовъ», гдъ въ числъ одиннадцати статей, напечатанныхъ имъ за послъдніе два года въ «Московскихъ Въдомостяхъ» и «Нашемъ Времени», было и довольно ръзкое «Письмо къ издателю Колокола», напечатанное въ ноябръ 1858 г. въ самомъ «Колоколъ», конечно, не подъ фамиліей автора.

Чтобы закончить съ отличавшимися уже во-всю московскими публицистами, приведу характеристику ихъ, данную вернувшимся изъ Москвы Цеэ, куда онъ, въ октябръ 1862 г., ъздилъ по порученію Головнина: «при ближайшемъ знакомствъ моемъ съ московскими литераторами, я вполнъ убъдился въ томъ, что въ большинствъ ихъ преобладаетъ направленіе консервативно-либеральное (!), и что они искренио сочувствуютъ реформамъ нашего правительства. Въ особенности же, при знакомствъ съ М. Н. Катковымъ, могъ я вполнъ оцънить этого достойнаго дъятеля въ области русской журналистики» <sup>2</sup>)...

¹) "Москов. Въдомости", 1863 г. № 191.

<sup>\*)</sup> *П. Усовъ*, "Цензурная реформа въ 1862 г.", "Въстникъ Европы" **1882 г.**, VI, 593.

Но и ими были недовольны нѣкоторые сугубо благонамфренные элементы административныхъ круговъ. Такъ, Берте, въ своей «запискъ» прямо обвиняеть Каткова и Павлова въ робости: «хотя въ послъднее время нъкоторые благонамъренные журналисты ръшились возвысить голосъ противъ крайнихъ увлеченій и разоблачать ложь и шарлатанство своихъ собратій, но и въ этихъ попыткахъ заметна некоторая робость, уклончивость, недосказанность, тогда какъ съ другой стороны употребляются въ дъло всъ средства, вся ръшимость, вся сила діалектики, чтобы поддержать и провести въ массу публики свой ложный взглядъ, свои вредныя теоріи, подъ видомъ наибольшаго развитія знаній, поливишаго пониманія обсуждаемаго предмета, совершеннъйшаго гуманизма и отреченія отъ началь, устарывшихъ и потому будто бы несостоятельныхъ, отъ авторитеговъ, утратившихъ будто бы свое лишь временное значеніе» 1).

## VIII.

Обнародованіе "временныхъ правилъ" 12 мая. Ихъ явная цѣль. Статья по этому поводу "Библіотеки для Чтенія". Заказанный отвѣтъ ей въ "Сѣверной Почтѣ".

Теперь Валуевъ и Головнинъ пошли бодрѣе по прежпему пути, не путаясь уже въ такихъ тонкихъ сѣтяхъ компромисса, какія создавали раньше, при наличности общественнаго единодушія.

При учрежденіи комиссіи кн. Оболенскаго государь выразиль желаніе, чтобы до введенія новыхь законовь о печати исполнялись въ точности существующіе, въ которыхь министру просвіщенія разрішалось нікоторыя устарівшія распоряженія замінить временными правилами. Головнинь поняль это, какъ міру возможнаго новаго стісненія, и поручиль комиссіи заняться прежде всего перес

<sup>1) &</sup>quot;Записка предсъдателя комитета для пересмотра цензурнаго устава, д. ст. с. Берте etc.", 11—12.

смотромъ всёхъ распоряженій после 1828 г., что она и исполнила въ теченіе апрыля. Въ какомъ виль комиссія представила Головнину свою работу—неизвъстно, но 14 іюня были обнародованы «временныя правила по цензурь», хотя и утвержденныя еще 12 мая, но, по выясненнымъ далбе причинамъ, не вышедшія до времени изъ тиши канцелярій и редакцій періодических визданій. Странная черта въ проведенін этого новаго закона: въ май онъ былъ сообщенъ редакціямъ и цензурному въдомству, но конфиденціально. а, лишь послъ майскихъ событій, какъ бы въ успокоеніе взволнованнаго общества, получиль опубликованіе; черезъ сенать же онъ обнародованъ еще поздиве — въ полв... Мотивировка введенія «правиль» была двойственна: офиціально, въ органѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, «Сѣверной Почть», она отсутствовала въ сколько-нибудь ясной формъ, если не считать словъ: «впредь до пересмотра всъхъ ностановленій по деламъ книгопечатанія»... Въ циркулярів же Головнина по цензурному вѣдомству читаемъ: «государь императоръ, по всеподданнъйшему докладу моему въ совътъ министровъ о замѣчаемыхъ министерствомъ внутреннихъ дълъ унущеніяхъ цензоровъ, одобривъ предположенныя мною меры, высочайше повететь соизволилы не ожидая окончанія работь комиссін по д'вламъ книгонечатанія, предписать на время до приведенія къ окончанію трудовь комиссіи» и т. д. 1).

<sup>1)</sup> И. Усовъ, н. с., V. 156. Въ одномъ изъ документовъ Головиинъ варугъ заявиль, и кому-же? - Валуеву, что "потому явилась необходимость въ изданіи временныхъ правиль, что судебная реформа но могла вскоръ осуществиться и что самый трудъ комиссіи о книгопечатанін не можеть быть окончень къ тому сроку, какъ сначала предполагалось"... Къ чему это увъреніе? Головнинъ лучше другихъ зналъ, что комиссія, основанная 8 марта, проработаеть до конца года, а не до начала мая и что реформа судовъ послъдуеть очень нескоро..-Впрочемъ, тому же Валуеву онъ писалъ: "я исходатайствовалъ... разрвшеніе весьма многимо газетамь и журналамь получать изъ-за границы книги и періодическія изданія безъ цензуры"... Ниже читатель увидить, что весьма многіе--это всего семь. А писалось все это потому, что это отношение поступало въ государственный совътъ, передъ которымъ Головиниъ все еще старался выказать свое сочувствіе печати (см. "Разная переписка по министерству народи, про**свъщенія** въ 1862, 1863 и 1864 г.", 62-71).

Такимъ образомъ, цъль правилъ ясна.

# Вотъ они полностью:

- «І. Во всёхъ вообще произведеніяхъ печати не допускать нарушенія должнаго уваженія къ ученію и обрядамъ христіанскихъ исповёданій, охранять неприкосновенность верховной власти и ея атрибутовъ, уваженіе къ особамъ царствующаго дома, непоколебимость основныхъ законовъ, народную нравственность, честь и домашнюю жизнь каждаго 1).
- «И. Не допускать къ печати сочиненій и статей, излагающихъ вредныя ученія соціализма и коммунизма, клонящіяся къ потрясенію или ниспроверженію существующаго порядка и къ водворенію анархіи <sup>2</sup>).
- «III. При разсмотрѣніи сочиненій и статей о несовершенствѣ существующихъ у насъ постановленій, дозволять къ печати только спеціальныя ученыя разсужденія, написанныя тономъ приличнымъ предмету и притомъ касающіяся такихъ постановленій, недостатки которыхъ обнаружились уже на опытѣ <sup>3</sup>).
- «IV. Въ разсужденіяхъ о недостаткахъ и злоупотребленіяхъ администраціи не допускать печатанія именъ лицъ и собственнаго названія мъстъ и учрежденій 4).
- «V. Разсужденія, указанныя въ предыдущихъ двухъ пунктахъ, дозволять только въ книгахъ, заключающихъ не менѣе десяти печатныхъ листовъ <sup>5</sup>) и въ тѣхъ періодическихъ изданіяхъ, на которыя подписная цѣна съ пересылкою не менѣе семи рублей въ годъ <sup>6</sup>).
- «VI. Министрамъ внутреннихъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія предоставляется, по взаимному ихъ соглашенію, въ случаѣ вреднаго направленія какого-либо періодическаго изданія, причислять оное къ разряду тѣхъ, коимъ не дозволяется печататъ разсужденія, показанныя въ пунктахъ ІП и

<sup>1)</sup> Ст. 93-я дъйствующаго тенерь устава о цензуръ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ct. 95.

<sup>3)</sup> Ct. 97.

<sup>4)</sup> Ct. 98.

<sup>5)</sup> Въ печатномъ листъ 16 печатныхъ страницъ.

<sup>6)</sup> CT. 99.

IV, и прекращать каждое періодическое изданіе, на срокъ не болье восьми мъсяцевъ 1).

«VII. Не допускать къ печати статьи: а) въ которыхъ возбуждается непріязнь и ненависть одного сословія къ другому и б) въ которыхъ заключаются оскорбительныя насмѣшки надъ цѣлыми сословіями или должностями государственной и общественной службы <sup>2</sup>).

«VIII. Не дозволять распубликованія по однимъ слухамъ предполагаемыхъ будто бы правительствомъ мѣръ, пока онѣ не объявлены законнымъ образомъ <sup>3</sup>).

«ІХ. Статьи за подписью правительственныхъ лицъ дозволять къ печатанію не иначе, какъ по положительномъ удостовъреніи въ дъйствительной присылкъ ихъ отъ этихъ лицъ 4).

«Х. Въ отношеніи къ статьямъ и извѣстіямъ политическимъ, наблюдать общее правило объ охраненіи чести и домашней жизни царствующихъ иностранныхъ государей и членовъ ихъ семействъ отъ оскорбленія печатнымъ словомъ, и о соблюденіи приличія при изложеніи дѣйствій иностранныхъ правительствъ <sup>5</sup>).

«XI. Редакція каждаго періодическаго изданія, представившая въ цензуру какую-либо статью, обязана знать, кто именно авторъ оной, для сообщенія по востребованію судебныхъ мѣстъ и министерствъ внутреннихъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія <sup>6</sup>).

«XII. Независимо изложенныхъ здѣсь правилъ, цензоры обязаны руководствоваться нижеслѣдующими особыми наставленіями при цензированіи статей, касающихся военной части, судебной, финансовой и предметовъ вѣдомства министерства внутреннихъ дѣлъ.

<sup>1)</sup> Ст. 154 съ тою разницею, что права эти предоставлены только одному министру внутреннихъ дъть. Знаменательно, что это первый актъ, въ который введено понятіе "вредное направленіе", потомъ уже ставшее совершенно ходячимъ, хотя и не болъе опредътеннымъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ct. 96.

<sup>5)</sup> CT. 100.

<sup>4)</sup> UT. 101.

<sup>5)</sup> CT. 104.

<sup>•)</sup> CT. 135.

«XIII. За симъ считать отмѣненными, состоявшіяся съ 1828 года по 1-е января 1862 года постановленія и распоряженія по цензурѣ, исключая поименованныхъ въ прилагаемомъ при семъ спискѣ» 1).

Правила эти уже сами по себѣ не должны бы были оставить мѣсто для сколько-нибудь оптимистическихъ выводовъ. Но они не кончались на XIII пунктѣ. Неопубликованныя два «приложенія» къ нимъ были, въ сущности, ужъ совершенно ясными опредѣлителями цѣнности новаго узаконенія. Не остановиться на нихъ значитъ вообще промолчать о «временныхъ» правилахъ.

Первымъ приложеніемъ было «Особое наставленіе», касающееся цензированія статей по частямь: военно-сухопутной, судебной, финансовой и министерства внутреннихъ дълъ, — т. е. почти всей русской жизни... Полная неудовлетворительность регламентацін, и особенно кодификацін, этого приложенія, конечно, настораживала вниманіе цензоровъ, не увъренныхъ въ предълахъ допустимаго. Напримъръ, по военно-сухопутной части запрещались: «1) статъи оскоронтельныя для чести русскаго войска, 2) статьи, могущія поколебать понятіе о дисциплинь и уваженіе о ней; мивнія, подрывающія уваженіе подчиненныхъ къ лицамъ начальствующимъ и ослабляющія довъріе къ правительству». «Въ статьяхъ, относящихся до арміи и военной администраціи, ... вообще не допускать ничего противнаго тому значенію, которое наша армія имбеть по законамь вь государствь; ничего могущаго ослабить уважение публики къ нашему военному сословію, и никакихъ предосудительныхъ сравненій съ иностранными порядками, несогласными съ установленною формою нашего правленія». Спрашивается, что-же допускалось? И, что очень любопытно, - въ то-же время

<sup>1)</sup> В. Бинштокъ, напечатавшій въ III — V книжкахъ "Русской Старины" за 1897 г. "Матеріалы по исторіи русской цензуры", извлеченные имъ изъ архива II отдъленія Соб. Е. И. В. канцеляріи, но съ большимъ удобствомъ и безъ потери времени могущіе быть на двъ трети извлеченными изъ напечатанныхъ уже давно и мною неоднократно цитированныхъ "Матеріаловъ", — не знаетъ о существованіи "временныхъ" правилъ, что ясно видно изъ стр. 341 — 342 въ V книжкъ.

военно-морское въдомство не было взято подъ особую опеку, конечно, благодаря великому князю Константину Николаевичу, совершенно не раздълявшему молчанія, нравившагося военному министру, Д. А. Милютину.

Валуевъ оградилъ себя еще болѣе заботливо. Во-первыхъ, было запрещено печатаніе частныхъ корреспонденцій о дворянскихъ и городскихъ собраніяхъ безъ разрѣшенія: въ Петербургѣ — самого министра, повсюду—губернаторовъ. Во-вторыхъ, не допускались вовсе статьи, — «касающіяся будто бы правъ дворянства на обсужденіе въ дворянскихъ собраніяхъ общихъ государственныхъ дѣлъ и вопросовъ». Съ другой стороны, предписывалось не разрѣшать статей «оскорбительныхъ для дворянскаго сословія или высказывающихъ положительныя мнѣнія о необходимости уничтоженія дворянства, какъ государственнаго учрежденія».

По крестьянскому дѣлу «особое наставленіе» было не женъе предупредительно: «Не допускать никакого порицанія вь общемь видь, высочайше утвержденныхъ положеній 19-го февраля 1861 года и вообще ничего противнаго основнымъ началамъ этихъ положеній. Не дозволять къ печатанію статей, которыхъ содержаніе, перенося разрѣшеніе крестьянскаго вопроса съ сельско-хозяйственной на политическую арену, могло бы возбуждать неосновательныя и неумфетныя толкованія по этому вопросу. Въ періодическихъ изданіяхъ, а равно въ отдъльныхъ книжкахъ, брошюрахъ, предназначенныхъ для народнаго чтенія, не допускать ни подъ какимъ видомъ статей, въ которыхъ излагаются мибнія о принадлежащемъ будто бы крестьянамъ правѣ собственности на землю, предоставленную имъ только въ пользование, на установленныхъ въ законъ условіяхъ. При сообщеніи въ газетахъ постановленій мъстныхъ губернскихъ по крестьянскимъ -втоон отих присутствій, не дозволять осужденія этихъ постановленій или доказательства несправедливости или неприменимости ихъ на деле, такъ какъ эти постановленія, со времени утвержденія ихъ въ законномъ порядкѣ, имѣютъ законную обязательную силу для той містности, до которой они относятся. Не допускать никакихъ ръзкихъ и язвительныхъ отзывовъ о настоящихъ отношеніяхъ между пожышиками и ихъ служителями или бывшими крестьянами и

вообще не разръшать къ печати никакихъ статей и разсужденій, которыя могли бы возбуждать неудовольствіе и раздраженіе одного сословія противъ другого».

Читателю ясно все въ этихъ негласныхъ ограниченіяхъ по крестьянскому вопросу. Я только позволю себъ отмътить одну очень характерную для Валуева подробность. Выше, въ п. VII самихъ правилъ говорилось о непріязии и ненависти сословій, а въ «особомъ наставленіи» эти понятія очень опредъленно и ясно замънены другими: неудовольствіемъ и раздраженісмъ...

Изъ ограниченій сепаратнаго характера отмѣчу, прежде всего, представленіе на усмотрѣніе министра внутреннихъ дѣлъ «статей, въ которыхъ непочтительно высказываются требованія о расширеніи гражданскихъ правъ живущихъ въ Россіи евреевъ».

Не менъе интересно и распоряжение относительно статей и сочинений о западныхъ губернияхъ:

«Въ виду нынъщнихъ усилій польской пропаганды къ распространенію польско-національнаго вліянія на менфе образованные классы населенія западнаго края Имперіи и къ возбужденію въ нихъ вражды противъ правительства. цензура должна съ особеннымъ вниманіемъ разсматривать сочиненія и статьи, въ которыхъ развивають такое вліяніе, и вникать какъ въ сущность ихъ, такъ и въ наружную форму. Вследствіе того, она обязывается: не дозволять къ печатанію статей, въ которыхъ доказывается необходимость возстановленія независимости и самобытности Польши, хотя бы эти статьи относились не непосредственно къ Царству Польскому или бывшей Литвъ и областямъ, временно бывшимъ подъ польскимъ владычествомъ въ предълахъ Имперіи, но и къ Галиціи и великому княжеству Познанскому, и не дозволять примъненія польскаго алфавита къ русскому языку или печатать русскія или малороссійскія статьи и сочиненія латинско-польскими буквами, тёмъ болье, что и ввозъ изъ-за границы сочиненій на малороссійскомъ нарфчіи, напечатанныхъ польскими буквами, положительно запрещенъ».

Наконецъ, въ пунктъ о «нъкоторыхъ особыхъ предметахъ» по министерству Валуева предписывалось:

«Наблюдать за тёмъ, чтобы во всёхъ статьяхъ по предметамъ земскихъ повинностей, особенно съ точки зрёнія сословной, арестантскихъ дёлъ, тюремъ, полиціи, не была постоянно проводима мысль объ охужденіи и ниспроверженіи всего, что нынё по этимъ частямъ существуетъ. Указаній могутъ быть приводимы примёры; но въ самой формё изложенія этихъ указаній и ссылокъ на примёры не должно быть терпимо нынёшняго односторонняго и постояннаго стремленія изыскивать только все дурное, на немъ останавливаться и умалчивать о всемъ улучшающемся и о всемъ хорошемъ»...

Второе приложеніе къ «временнымъ правиламъ» закрѣпляло силу двадцати двухъ постановленій и распоряженій съ 1828 года; изъ нихъ половина была издана въ царствованіе Николая І. Здѣсь было все то, что такъ или иначе гармонировало со всѣмъ изложеннымъ выше ¹)...

Посылая «временныя правила» въ цензурные комитеты, Головнинъ, 17-го мая, предлагалъ немедленно созвать чрезвычайныя собранія комитетовъ и объявить цензорамъ: «1) что отнынѣ должно прекратиться то слабое цензированіе, которое имѣло слѣдствіемъ, что наши періодическія изданія

<sup>1)</sup> Надо быть большимъ оптимистомъ, чтобы, поддавшись впечатявнію, производимому п. XIII, говорить, что "временныя правила", "хотя и съ оговорами и съ разными условіями, облегчали въ извъстной степени большую свободу печати»; надо совершенио не знать закона 1828 г. и вебхъ послъдующихъ къ нему дополненій и намъненій, чтобы не замътить, какую новую струю вносили новые п.п. И-Х, совершенно противоръчащіе хоти бы высоч, новельнію **3 апръля** 1859 г., просто, по неопытности Валуева и Головнина въ сложномъ дълъ кодификаціи, виссенному въ тъ распоряженія, которыя не отмънялись "временными правилами". Да названные пункты прямо противоръчили этому повельнію. Всь эти ошибки едьпаль Усовь въ своей стать в "Цензурная реформа въ 1862 г." ("Въсти. Европы" 1882 г., V и VI). Онъ положительно не поняль того крутого поворота, который начался именно съ момента опубликованія этихъ "временныхъ правилъ", что, по моему, произошло, благодаря его желанію выставить Головнина, какъ защитника и заступника за печать—оно красной нитью проходить черезъ всю статью и потому представляеть всю реформу (да и развъ она была одна въ 1862 г.?) шиворотъ на вывороть. Въ ту же ошибку впалъ и Джаншіевъ (ср. "Эпоха великихъ реформъ", над. 7-е, 368).

наполнялись статьями, въ которыхъ систематически, постоянно охуждалось все, что д'власть правительство, и которыя имъли явною цълью возбужденіе въ обществъ неудовольствія противъ правительства, и 2) что за симъ цензоръ, который будеть ибсколько разъ замбченъ въ упущеніяхъ, будеть уволень отъ службы» 1). Головнинъ хорошо зналъ, правду-ли онъ говорилъ о литературъ, всегда поддерживавшей дъйствительно прогрессивныя распоряженія правительства, но писаль объ этомъ, конечно, для большей силы своего циркуляра, предназначеннаго быть въ pendant къ самимъ «временнымъ» правиламъ. Временными они не были: наружно ихъ замѣнилъ уставъ 1865 г., но мы уже знаемъ, что онъ принялъ ихъ въ себя полностью. Любопытно, что Валуевъ считалъ ихъ все еще недостаточными; онъ полагалъ, что они «съ трудомъ могутъ, по неопредъленности своей, долго сохранять нормальныя отношенія между правительствомъ и прессою» 2)...

Иначе оцънивала новое распоряжение печать. Приведу лишь для примъра одинъ отзывъ, интересный по вызваннымъ имъ послъдствіямъ.

Въ очень мало либеральной «Библіотекъ для Чтенія», то и дъло подававшей руку московскимъ «благонамъреннымъ» журналистамъ, небезызвъстный Д. Щегловъ отнесся къ «временнымъ» правиламъ весьма критически, находя, что они блещуть отсутствіемъ ясности и опредъленности.

Онъ указаль довольно ядовито прежде всего на тотъ очень благопріятный для литературы обороть дёла, который можеть, де, послёдовать согласно п. ПП правиль, потому что «продолжительность опыта тамъ не опредёляется, такъ что если кто-нибудь въ самое короткое время успёль убёдиться въ недостаткъ тёхъ или другихъ правиль, онъ уже имъстъ право высказать о нихъ свое митніе». Исходя изъ этого, Щегловъ находилъ, что и самъ остается въ рамкахъ закона, обсуждая «временныя правила», недостатки которыхъ обнаружились уже на мъсячномъ опытъ...

А въ нихъ особениаго вниманія заслуживаетъ п. ПІ-Что такое «спеціальныя ученыя разсужденія»? Какъ пони-

<sup>1)</sup> И. Усовъ, н. е., 156.

<sup>2) &</sup>quot;Съверная Почта" 1865 г., № 263.

мать эти въ высшей степени неудовлетворительныя определенія какой бы то ни было критики? Очевидно, предоставленъ слишкомъ большой просторъ усмотренію цензора. Далге. Цензора уже предъявляють требованіе, чтобы подъ опытомъ понималось общее уб'єжденіе въ неудовлетворительности того или иного закона. Но «если литература будетъ осуждена на критику постановленій, недостатки которыхъ понятны всёми безъ исключенія, роль ея будетъ слишкомъ жалка, и никакой благомыслящій челов'єкъ не будеть въ состояніи путемъ печати предупредить зло, проистекающее отъ несовершенства нашихъ постановленій».

Пункть IV, по мивнію Щеглова, быль просто какимъ-то непоразумъніемъ и «долженъ быть понимаемъ какимъ-нибудь особеннымъ образомъ, т. е. нуждается въ объясненіи». **Термины «соціализмъ» и «коммунизмъ» въ п. 11** тоже нуждались бы въ объясненіяхъ. «Соціалистическими стреиленіями одни называють такія стремленія, которыя, кром'в абсурдовъ, ничего не содержать. Но есть и такіе соціалисты, которые за свои сочиненія избраны членами французскаго института въ академію наукъ нравственныхъ и политическихъ»... Относительно и. VI Щегловъ находилъ, что карать изданіе за уже напечатанное съ разрѣшенія ценвуры значить привлекать къ нему особенное вниманіе. «Когда «Парусъ» быль запрещень, то номера его, которые уже успъли проникнуть въ публику, продавались по неслыханнымъ ценамъ». Карать же за представляемое лишь въценвуру значить не понимать назначения самаго ся существованія. «Если бы цензурное управленіе было ув'трено, что всь статьи, представляемыя въ цензуру, не имъють ничего противнаго ея условіямъ, то цензорамъ нечего было бы и читать ихъ; цензура существуеть только для статей, противныхъ правиламъ о дізлахъ книгопечатанія»... Словомъ. сторонникъ «береговъ благоразумной свободы», Щегловъ не оставиль безъ критики не одинъ пунктъ 1).

Теперь предоставимъ слово обоимъ министрамъ.

«Въ іюльской <sup>2</sup>) книжкѣ «Библіотеки для Чтенія» — **писаль Ва**луевъ Головнину — обращаетъ на себя вниманіе

<sup>1) &</sup>quot;Виблютека для Чтенія", 1862 г., VI, "Временныя правила по пѣламъ княгопечатанія".

<sup>•)</sup> Опинбиа — за іюньской.

статья Д. Шеглова: «Временныя правила по деламъ книгопечатанія». Авторъ подвергаеть своей критикъ эти, недавно высочайше утвержденныя правила, доказывая, что они или недовольно опредълительны, или ложны, или ственительны, или, наконецъ, приведутъ къ результатамъ, совершенно противоположнымъ ихъ цёли, и будутъ имёть вредныя посл'ядствія. Онъ полагаеть, между прочимь, что всякій человъкъ, убъдившись на опыть въ недостаткахъ какогонибудь постановленія, имбеть право печатно критиковать это постановленіе, будь онъ ученый или неученый, и какъбы ни быль коротокъ его опыть (стр. 218). Исказивъ, такимъ образомъ, смыслъ III пункта правилъ, авторъ пользуется извращеннымъ имъ решеніемъ для выраженія своего мивнія о новомъ постановленіи. Мнѣніе это сводится къ тому, что. приведенныя имъ статьи правилъ должны быть отмънены; что должна быть допущена «полная свобода въ обсужденіи ВСЯКИХЪ ВОПРОСОВЪ», «ВОЗМОЖНОСТЬ КАКЪ ИЗЛАГАТЬ, ТАКЪ И опровергать во всей полнотъм (стр. 225) какія-бы то ни было вредныя ученія; что періодическія изданія не должны быть запрещаемы, и что замѣна предупредительной системы цензуры карательною послужить върнъйшимъ средствомъ къ достиженио желаннаго правительствомъ результата въ дълахъ книгопечатанія (стр. 226-228).

«Соображаясь съ буквальнымъ смысломъ пункта III временныхъ цензурныхъ правилъ, я нахожу, что статья III еглова не принадлежитъ къ числу спеціальныхъ, ученыхъ разсужденій, и, касаясь вновь изданнаго закона, недостатковъ котораго опытъ не могъ еще выказать, неправильно допущена къ напечатанію, и что дъйствіе цензоровъ, пропустившихъ эту статью, противно какъ приведенному III пункту, такъ и пункту I правилъ, предписывающему охранить атрибуты верховной власти, въ числъ которыхъ одинъ изъ важнъйшихъ есть изданіе законовъ, безусловно обязательныхъ и не подлежащихъ никакому противоръчію или осужденію. Вина цензоровъ въ этомъ случать усугубляется тъмъ, что они дозволили публичное осужденіе въ частномъ изданіи постановленія, только что даннаго имъ самимъ въ руководство отъ высшаго правительства.

«Имѣю честь сообщить о семъ вашему превосходительству на благоусмотрѣніе». Очень любопытенъ отвътъ Головнина, рисующій его съ точки зрънія инспирированія.

«Вслёдствіе отношенія вашего превосходительства отъ 24 іюля, № 389, считаю нужнымъ увёдомить, что статья г. Щеглова, «О временныхъ правилахъ по дёламъ книгопечатаніях, разрёшена къ печатанію не къмъ-либо изъ цензоровъ, а собственно мною, по слёдующимъ соображеніямъ:

- «1) Въ этой статъћ, тономъ весьма приличнымъ разбираются временныя правила, вслъдствіе того, что въ самыхъ этитъ правилахъ дозволены подобныя разсужденія, хотя, впрочемъ, нельзя согласиться съ митніемъ автора о недостаткахъ этихъ правилъ.
- «2) Дабы выставить ошибочность его взгляда по сему предмету, г. цензоръ Постниковъ, по распоряжению моему, написалъ прекрасную статью въ возражение г. Щеглову, и возражение си было немедленно напечатано въ періодическихъ изданіяхъ, болѣе распространенныхъ, чѣмъ тотъ журналъ, въ которомъ напечатана статья г. Щеглова.
- «З) Запрещеніе статьи сего послёдняго произвело бы болье вреда, чёмъ напечатаніе оной, сопровождаемое опроверженіемъ; ибо статья г. Щеглова разоплась бы въ видё рукописи, съ ложною мыслью, что такъ какъ невозможно доказать достоинства временныхъ правилъ, то составители ихъ запрещаютъ критику оныхъ.
- «4) Статыя г. Щеглова, вызвавшая опроверженіе г. Постникова, послужила приличнымъ поводомъ къ разъясненію настоящаго смысла временныхъ правилъ, которыя составляютъ важный шагъ къ большему простору печатнаго слова (!?); ибо этими правилами разрѣшается печатать разсужденія, которыя положительно воспрещались уставомъ 1828 года 1).

«Въ заключеніе, я долженъ сказать, что статья г. Щетнова никакъ не противна нункту I-му временныхъ правилъ,

<sup>1)</sup> Не этимъ-ли словамъ повърилъ Усовъ, дълая оцънку "временныхъ" правилъ? Кстати, эти два документа заимствованы имъ изъ нижеуказаннаго мною источника въ свои "Мои (?) воспоминанія" полныя до верху перепечатками безъ всякаго указанія на неофиціальные и потому публикъ мало извъстные источники. (См. "Историч. Въстникъ", 1883 г., Щ, 526—528).

охраняющему атрибуты верховной власти, въ числъ которыхъ одинъ изъ важнъйшихъ есть изданіе законовъ. Въ этой стать вовсе не отрицается подобное право; но вслъдствіе дозволенія, тою же верховною властью даннаго, разбирается законъ, который, безъ всякаго сомнѣнія, можетъ имѣть свои недостатки. Все, что можно сказать въ настоящемъ случав, есть только то, что авторъ ошибается въ указаніи недостатковъ, и эта ошибка была востановлена въ благонамѣренной (!) стать т. Постникова. Подобныя благонамѣренныя опроверженія я съ своей стороны признаю въ нѣкоторыхъ случаяхъ полезнѣе простого запрещенія» 1).

«Прекрасная», «благонам'вренная» статья, написанная по приказанію Головнина, удивила всёхъ своею безсодержательностью и беззаст'внчивостью, а напечатана была въ органъ Валуева—«С'вверной Почт'в». Вотъ ея конецъ, въ которомъ есть хоть какой-нибудь смыслъ:

«Правительству необходимо знать всёхъ, являющихся въ печати на судъ общественнаго мићнія для того, чтобы имѣть въ виду какъ тѣхъ лицъ, которыя отличаются сужденіями основательными, благонамѣренными и глубокими познаніями въ той отрасли наукъ, которой они себя посвятили, такъ и тѣхъ писателей, которые заявили вредное для общества направленіе своей дѣятельности, дабы предохранить общество отъ сихъ послѣднихъ было бы непростительнымъ упущеніемъ со стороны правительства, еслибъ оно не старалось узнать лицъ, владѣющихъ перомъ, орудіемъ, которое въ настоящее время пріобрѣтаетъ болѣе и болѣе силы и значенія и, къ несчастію. легко можетъ быть направляемо ко вреду всѣхъ и каждаго.

«Что же касается до послѣдняго замѣчанія автора (Щеглова — М. «Т.), относительно предоставленія министрамъ народнаго просвъщенія и внутреннихъ дѣлъ права, по взаимному ихъ соглашенію, останавливать изданіе журналовъ съ вреднымъ направленіемъ, то правительству по поводу сихъ журналовъ предстояла слѣдующая диллема; или усилить строгость цензурныхъ правиль до такой степени, чтобъ цензура была въ состояніи перемѣнить цѣлое направленіе жур-

 <sup>&</sup>quot;Разная переписка по министерству народ, проевъщенія въ 18/2, 1863 и 1864 гг.», Спо., 1864 г., 10 – 12. Курсивъ подлинника.

наловъ, а не довольствовалась только исключеніемъ нѣкоторыхъ рѣзкостей и крайностей, или же ограничиться воспрещениемъ на нѣкоторое время одного или двухъ журналовъ, признаваемыхъ въ данную минуту вредными, и, не усиливая строгости вообще и не распространяя ея на всѣ прочія изданія, предоставить этимъ изданіямъ слѣдовать прежнимъ ихъ самостоятельнымъ убѣжденіямъ и принципамъ. Правительство предпочло остановиться на второй части диллемы, и каждый согласится, что избранный имъ путь гораздо выгоднѣе для литературы» 1).

Могъ-ли Валуевъ не остаться доволенъ такимъ отвътомъ? Очевидно, весь инцидентъ на этомъ и кончился, если не считать полную невозможность для журналистики обсуждать «временныя» правила...

#### IX.

Пріостановка "Современника" и "Русскаго Слова". Воспрещеніе Аксамову продолжать изданіе "Дня". Его скорая отм'тьна. Письмо О.В. Чижова Головинну. Закрытіе ІІ отд'тьленія Литературнаго Фонда и Шахматнаго клуба.

Теперь мы возвратимся немного назадъ.

Упоминаемые Постниковымъ «одинъ или два журнала», дъйствительно, были на время запрещены. Такими козлами отпущенія литературныхъ прегръшеній оказались, разумъется, «Современникъ» и «Русское Слово», 19-го іюня пріостановленные на 8 мъсяцевъ.

По этому поводу находимъ не лишенныя интереса строки въ трудъ г. Татищева: «Высочайше утвержденной слъдственной комиссіи не удалось открыть поджигателей, непосредственныхъ виновниковъ пожаровъ, но дознаніемъ обнаружено вредное направленіе ученія, прямо даваемаго литераторами и студентами мастеровымъ и фабричнымъ въ воскресныхъ школахъ, въ большомъ числъ открытыхъ за послъдніе два года въ Петербургъ и въ другихъ городахъ

¹). "Сѣв. Почта", 1862 г., № 150.

имперін, по частному почину, безъ всякаго за ними правительственнаго надзора; выяснены также сношенія съ лондонскими эмигрантами многихъ сотрудниковъ нѣкоторыхъ изъ петербургскихъ журналовъ, а потому высочайше повелѣно; всѣ воскресныя школы закрыть впредь до пересмотра положенія о нихъ, а изданіе журналовъ «Современникъ» и «Русское Слово» пріостановить на 8 мѣсяцевъ. Тогда же учреждена при ПІ отдѣленіи Соб. Е. И. В. канцеляріи особая комиссія для розысканія виновныхъ въ составленіи подметныхъ листовъ и другихъ революціонныхъ изданій. По распоряженію ея, арестовано иѣсколько лицъ, въ числѣ ихъ и вліятельнѣйшій изъ писателей такъ называемаго передового паправленія. Чернышевскій,—которые и преданы суду правительствующаго сената» 1).

Пе надо распространяться о томъ впечатлѣніи, которое произвела эта мѣра на лучшую часть общества. «Современникъ» и «Русское Слово» были единственными тогда вполнѣ передовыми журпалами, вѣрными своей нелегкой обязанности... Даже офиціальный источникъ, вовсе не расположенный придавать имъ серьезное значеніе, говорить: обнаружилось «нѣкоторое раздраженіе и безнокойство въ прессѣ вслѣдствіе пріостановленія двухъ изданій («Современникъ» и «Рус. Слово»), такъ, что и самая цензура не всегда имѣла возможность отклонить все, что писалось объ этомъ предметѣ для всѣхъ столь извѣстномъ» <sup>2</sup>).

Но 19-е іюня принесло и еще одну серьезную кару:

«Вслъдствіе донесеній московскаго цензурнаго комитета о неисполненіи редакторомъ газеты «День», отставнымъ надворнымъ совътникомъ Аксаковымъ, цензурныхъ правилъ состоялось, по докладу г. управляющаго министерствомъ народнаго просвъщенія, высочайшее Государя Императора повельніе о лишеніи г. Аксакова права на изданіе газеты. Во исполненіе сей высочайшей воли, г. московскій военный

<sup>1) &</sup>quot;Императоръ Александръ II, его жизнь и царствованіе", I, 400. Кромъ нъсколькихъ строкъ, г. Татищевъ вообще ничего не далъ объ эпохъ цензурныхъ реформъ, что составляетъ, несомиънно, серьезный пробълъ въ его трудъ.

<sup>2) &</sup>quot;Краткій обзоръ etc", 9. Ниже мы познакомимся съ статьей объ этомъ "Отечественныхъ Записокъ".

генералъ-губернаторъ сдълалъ распоряжение о воспрещении г. Аксакову продолжать помянутое издание» 1).

Просматривая письма И. С. за 1862 годъ, ясно видно, въ какіе тиски поставиль его Головнинь, очень часто недовольный статьями «Иня», особенно о своболѣ печати о чемъ скажемъ въ своемъ мъстъ. Аксаковъ поминутно тревожиль министерство: то вдругь возьметь да и поставить въ черной рамкъ сообщение о томъ, что передовая статья не можетъ быть напечатана «по пезависящимъ отъ редакціп обстоятельствамъ»2), то добьется разръшенія ръзкой статьи черезъ графиню Л. Д. Влудову, то еще что-нибудь... Головнинъ же то и дъло предписывалъ московской цензуръ: «черкайте и марайте безъ зазрѣнія: непріятности могуть быть только за то, что пропущено, и никогда за то, что не пропущено» 3). Въ концъ концовъ Головиннъ сталъ представлять государю ифкоторыя статьи «Дия», непропущенныя въ Москвъ и присланныя ему оттуда, по настоянно Аксакова. «Петербургскій Цензоръ», какъ называль государя Аксаковъ, оказался гораздо либеральнее московскихъ цензоровъ и министра, чъмъ повергалъ Головинна въ немалое огорченіе 4). Но, всетаки, посл'яднему удалось достичь своего.

Воть докладъ Головнина государю 3 іюня:

«Вашему Императорскому Величеству благоугодно было на одномъ извлечени изъ газетъ, противъ статьи о духовенствъ въ западныхъ губерніяхъ, напечатанной въ журналѣ «День», отмътитъ: «кто написалъ?» Вопросъ сей былъ переданъ мною предсъдателю московскаго цензурнаго комитета, который отвъчалъ, что редакторъ журнала, Аксаковъ отказывается объявить имя автора. Тогда я вторично предписалъ т. с. Щербинину объяснить Аксакову, что, на основани ст. 61 уст. ценз.. онъ обязанъ исполнить помянутое требованіе.

«Получивъ нынъ объясненіе, поданное по сему предмету Аксаковымъ въ комитетъ, считаю долгомъ всеподданнъйше

¹) "Сѣв. Почта" 1862 г., № 132.

<sup>2) № 17</sup> и другіе.

<sup>3) &</sup>quot;И. С. Аксаковъ въ его письмахъ", Сиб., 1896 г., ч. И. т. IV 280

<sup>4)</sup> Ibidem 243, 251, 252, 253.

представить оное В. И. В., испрашивая поветьніе: 1) объявить Аксакову, въ присутствіи московскаго цензурнаго комитета, чрезъ предстадателя, строгій выговорь за неисполненіе цензурныхъ правиль и 2) обязать его подпиской представлять впредь статьи въ цензуру не иначе, какъ сообщая одновременно имя автора, подъ опасеніемъ, въ противномъ случать, лишиться права на изданіе журнала».

4 іюня государь положиль резолюцію: «Этого недостаточно. Объявить ему, что онъ долженъ немедленно исполнить мою волю, на законъ основанную и для всѣхъ редакторовъ равно обязательномъ, въ противномъ же случаѣ лишить его права на изданіе журнала. Сообщить ему мою замѣтку о понятіи его о чести».

15 іюня Головнинъ уже увѣдомлялъ Валуева и кн. Долгорукова о лишеніи Аксакова права издавать «День» <sup>1</sup>)...

Въ августъ уже Головнинъ, очевидно, по приказанію государя, писалъ предсъдателю московскаго цензурнаго комитета: «Въ отвътъ на представленіе в. пр-ва за № 305, имѣю честь увъдомить, что, получивъ лично отъ г. Самарина удостовъреніе въ томъ, что онъ по временамъ будетъ пріъзжать въ Москву для руководства изданія газеты «День», я не встрѣчаю никакого препятствія къ передачѣ ему нынѣ же редакцін этой газеты и возобновленія выхода оной въ свѣтъ съ тѣмъ, чтобы, въ случаяхъ отсутствія г. Самарина изъ Москвы, для необходимыхъ объясненій съ цензурнымъ комитетомъ приглашались главные сотрудники редакціи, не псключая г. Аксакова» ²).

1 сентября «День» возобновился, но уже безъ подписи И. С. (да и безъ всякой другой), въ качествъ редактораиздателя, а съ новаго года все пошло и совсъмъ по прежнему. Головнинъ только послалъ для спеціальной цензуры «Дня» «такого гуся, назначеніе котораго почти равносильно запрещенію» <sup>3</sup>).

Не могу не познакомить читателей съ прекраснымъ письмомъ  $\Theta$ . В. Чижова Головнину, неутвердившему его редакторомъ «Дия», послъ запрещенія послъдняго. Умный

¹) "Пензурныя дъла, еtс.", № 2, л.л. 149—151.

<sup>2)</sup> Ibidem, **N** 17.

<sup>3) &</sup>quot;И. С. Аксаковъ въ его письмахъ", ч. II, т. IV, 75.

Чижовъ зналъ, какъ ответить «тонко воспитанному» иннистру:

«Вашему превосходительству угодно было не признать возможнымь утвердить меня редакторомь газеты «День», безъ указанія повода такой невозможности.

«Какъ редакторъ журнала и газеты не заподозрѣнныхъ ни однимъ изъ вашихъ предшественниковъ въ неблагонамѣренности 1); какъ писатель, которому правительство предлагало изданіе газеты, долженствовавшей замѣнить запрещенную тогда газету «Парусъ» 2), я имѣлъ право надѣяться, что мнѣ не можетъ быть препятствій сдѣлаться редакторомъ «Дня».

«Но привыкши уважать законность во всёхъ ея явленіяхъ, даже и въ тёхъ, гдё она ограничивается одною юридическою внёшностью правды, я безропотно снесъ бы неуваженіе ваше къ правамъ редактора и писателя, еслибъ при настоящихъ обстоятельствахъ, весьма грустныхъ для всякаго русскаго, молчаніе мое не могло быть объяснено опасеніемъ съ моей стороны, что я дёйствительно навлекъ на себя подозрёніе правительства въ неблагонамёренности. Не скрою отъ вашего высокопревосходительства, что я ни на минуту не могъ унизить себя такимъ опасеніемъ и потому собственно съ покорностью принялъ лаконизмъ вашего непризнанія возможности утвердить меня редакторомъ «Дня».

<sup>1) &</sup>quot;Въстникъ Промышленности" и "Акціонеръ".

<sup>2)</sup> Навъстно, что ки. А. М. Горчаковъ нашелъ запрещение "Паруса" несвоевременнымъ, когда ввозъ его воспретили въ Австріи и когда напа политика диктова на дорожить сочувствиемъ славянъ. По приказанию государя, Ковалевскій сейчась же обратился къ Кошелеву, а затъмъ. за отказомъ его, къ Чижову, съ предложениемъ продолжать издание центральнаго органа славянской мысли, но подъ другимъ названіемъ, хотя на счеть Аксакова, на его трудъ и неофиціальную редакцію. Чижова просили только дать имя на газоту. Потомъ, благодаря вившательству въ это, было, уже сладившееся дъло, намъстника парства Польскаго, другого кн. Горчакова, все разстроилось ("И. С. Аксаковъ въ его письмахъ", ч. II, т. IV, 19-20). Объ исторіи "Паруса" и "Парохода" обыкновенно говорять со словь самого Аксакова или г. Варсукова, приведшаго по этому поводу много интересныхъ данныхъ; но не следуеть забывать и то знаменательное письмо. которое Чижовъ получилъ отъ Ковалевскиго (см. "Колоколъ" 1859 г., **№ 45, 15 іюля**): оно очень важно.

«Въ былыя довольно жесткія времена, высокая образованность министра народнаго просвъщенія графа Уварова 1) умѣла смягчить всякую рѣзкость времени и избаловала насъ. писателей той поры, учтивостью тона, самому произволу дававшаго видъ законной причины. Образованные люди не могли не исполнять требованій чуть-чуть не азбуки образованности. Даже и не въ такихъ сношеніяхъ, наши съ вами отцы и дъды, взросшіе на всей безцеремонности постного права, не позволяли себь отказывать въ просыбь своему старостъ, не показывая причины. Даже, еще ступенью ниже, уголовному преступнику не иначе отказывалось въ просьов, какъ съ указаніемъ причины отказа. Вашему высокопревосходительству не угодно почтить писателя, необъявленнаго преступникомъ, указаніемъ того, почему онъ лишается права быть д'явтелемъ на томъ или другомъ поприщъ. Вашему высокопревосходительству угодно ноказать скорость и необдуманность общей нашей радости о томъ, что будто бы съ уничтожениемъ юридическаго существованія крібностных отношеній они уничтожились въ понятіяхъ и дъйствіяхъ нашего такъ называемаго передового общества.

«Глубоко чтя законность, нокоряюсь такому, непривычному даже и для насъ, ея проявленію, которое дошло до такой степени простоты, что цензурный комитеть до сихъ поръ не удостоилъ меня, одного изъ просителей, даже объявленія объ отказѣ на мою просьбу. Я узналъ объ немъ недавно, и то уже только отъ Аксакова.

«Съ чувствомъ должнаго уваженія честь им'єю быть вашего высокопревосходительства покорный слуга

Оедоръ Чижовъ» 2).

Но карой трехъ изданій репрессіи на литературную среду не ограничились. Литература понесла пораженія даже въ томъ арріергардѣ своихъ силъ, который широкой публикѣ не былъ хорошо извѣстепъ: 14-го іюня высочайшимъ новелѣніемъ закрыто было только что основанное при «Литератур-

<sup>1)</sup> Сравненія съ Уваровымъ Головнинъ всегда очень боялся.

<sup>2) &</sup>quot;Рус. Архивъ", 1883 г., Ш. Редакція напечатала это письмо, при жизни Головнина, какъ "письмо къ одному изъ сановниковъ", но самое содержаніе письма ясно говоритъ, что оно послано именно Головнину.

номъ Фондъ» отдъление для учащейся молодежи: состоящее подъ предсъдательствомъ сенатора Ег. П. Ковалевскаго. оно сочтено было за тайное общество. Такая-же участь постигла «Шахматный клубъ»— единственное мъсто, гдъ офиціально собирались писатели прогрессивнаго направленія.

Объ этихъ двухъ событихъ разсказываетъ кое-что интересное, между прочимъ, Л. Ө. Пантелъевъ.

ав йіджэл аканрилоўчі амовтэйодтуу аз оннэмэдандов. студенческомъ комитетъ явилась мысль о какой-нибудь организаціи, которая, съ одной стороны, при закрытін университета поддержала бы расплывавшееся студенчество, а сь другой-придала бы благотворительной дізгельности болье широкій и гласный характерь. Остановились на соображеній устроить Общество вспоможенія учащейся молодежи. Такъ какъ тогда нельзя было и думать, что разръшать независимое общество, то кому-то пришло на умъ попытаться провести его подъ флагомъ Литературнаго Фонда. Позондировали почву; председатель комитета Фонда, кн. Щербатовъ, отнесся весьма сочувственно, также и другіе члены. напримъръ. Кавелинъ. Составили проектъ: по нему связь съ Фондомъ была чисто титулярной; отделеніе должно было висть особыхъ членовъ (5 р. взносъ), свой комитеть и свое бюро. Головнинъ сначала отнесся сочувственно, но потомъ сталь предъявлять требование ибкоторыхъ существенныхъ измѣненій,--такъ онъ быль противъ отдѣльнаго бюро.-«Да вачъмъ вамъ нуженъ особый предсъдатель»?--«Мы хотимъ виъть предсъдателемъ Егора Петровича Ковалевскаго, а онъ въ этомъ году не состоитъ членомъ комитета Фонда».--Дело, видимо, затормозилось, и казалось, что ничего не выйдеть. Но воть послъ 18-го марта оставался на рукахъ адресъ къ министру народнаго просвъщения. Разъ собрались, чтобы ръшить, -двигать-ли его (т. е. подать министру), или оставить, такъ какъ подписей не набралось и тысячи, а горячее время уже прошло. Споримъ; вдругъ входить Чернышевскій, который никогда не бываль на нашихъ собраніяхъ, и никто изъ насъ, кромъ Утипа, лично его не зналъ-Пело происходило на квартиръ Утина.

«— А я къ вамъ на минутку, Ник. Исаковичъ; извивите господа, вы, кажется, заняты и я, можетъ-быть, помъ-

шалъ вамъ». Однако присълъ и умъло освъдомился о причинъ нашего собранія. «Вы, господа, -- революціонеры, прямо скажу, ужасные вы революціонеры. А знаете-ли Сергій Ивановичъ, неожиданно обратившись къ студенту Ламанскому,-продолжаль Чернышевскій,-кто первый революціонеръ въ Россіи? Да. въдь, это-вашъ братецъ Евгеній Ивановичь; посмотрите, каждый день печатаеть какую-нибудь прокламацію, то 4% непрерывно— доходные, то 5% банковые билеты, то металлики». А затъмъ Чернышевскій сталь насъ отговаривать отъ подачи адреса, его даже не приметь министръ. Если вы откажетесь отъ адреса, то могу вамъ навърное сказать, что будетъ разръшено П-е отдъленіе. Передъ авторитетомъ Чернышевскаго скоро умолкли даже самые горячіе протестанты. И, д'виствительно, черезъ короткое время отділеніе было разрішено. Кругь діятельности его, по уставу, распространялся на всю Россію и на всякаго рода учащуюся молодежь, причемъ она сама могла входить въ качествъ членовъ въ составъ общества. Изъ членовъ комитета номню: председатель—Е. П. Ковалевскій і), члены: Н. А. Серно-Соловьевичъ, М. С. Гулевичъ, Н. Утинъ, Е. П. Печаткинъ, Н. I. Корсини, М. А. Богданова: тоже и я быль членомъ комитета. Отджленіе просуществовало очень недолго; оно было закрыто послъ майскихъ пожаровъ. Когда Е. II. Ковалевскій получиль бумагу о закрытій отділенія, онъ собралъ комитетъ и держалъ такую рѣчь: «Не думалъ я, господа, что на старости лътъ окажусь во главъ тайнаго общества». «Что вы, что вы, Егоръ Петровичъ, да развъ тайное общество устроилось бы съ гласнымъ комитетомъ и такимъ же спискомъ членовъ. — это только пустой предлогъ». «И и тоже думаю»,--добродущно отвъчалъ Егоръ Петровичь. Расходясь, комитеть, по предложению Серно-Соловьевича, сдѣлалъ постановленіе о выраженіи Е. П. глубочайшей признательности за его всегда отзывчивое и сердечное отношеніе къ нуждамъ учащейся молодежи» 2).

А вотъ что тамъ же находимъ о Шахматномъ клубъ:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Братъ бывшаго министра просвъщенія, одно время директоръ департамента азіатскихъ дѣлъ при Горчаковъ, въ то время сенаторъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Изъ воспоминаній студенческаго времени", "Рус. Въдомости", 1903 г., № 244.

«Зимой 1862 г. открылся въ Петербургъ шахматный клубъ, и весной я часто въ немъ бывалъ, хотя и не состоялъ членомъ, но это было удобное мъсто для нъкоторыхъ свиданій. Кто быль его офиціальнымь иниціаторомь, не знаю, но несомивнию, что подъ флагомъ шахматъ была сдвлана попытка устроить литературный клубъ 1). Онъ имъль очень хорошее помъщение, помнится. въ домъ Руадзе. Чтобы поддержать новое дітище, Чернышевскій, въ извістные дни. весьма усердно посъщаль его и всегда имъль передъ собой столикъ съ шахматами: къ нему подсаживались два-три человъка, и обыкновенно Чернышевскій разсказываль какіенибуль невинные анекдоты. Но воть приходить Н. А. Серно-Соловьевичь, только что передъ темъ открывшій книжный магазинъ и начавшій издательство. Въ то же время онъ со всею страстью отдался «Землъ и Волъ», однимъ изъ основателей которой и быль. С.-Соловьевичь за столикъ не усаживался, а, обойдя всё комнаты, находиль нужное лицо и погружался съ нимъ въ уединенный разговоръ. Литературный міръ тогда быль невеликь, къ тому же распадался на обособленные кружки, мало сходившеся, потому въ шахматномъ клубъ въчно царила пустота; только въ буфетъ иногда раздавались возбужденные голоса В. Курочкина, Кроля, Помяновскаго, Воронова и тому подобной братіи. Клубъ быль на волосокъ отъ естественной смерти, какъ вдругъ послѣ пожаровъ удостоился чести быть закрытымъ. Закрытіе его было мотивировано такъ: «въ немъ происходили и изъ него исходили неосновательныя сужденія» 2).

Мить кажется, что почтенный авторъ здъсь немного заблуждается. По словамъ другихъ современниковъ, клубъ вовсе не дышалъ на ладонъ, и, если посъщаемость его съ

<sup>1)</sup> Туть кое-что требуеть измъненій, кое-что дополненій. Шахматный клубъ существоваль еще раньше, затьмъ закрылся, а въ
1861 году быль открытъ вновь, благодаря гр. Г. А. Кушелеву-Безбородко. Туда входили люди очень разнообразныхъ тоновъ, но одного
и того-же цвъта. Исключенія были очень немногочисленны. При
клубъ существовали библіотека, читальня, столовая и пр. По четвергамъ тамъ происходили очень оживленныя собранія, на которыя являлись и тъ люди изъ общества и бюрократіи, которые
искренно сочувствовали въяніямъ новаго времени. Карточная игра
почти не существовала; шахматы были въ ходу.

<sup>2)</sup> Ibidem.

весны иѣсколько ослабъла, то это произошло просто потому, что литераторы хотѣли оставить его въ сторонѣ отъ многаго, происходившаго въ апрѣлѣ и маѣ въ общественной жизни, дорожа возможностью хоть гдѣ-нибудь собираться для взаимнаго общенія. Когда, послѣ иѣсколькихъ бесѣдъ за общими обѣдами, петербургскій корреспондентъ «Нашего Времени» обратилъ вниманіе администраціи на шахматный клубъ.—такое рѣшеніе пріобрѣло довольно много сторонниковъ. Къ этому-то періоду и относятся слова г. Пантелѣева о пустотѣ и т. д. 1).

8-го іюня было объявлено, что «нетербургскій военный генераль-губернаторъ, считая въ настоящее время своею обязанностью принимать всё мёры къ прекращенію встревоженнаго состоянія умовъ и къ предупрежденію между населеніемъ столицы неим'ьющихъ никакого основанія толковъ о современныхъ событіяхъ, призналъ необходимымъ закрыть, впредь до усмотрёнія, щахматный клубъ, въ которомъ происходять и изъ него распространяются тѣ неосновательныя сужденія» <sup>2</sup>).

3-го іюля арестованъ Писаревъ за нелегальный отвітъ на вторую бронюру Шедо-Ферроти по адресу Герцена...

Все это, въ связи съ явнымъ господствомъ реакціи и въ другихъ сферахъ общественной жизни, внушало страхъ даже такимъ чужакамъ «шестидесятыхъ годовъ», какимъ былъ Никитенко. «Мысли грозитъ опять застой и угнетеніе—записываетъ онъ. а мыслящимъ людямъ, писателямъ, ученымъ—непріязненныя нападки певѣждъ п ретроградовъ... Въ массѣ надолго подорвано уваженіе къ именамъ ученаго, литератора, студента» в.

<sup>1)</sup> Нъкоторыя данныя я беру изъ статьи о закрытін Шахматнаго клуба, помъщенной во ІІ томъ "Сборника статей, недозволенныхъ цензурою въ 1862 г.", 511—515.

<sup>2) &</sup>quot;Рус. Инвалидъ" 1862 г., № 126. Въ тотъ-же день, въ "Съверной Почтъ" былъ опубликованъ приказъ объ увольненіи со службы флигель-адъютантовъ Е. И. В., полковниковъ, братьевъ графовъ Ростовцевыхъ 1-го и 2-го (№ 123). Уволенные, будучи въ Лондонъ, посътили Герцена.

<sup>3) &</sup>quot;Дневникъ", "Рус. Старина", 1891 г., II, 357.

#### X.

Расширеніе иностраннаго отдівловь, какъ компенсація за безсодержательность внутренняго. Премированные органы. Докладъ Головиина объ активномъ направительстві.

Между тъмъ, работавшая по обнаруженю причинъ иетербургенихъ пожаровъ слъдственная комиссія должна была чистосердечно сознаться въ полной невозможности винить въ нихъ какую бы то ни было политическую организацію. Когда это стало извъстно, — «въ значительной части общества сказалась реакція въ противоположномъ направленіи, - точно, стало стыдно за позорное обвиненіе, взведенное на молодежь; всъ стали открещиваться, произошло нъчто въ родъ извъстной сцены изъ Ревизора» 1). Сконфуженная часть общества слъщила выразить свое раскаяніе... Но было поздно... Скоро она снова перебъжала на другую сторону.

Валуевъ и Головнинъ, не поняли сути этихъ колебаній Видя возрожденіе общества и спова поднявшійся интересъ къ журналистикъ, опи ръшились на видимое снаружи расширеніе ея правъ и, какъ оказалось, получили еще за это благодарность журналистики...

Состояло оно въ томъ, что газстамъ позврдено было расширить отдъль внъшней политики, чтобы такимъ образомъ лучше замаскировать пустоту внутреннихъ отдъловъ 2). На этотъ счетъ очень откровененъ авторъ «Краткаго обозрѣнія». Онъ прямо говоритъ: «Взамѣнъ ограниченій, которымъ должна была подчиниться наша литература въ 1862 году<sup>3</sup>), нельзя было не предоставить ей большаго простора

<sup>1)</sup> Л. Пантельевь, п. с. въ сборникъ, "На славномъ посту", 326.

<sup>2)</sup> Собственно, начало передовыхъ статей по вибшней политикъ относится къ январю 1857 г., когда "Съв. Ичела" Булгарина и Греча рискнула пойти на это нововведеніс. За нею послъдовали другіе органы. Самое-же содержаніе этихъ статей и вообще отдъловъ, было до курьезности бъдно и блъдно. Въ 1858 г. комитетъ министровъ разръщилъ ввести такіе отдълы "Русскому Міру", "Русской Газетъ", "Оствейскому Въстнику", "Экономическому Указателю", и "Общезанимательному Въстнику", неимъвшимъ ихъ въ своей программъ (См. "Историч, обзоръ дъятельности комитета министровъ", г. ИІ, ч. И, 205).

<sup>3)</sup> Благодаря "временнымъ" правиламъ, которыя Головиинъ, какъ мы видъли, публично вовсе не считалъ ограниченіемъ литературы.

въ ея разсужденіяхъ по другимъ предметамъ, такъ какъ наша публика, умственная дѣятельность которой была возбуждена либеральными распоряженіями самого правительства, уже нынѣ не довольствуется чтеніемъ пустыхъ по содержанію статей и ничтожныхъ извѣстій. Во вниманіе къ симъ обстоятельствамъ, политическому заграничному отдѣлу былъ данъ значительный просторъ» 1).

Но было, оказывается, еще и другое, уже побочное соображеніе при дарованіи такой «льготы». О немъ говоритъ г. Цея, хорошо освёдомленный съ видами Головнина. «При сообщеніи и обсужденіи многихъ фактовъ изъ заграничной жизни, наши русскіе читатели могутъ вполнё убёдиться, что даже за границею, при несравненно высшемъ уровнё народнаго образованія, нёкоторыя правительства по разнымъ вопросамъ внутренней политики действуютъ менёе либерально, чёмъ это дёлается у насъ, и что реформы идутъ тамъ медленно и постепенно, а въ нёкоторыхъ государствахъ, какъ, напримёръ, въ Австріи, Италіи и Турціи, внутренніе раздоры и волненія, продолжающіеся нёсколько лётъ, не даютъ возможности итти тёмъ прогрессивнымъ путемъ, которымъ въ послёднее время шло наше отечество»<sup>2</sup>).

Конечно, вводя «свободу» въ новый отдѣлъ, Головнинъ не преминулъ освѣдомить редакціи, чтобы онѣ «при описаніи государственныхъ переворотовъ, сколько возможно ограничивались одними фактами, безъ изъявленія особеннаго сочувствія стремленіямъ и успѣхамъ партій или лицъ, возстающихъ противъ законныхъ правительствъ, безъ осужденія сихъ послѣднихъ и изъявленія удовольствія въ виду ихъ паденія». «Не слѣдуетъ также допускать такихъ разсужденій о политическихъ формахъ правленія, которыми прямо или косвенно доказывается преимущество конституціонныхъ или ограниченныхъ правленій предъ монархическимъ самодержавнымъ; толковъ народныхъ о сословныхъ правахъ, сближеніе которыхъ съ существующими въ Россіи могло бы повести къ неблагопріятнымъ дла нашей страны заключеніямъ, ученій и теорій о правахъ каждой паціональности

<sup>1) &</sup>quot;Краткое обозръніе направленія періодическихъ изданій и газеть и отзывовъ ихъ по важивйщимъ правительственнымъ и другимъ вопросамъ за 1862 г.", Спб., 1862 г., 9—10.

<sup>2)</sup> И. Усовъ, н. с. "Въстникъ Европы", VI, 593.

на самобытное гражданское существованіе, о равенстить правъ всёхъ сословій въ государстве, о праве рабочихъ классовъ на равное съ фабрикантами и капиталистами участіе въ заработкахъ и т. п. соціальныхъ предметахъ, несообразныхъ съ нашимъ государственнымъ и общественнымъ устройствомъ; разборовъ существующихъ международныхъ договоровъ и трактатовъ, признанныхъ нашимъ правительствомъ и еще неподвергавшихся пересмотру, сужденій, порицающихъ исторически и законно установившіяся права разныхъ правительствъ и международныя отношенія» 1).

Но составление «болъе шпрокихъ» иностранныхъ отдъловъ было немыслимо безъ иностранныхъ газетъ, не побывавшихъ въ рукахъ почтовой цензуры, почти силошь ихъ чернившей, а потому 13 августа Головнинъ писалъ въ почтовый департаментъ: «Государь императоръ, по всепод. докладу моему о просвъщенномъ направлении нъкоторыхъ нашихъ періодическихъ изданій и неоспоримомъ талантъ редакторовъ ихъ, высочайще соизволилъ разрѣщить въ Москвѣ: редактору журнада «Русскій Вѣстникъ» и современной при немъ лѣтописи, М. Каткову, участнику въ этомъ изданіи П. Леонтьеву, и редактору газеты «Наше Время». Н. Павлову, а въ С.-Петербургъ редакторамъ; «Отечественныхъ Записокъ» А. Краевскому, «Съверной Пчелы» П. Усову и «Сына Отечества» А. Старчевскому, — получать безъ цензуры выходящія за границею на русскомъ и иностранныхъ языкахъ всякія книги, брошюры и періодическія изданія, въ увъренности, что означенные редакторы воспользуются этимъ дозволеніемъ, чтобы, согласно ихъ убъжденіямъ, опровергать тв ученія, которыя они признають ложными, и которыя, проникая тайными путями въ Россію и оставаясь безъ везраженій, имфють вредное вліяніе на людей молодыхъ и недоучившихся» 2). Заарендовавшій съ 1 января

<sup>1)</sup> Циркуляръ этотъ являлся буквальной копіей съ мивнія комитета 1861 года (см. "Записку Берте", 37.).

<sup>3) &</sup>quot;Ценаурныя дъла еtс.", № 2, л. 160. До 13 августа не только книгъ и брошюръ, а тъмъ болъе еще и на русскомъ языкъ, но даже и иностранныхъ газетъ, никто, кромъ "Journal de St. Pétersbourg", получать не могъ, если не считать особаго исключения, сдъланнаго въ свое время Гречу, какъ издателю всегда "благонамъренной"

1863 года «С.-Иетербургскія Вѣдомости», В. Ө. Коршъ быдѣ присоединенъ къ этой шестеркѣ. Такимъ образомъ, дѣйствительно, гарантировалось точное исполненіе головнинскаго циркуляра 1)...

Читая предыдущее отношеніе къ почтъ-директору, види: еще новая нотка, которая, пожалуй, не совсѣмъ ясна для читателей. Дѣло въ томъ, что, слѣдуя всегдашней своей системѣ, Валуевъ и Головиниъ, каждую льготу нечати сопровождали комментаріями, публикѣ уже неизвѣстчыми. Такъ было и въ данномъ случѣ. 15 іюля Валуевъ читалъ въ совѣтѣ министровъ свою заниску «о неблагонамѣренномъ направленіи значительнѣйшей части нашей литературы и неосновательности сужденій, произносимыхъ въ

Очевидно, рѣчь шла о «распоряженіяхъ и дѣйствіяхъ» самаго послѣдняго времени. Результатомъ совѣщанія было предписаніе по цензурному вѣдомству 31 іюля о томъ, что «для устраненія, по мѣрѣ возможности, проистекающихъ отъ того и другого (направленій литературы и неосновательности сужденій въ нубликѣ) неблагопріятныхъ послѣдствій, надлежало бы распространять въ печати точныя свѣдѣнія о принятыхъ по разнымъ вѣдомствамъ, въ теченіе послѣднихълѣтъ, общенолезныхъ законодательныхъ надминистративныхъ мѣрахъ и протпводѣйствоватъ печатными статьями, написанными въ благонамѣренномъ духѣ, вліянію статей, болѣе или менѣе явно направленныхъ противъ правительства». «Въ отношеніи къ способамъ практическаго примѣненія къ дѣлу вышеозначенной общей мысли, прини-

<sup>&</sup>quot;Съв. Ичелы". Любопытно, что Головнинъ, доводя до свъдънія привилегированныхъ лицъ о новомъ распоряженіи, прибавлялъ просьбу, "чтобы сочиненія, которыя они будутъ получать и которыя не дозволены для публики, не ходили изъ ихъ дома по городу".

<sup>1)</sup> Думаю, что читателю стануть болъе ясны нъкоторые выводы, мною только намъчаемые, если привести справку о тиражъ главиъйшихъ изданій за 1862 годъ, составленную по почтовымъ въдомостямъ списковъ подпистаковъ: Современникъ — 7000 экз., Руссков Слово — 4,000, Отечеств. Записки — 4,000, Время — 4,000, Русскій Въстинкъ — 5,700, Москов. Въдомости — 7,750, С.-Петерб. Въд. — 8,000, Сынъ Отечества — 20,000, Съв. Пчела — 5,000, День — 7,750, Искра — 7,000 ("Журналы высоч. учрежд. комиссіи для разсмотрънія проекта устава о книгонечатаніи". 1863 г., журналь № 4—5, стр. 11).

мая во внимате веобходимость предупредительнаго содъйствія со стороны цензуры и неудобство явной полемики между офиціальными журналами правительства и частными изданіями, высочайше повельно было: 1) подтверждать къ исполненію, со стороны цензуры, какъ общей. такъ и духовной, и всъхъ вообще въдомствъ, цензурныя правила о недопущени къ нечати статей, явно вредныхъ по своему направленію или по неприличію изложенія; 2) поставить въ обязанность всемъ ведомствамъ и управлениямъ, именощимъ свои журналы, болбе часто указывать, какъ въ этихъ изданіяхъ въ статьяхъ офиціальныхъ, такъ и въ полуофищальныхъ статьяхъ, печатаемыхъ въ частныхъ журналахъ и газетахъ, на принятыя по разнымъ отраслямъ администраціи законодательныя и административныя мёры. направляемыя къ улучшенію этихъ отраслей государственнаго управленія; и 3) возбуждать частныя повременныя изданія къ болъе справедливому и благонамъренному направленію вь отношеній къ религій, правственности и действіямъ правительства, съ цѣлью водворенія въ читающей публикѣ болъе правильныхъ понятій о дъйствіяхъ правительства и о нашихъ современныхъ потребностяхъ».

Вотъ, слъдовательно, почему на ряду съ иностранными газетами, необходимыми редакціямъ для расширенія политическаго отдъла, было разръшено полученіе книгъ и брошюръ даже и на русскомъ языкъ...

Немедленно всятьдъ за такими распоряженіями начался длинный рядъ соотвътствующихъ статей въ «Сѣверной Почтъ», «Биржевыхъ Вѣдомостяхъ», «Русскомъ Инвалидъ» и семи премированныхъ органахъ, но и не буду останавливаться на нихъ.

Ē

# XI.

# Что отвъчала нереакціонная печать на объщанія облегчить ся положенія.

Въ этой главъ и представлю читателю, какъ нечать 1862 г. смотръда на объщанія урегулировать, наконецъ, ея положеніе, на созданіе комиссін ки. Оболенскаго и вообще на свою собственную свободу въ будущемъ.

Головнинъ не только не далъ безусловной свободы статьямъ о цензурѣ, о чемъ, какъ мы знаемъ, его просили десять литераторовъ, и чего, конечно, отъ него и ждать было нельзя, но онъ сумѣлъ сдѣлать фикціей даже опубликованное призваніе журналистики высказаться по этому важиѣйшему для нея вопросу¹). Объ этомъ можно судить какъ по словамъ одной газеты, дважды педопущенной къ обсужденію вопроса: «особая статья о цензурѣ, изготовленная въ нашей редакціп, вскорѣ послѣ предоставленія намъ права выразить свое миѣніе объ этомъ предметѣ, несмотря на это право, не могла явиться въ печати»²), — такъ, и потому, что непропущенныхъ по этому поводу статей въ одномъ 1862 году — пять. Слѣдовательно, въ голосѣ разрѣшенныхъ статей нельзя видѣть полностью пожеланія русской журналистики.

На первомъ мѣстѣ среди нихъ. несомнѣнно, нужно поставить блестяную статью «Дня», написанную самимъ П. С. Аксаковымъ, даже вѣрнѣе — статьи.

Полите всего основная мысль этого поборника безусловной свободы слова выражена въ словахъ: «Прежде всего необходимымъ кажется намъ постановить твердое правило, которое и внести въ I томъ Св. Зак.. разд. I, главу 1. — слъдующаго содержанія:

<sup>1)</sup> Печатая въ "С.-Петерб. Въдомостяхъ" (№ 64) отчетъ о первомъ засъданіи комиссіи, ки. Оболенскій прибавиль тамъ: "весьма бы желательно, чтобы гг. литераторы наши и редакторы періодическихъ изданій потрудились сообщать комиссіи свои мысли и соображенія по вышеозначеннымъ предметамъ. Желательно бы также, чтобы литература наша нъсколько ближе ознакомила публику съ вопросами, до законодательства о печати относящимися. Сравнительное изложеніе законодательствъ другихъ образованныхъ государствъ и теоретическая оцънка ихъ могла бы приготовить общественное миъніе къ правильному развитію сплы и значенія новой системы законодательства о книгопечатаніи".

<sup>2) &</sup>quot;Сборникъ статей, недозволенныхъ цензурой etc.", I, 156.

"Свобода печатнаго слова есть неотъемлемое право каждаго подданнаго Россійской Имперіи, безъ различія званія и состоянія"  $^{1}$ ).

Что же касается главныхъ основаній, которыми руководствовался Аксаковъ, предлагая краткій проектъ постановленій о печати, то они заключались въ слідующемъ:

«Во 1-хъ. признавая за каждымъ безусловное право на свободу рѣчи изустной и печатной, мы полагаемъ необходимымъ, чтобы каждый несъ и отвътственность за свое слово, также какъ онъ песетъ отвътственность и за всякое общественное дъйствіе.

«...Во 2-хъ, мы думаемъ, что преступныя дъйствія въ области публичнаго слова должны подлежать единственно въдънію (юрисдикціп) тъхъ же судебныхъ учрежденій, которымъ полдежать и всякія другія преступныя дъйствія.

«Въ 3-хъ... по самому свойству этихъ преступленій, принадлежащихъ преимущественно къ сферф нравственной и духовной, по невозможности съточностью опредълить положительными законами все разнообразіе неправды и вреда, допускаемое дѣятельностью слова, --судъ надъ преступными дѣяніями въ предѣлахъ свободы слова немыслимъ безъ суда присяжныхъ. Такого учрежденія у насъ вовсе не существуетъ и потому приходится его создать вновь, довольствуясь по необходимости тѣмъ готовымъ матеріаломъ, который представляетъ современная дѣйствительность.

«...Въ 4-хъ... въ отношеніи къ преступленіямъ въ области слова обвиненіе должно принадлежать подиціи или министру внутреннихъ дѣлъ, какъ министру полиціи: полиція, обязанная предупреждать и преслѣдовать преступленія,—являясь предъ судомъ въ качествѣ обвинителя, является въ такомъ случаѣ истцомъ въ собственномъ дѣлѣ, адвокатомъ собственныхъ дѣйствій и интересовъ» 1).

Затъмъ шло изложение самыхъ постановлений, для насъ уже не представляющихъ теперь существеннаго интереса. Въ заключение Аксаковъ просилъ печать заняться критикой его проекта. Въ предыдущей же передовой И. С. писалъ. между прочимъ:

er Betaling the Control States and all the

<sup>1) &</sup>quot;День" 1862 г., № 32. Курсивъ подлинника.

«Распространяться о пользѣ свободы слова и о вредѣ цензуры мы считаемъ излишнимъ. Благодарение Богу,наше общество убъждать въ этомъ нечего! Нътъ ни одного разумнаго человъка изъ публики не правительственной, изъ міра не офиціальнаго, который бы заявиль себя врагомъ этой свободы и защитникомъ цензуры... Стъснение нечати гибельно для самого государства и государство, въ видахъ собственнаго сохраненія, должно предоставить полнъйшую свободу дъятельности общественнаго сознанія, выражающейся преимущественно вълитературф. Однимъ словомъ. если государство желаетъ жить, то должно соблюдать непремънныя условія жизни, внъ которыхъ смерть и разрушсніе; условіе жизни государства есть жизнь общества; условіе жизни общества — есть свобода слова, какъ орудія общественнаго сознанія. Поэтому цензура, какъ орудіє стісненія слова, есть опасное для государства учреждение, ибо, не будучи въ силахъ остановить деятельность мысли, сообщаетъ ея развитію характеръ раздраженнаго противодфиствія и вносить въ область печатнаго слова начало лжи и лицемърія. Мы хотимъ думать, что эти очевидныя истины признаются и офиціальнымъ міромъ» 1).

Офиціальный міръ призналь необходимымъ выразить свое неудовольствіе неум'єстной см'єлости «Дня». Валуевъ, не желая муссировать значеніе этой непріятной ему газеты возраженіемъ ей въ «С'єверной Почть», такъ какъ недавно еще посл'єдняя уже занималась отв'єтами Аксакову, о чемъ ниже, приказаль своему в'єрному Фуксу отправить опроверженіе въ «Наше Время». Павловъ неукоснительно подчинился своему «благод'єтелю», и «Наше Время» выступило, такимъ образомъ, съ длиннымъ опроверженіемъ основнаго принципа Аксакова <sup>2</sup>). И. С. уничтожилъ буквально всю эту заказную борьбу. Вотъ вторая половина его краткаго на нее отв'єта:

«Мы, конечно, не предполагали, да и не въправъбыли предположить, чтобы среди самой литературы, въ литературномъ органъ раздался голосъ, отвергающій тотъ коренной принципъ, который мы считали признапнымъ всею ли-

. . .

¹) "День" 1862 г. № 31.

²) 1862 r., № 112.

тературою, который есть условіе sine qua non ея жизни и развитія. Такое посягательство на собственную свободу, такая смиренная готовность къ самоотверженію—составляеть ръзкій диссонансь въ литературъ, какъ что-то ей несвойственное, чуждое, извиъ, изъ нелитературной сферы навъянное, — и такой-то диссонансь представляетъ намъ замътка г. Виктора Фукса, помъщенная въ газетъ «Наше Время».

«Эта аномалія была бы слишкомъ печальнымъ явленіемъ, еслибъ, къ счастію, мы не натолкнулись на объясненіе, при которомъ замѣтка г. Фукса перестаетъ быть аномаліей, а получитъ свой вполнѣ понятный, естественный смыслъ. Дѣло въ томъ, что г. Фуксъ изъ Петербурга—сотрудникъ «Сѣверной Почты» 1).

Органъ же Валуева возражалъ Аксакову по поводу отзыва послѣдняго объ указѣ 12 марта. «День» назвалъ его «узаконеніемъ объ усиленіи цензуры» <sup>2</sup>), «Сѣверная Почта» отозвалась, конечно, иначе <sup>8</sup>).

Совершенно то же самое, что и «День», рекомендоваль органь братьевъ Достоевскихъ—«Время».

«Общество—писаль этоть журналь—не чувствуеть никакой потребности ни въ какихъ законахъ о печати, кромф развъ одного, именно о свободъ печати: всякій можеть писать, нечатать и издавать свободно все, что хочеть, такъ какъ правительство, опирающееся на любовь народа и на общественное мибніе, имбеть основаніе разсчитывать въ то же время на здравый смыслъ подданныхъ, а потому не имъетъ повода опасаться ни за себя, ни за гражданъ, и сверхъ того, имфетъ нужду въ свободномъ проявлении общественнаго мибнія для соображенія мібрь, постановленій и законовъ, необходимыхъ для блага общаго». Но соображенія, подсказывавшія такой выводъ, у «Времени» иныя, чёмъ у «Дня». Исходная точка зрънія перваго совершенно непріемлема вторымъ. «Печать не руководить общественнымъмнъніемъ-говоритъ «Время»:-она во всемъ своемъ итогъ и при непремънномъ условіи полнъйшей свободы, есть только про-

A Section of

¹) "День" 1862 г., № 34.

²) "День" 1862 г., № 24.

<sup>3) &</sup>quot;Съв. Почта" 1862 г., № 69.

дуктъ общественнаго миѣнія. Правительство есть представитель общественнаго миѣнія, и стало быть въ продуктѣ его, въ печати, можетъ почернать полезныя для великаго своего дѣла указанія» 1).

Книжкой раньше «Время» обсуждало тоть же вопросъ на почвѣ болѣе практической на почвъ критики франпузскихъ законовъ о печати, «Можетъ возникнуть предположеніе, что общественное мивніе можеть быть истреблено, подавлено дъятельными запретительными мърами, если это будетъ признано удобнымъ въ административномъ отношеніи. Но въ нашемъ в'вк'в даже на минуту подумать это — неблагопристойно, непотребно и если Луи-Наполеонъ это деласть, то всякій сколько-нибудь опытный машинисть скажеть, что это неблагоразумо. Стънки всякаго нарового котна устроены такъ, что могутъ выдержать большое давленіе запертаго внутри пара; но всему есть м'вра, и если плотно запирать всв предохранительные клапаны, то котель нъсколько времени продержитея, а потомъ, неизвъстно въ какую именно минуту, неожиданно лопается и откидываетъ трупъ неопытнаго машиниста на груду труповъ всёхъ его друзей и попутчиковъ». Наполеоновскую карательную цензуру «Время» назвало веревкою удавленника, распущенною ровно настолько, чтобы паціентъ задохнулся не сейчасъ же 2)...

Большой поклонникъ Лун-Наполеона и полный сторонникъ его системы законодательства о печати, Валуевъ былъ очень недоволенъ «Временемъ», о чемъ и сообщилъ Головнину. Жалоба его весьма характерна и интересна: «столь рѣзкія сравненія и сужденія имѣютъ цѣлью вооружить читающую публику противъ существующаго и у насъ порядка цензуры, а также заранѣе поселить въ обществѣ предубѣжденіе противъ тѣхъ мѣръ, какія будутъ приняты правительствомъ въ предполагаемомъ къ изданію новомъ цензурномъ уставѣ» 3)...

<sup>1) &</sup>quot;Время" 1862 г., VI, "Законы о печати", 297—298. Кстати приведу слова Ө. М. Достоевскаго о свобод'в печати, сказанныя имъ за изсколько дней до смерти. По его мизнію, "не понимая необходимости безграничной свободы печати, ничего понять нельзя" ("Историч. Въсти." 1881 г., III, 427).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1862 r., V, 175-179.

И. Усовъ, н. е., "Въстникъ Европы", V, 169.

Пріостановленные «Современникъ» и «Русское Слово» не успѣли, да, повидимому, и не особенно хотѣли высказываться по вопросу о будущей реформѣ — она для нихъбыла ясна, какъ день: Валуевъ и Головнинъ уже въ мартѣ стали величинами вполнѣ извѣстными. Въ «письмѣ въ редакцію» нѣкоего Н—ена «Современникъ» такъ отвѣчастъ на приглашеніе кн. Оболенскаго:

«По разнымъ причинамъ надо сомнѣваться въ возможности полезнаго участія литературы въ этомъ дѣлѣ. Прежде всего можетъ встрѣтиться разногласіе во взглядѣ на цензуру вообще, т. е. въ самой основѣ вопроса, и тогда всякое разсужденіе дѣлается невозможнымъ. Затѣмъ, только по напечатаніи проекта рѣшенія того или другого изъ пунктовъ, сдѣлалась бы возможна критическая его оцѣнка. Наконецъ, неизвѣстно еще, до какой степени свободенъ будетъ доступъ литературѣ въ эту область. Можетъ быть, комиссін угодно будетъ ознакомиться только съ мнѣніями извѣстнаго направленія; въ такомъ случаѣ другимъ мнѣніямъ нѣтъ надобности и заявлять о сеоѣ» 1).

«Русское Слово» было не менте пессемистично: «Человъческая мысль не зависить въ своемъ развитіи и даже выраженіи отъ нашихъ личныхъ капризовъ или внушеній, а зарождается и формируется подъ вліяніемъ самой жизни. Жизнь создаеть и образуеть хорошаго писателя, вызываеть ть или другія направленія, возбуждаеть вопросы и требусть разръшенія ихъ; не во власти честнаго литератора думать по заказу и восторгаться тъмъ, что противно его нравственному чувству; не во власти самостоятельнаго ума примъняться къ требованіямъ какой бы то ни было вибшней силы. Если дъйствительныя и глубокія убъжденія человъка вытекають изъ всей жизни его, то онъ не можеть отказаться отъ нихъ, при всемъего желаніи. Поэтому предупредительные законы едва ли могуть измѣнить общее теченіе идей и сообщить имъ то или другое произвольное направленіе. Мы убъждены, что и послъ изданія цензурнаго устава, какъ бы онъ обширенъ ни былъ, останется много простора личному усмотрѣнію цензора и его собственнымъ толкованіямъ. Кромѣ того, мы увѣрены и въ томъ, что частныя

<sup>1) &</sup>quot;Современникъ" 1862 г. III, 59.

предписанія правительства, издаваемыя вслѣдствіе того иди другого текущаго обстоятельства, будуть продолжаться по-прежнему. Такова неизбѣжная участь всевозможныхъ цензуръ» 1).

Эти два столпа русской журналистики «шестидесятыхъ годовъ» сочли белфе необходимымъ остановиться на французскомъ законодательствф о печати, гдф дали хорошую отповфдь'и Луи-Наполеону, и Персиньи, и другимъ «друзьямъ свободы слова». Да этимъ путемъ шли и прочіе журналы, очевидно, часто благодаря невозможности говорить прямо о собственныхъ дфлахъ 2). Въ «Отечественныхъ Запискахъ» была еще статья В. Скарятина объ устройствф особаго суда присяжныхъ въ Петербургфи Москвф, спеціально для преступленій печати 3), но я не буду на ней останавливаться. Опускаю и замфтку А. Рыжова о цензурф иностранныхъ изданій 4).

Не новую, но хорошо выраженную мысль находимъ въ «Московскихъ Въдомостяхъ» редакціи М. Щенкина:

«Попробуйте продержать человька до зрымхь льть подъ самымъ добросовьстнымъ надзоромъ, не дозволяя ему ни шага безъ предварительнаго разрышенія, — вы можете быть увърены, что онъ останется недорослемъ на всю жизнь и при первомъ удобномъ случать воспользуется, пожалуй, урывкомъ свободы для какой-нибудь несообразности. Не станемъ говорить о томъ, что цензура, какъ постоянный законъ, какъ въчный блюститель общественной мысли, не выдерживаетъ ни малъйней критики: стоить лишь сообразить, что священнъйшія для европейскаго человъка истины не могутъ сдылаться общимъ достояніемъ, еслибъ цензурныя преграды случайно опередили ихъ ноявленіе въ исторіи. Что сталось бы съ системою Коперника, еслибъ она вездъ встрътила оберегателей духовной чистоты, способныхъ до-

<sup>1) &</sup>quot;Русское Слово" 1862 г., V, "Современная лътопись", 18—19.

<sup>2) &</sup>quot;Французскіе законы по дъламъ книгопечатанія" ("Соврем." 1862 г., III), Писаревъ — "Изъ исторіп печати во Франціи" (Рус. Слово" 1862 г., III — V). В. Скарятинъ — "Замътки о судъ надъ печатью въ Тосканъ" ("Отеч. Зап." 1862 г., VI); Де-Роберти — "Англійская журналистика" ("Рус. Въстникъ" 1862 г., III, V)—п др.

<sup>3) 1862</sup> г., IV.

<sup>4) &</sup>quot;Отеч. Зап." 1862 г., VII.

вести до отступничества самого Галилея?» «Поставить умственную дѣятельность цѣлаго общества въ зависимость отъ предварительнаго просмотра нѣсколькихъ довѣренныхъ лицъ—мысль, если хотите, очень нехитрая, можно сказать, патріархальная; но при внимательномъ разсмотрѣніи и провѣркѣ ея на опытѣ, она поражаетъ несоотвѣтствіемъ средствъ съ предпоставленною цѣлью. Легко-ли, въ самомъ дѣлѣ, отыскать людей, въ уровень съ возлагаемою на нихъ обязанностью соединяющихъ глубокое, общирнѣйшее знаніе съ охотою къ своему скучному дѣлу и съ такимъ чудеснымъ безпъистрастіемъ, которое умудряло бы ихъ творить неумѣстный судъ между живыми потребностями преуспѣвающаго просвѣщенія и условіями совсѣмъ иного характера, вплоть до притязаній чисто-полицейскаго благоустройства»? 1).

Наконецъ, очень оригинально краткое, но выразительное мивніе сатирическаго журнала «Гудокъ»:

«Предупредительная цензура—это намордникъ, сквозь который можно лаять, нюхать, лизать, но укусить — никакимъ образомъ; развѣ только можно настращать; подобіе же карательной цензуры всякій русскій человѣкъ можеть видѣть на медвѣдяхъ, которыхъ водятъ ярославскіе мужики для увеселенія публики. Кольцо, продѣтое въ ноздрю, и подпиленные зубы — вотъ эмблемы каранія. Физически можно укусить хоть и подпиленными зубами, но, какъ медвѣдь по опыту знаетъ, что за всякую дерзость бываетъ очень больно его ноздрѣ, то всякая попытка и ограничивается лишь желаніемъ. Которая цензура лучше, предоставляемъ дѣлать выводъ самому читателю, что же до насъ, то, по нашему миѣнію—объ лучше» 2).

Другой сатирическій журналь — «Искра» даль этому вопросу, какъ и всегда, очень оригинальную оцінку въ непропущенномъ цензурою стихотвореніи П. В. Шумахера — «Кто она?»

¹) 1862 r., № 90.

²) 1862 r., № 16.

# XII.

#### Проектъ комиссіи кн. Оболенскаго.

Теперь обратимся къ комиссіи кн. Оболенскаго. Въ октябръ ея занятія были закончены, и мы просмотримъ вкратиъ ходъ ея работъ.

«Засѣданія комиссіи, — разсказываеть К. С. Веселовскій, — начались тотчасъ по ея учрежденіи и происходиля въ квартирѣ Оболенскаго. Въ первыхъ засѣданіяхъ предстоявшая работа была раздѣлена между членами: на меня было возложено приготовить главу о періодическихъ издъніяхъ; Вороновъ взялъ на себя главу о порядкѣ надзора за типографіями, литографіями и другими заведеніями, связанными съ печатнымъ дѣломъ; Андреевскій долженъ был проектировать статьи о карательныхъ мѣрахъ за проступки и преступленія. совершонныя посредствомъ печатнаго слова а кн. Оболенскій оставилъ за собою проектированіе общих постановленій. По распредѣленіи такимъ образомъ работы мы разстались до осени, обязавшись изготовить къ тому времени каждымъ принятую имъ на себя часть общаго труда» 1).

Государь выразилъ Оболенскому желаніе, «чтобы реформа цензурной части послідовала безоплагательно, такъ какъ потребность ся съ каждымъ днемъ становится ощутительніве» <sup>2</sup>).

THE SECOND STREET STREET, STRE

Надо отдать справедливость, комиссія занялась порученнымъ ей дѣломъ внимательно. Достаточно взглянуть на компактный томъ ея «первоначальнаго проекта», чтобы замѣтить, что къ вопросу хотѣли приступить, основательно подготовясь. Не комиссія виновата въ той массѣ опибокъ, которыя она сдѣлала, — ей не предоставлено было полной

<sup>1)</sup> К. С. Веселовскій, "Воспоминанія", "Рус. Старина" 1901 г., XII, 517.

<sup>2) &</sup>quot;Первонач. проектъ устава о книгопечатаніи" 1862 г., 340.

свободы, Головнинъ руководилъ ея работами, направляя ихъ все время въ сторону опредъленныхъ тенденцій; комиссія должна была слъдовать часто по путямъ весьма шаткимъ и сбивчивымъ, но, повторяю, вина въ этомъ не ея.

Очевидно, съ голоса своего вдохновителя она, напримъръ, поставила во главу угла убъжденіе, «что въ настоящее время общій характеръ цензуры не чрезмърно стъснителенъ для литературы» 1),—убъжденіе, главнымъ образомъ. и обусловившее проектируемыя мъры...

Гдѣ можно было, она обнаруживала вдумчивость, но... все это разбивалось о непрестанныя «записочки» Головнина о возможномъ урегулированіи... свободы печати. Какъ на примъръ этой вдумчивости, укажу хотя бы на слъдующее разсужденіе:

«До сихъ поръ весьма немногія изъ правительственныхъ лицъ слъдили пристально за развитіемъ нашей отечественной литературы. Вниманіемъ въ высшихъ сферахъ нашего общества пользовалась почти исключительно литература иностранная, и въ то время, когда журналистика наша, быстро развиваясь, вырабатывала свои воззрѣнія, послужившія основаніемъ разнымъ литературнымъ мивніямъ. высшая сфера нашего образованнаго общества совершенно безучастно относилась къ этому начинающемуся пробужденію мысли и ея проявленію. Только въ редкихъ случаяхъ общее вниманіе поражалось явленіемъ какой-нибудь слишкомъ смѣлой статьи. Тогда внезапно разражалось надъ частнымъ фактомъ строгое взыскание, иногда по поводу его предписывалась общая мъра, по ночти всегда она являлась столь же несправедливою, какъ и мало дъйствительною, потому что не основывалась на точномъпониманіи существуюшихъ отношеній частнаго случая къ общему направленію различныхъ литературныхъ партій. Почти произвольно окрещивались эти партін въ иностранныя наименованія; правительство относилось къ нимъ ко вебмъ почти одинаково полозрительно, какь бы счития недостойнымь влодить въ подробный разборь ись относительной пользы и вреда. Пемногочисленная сначала, но съ каждымъ годомъ увеличиваюшаяся читающая публика усиливала своимъ сочувствіемъ

<sup>1)</sup> Ibidem, 23,

ту или другую партію, и вотъ почти незаметно образо нась новая сила, развитіє которой до сихъ поръ правите ство тщетно думало удержать строгими предупредите ными мізрами.

«Многіе полагають, что послабленіе цензуры и снис дительность въ мѣрахъ взысканія дали, въ послѣднее врегособенную силу нашей прессѣ; но это не совсѣмъ справливо: ел значеніе развивалось постепенно, несмотря на иск ственныя преграды. Дѣло въ томъ, что правительство какъ не замѣчало стройнаго хода этого развитія и не пригмало въ немъ никакого участія: вотъ почему поразиви его явленіе кажется внезапнымъ и ничѣмъ не приготленнымъ.

«Безпристрастіе есть, конечно, весьма похвальное і чество, и оно въ особенности должно отличать всѣ мѣ правительственныя, но этого качества не должно смѣшива съ неблагоразумнымъ стремленіемъ безъ разбора стѣсна всякое проявленіе мысли, даже полезное самому правительст. А между тѣмъ, исторія церзуры въ Россіи показываетъ, у правительство нерѣдко, совершенно по незнанію, принима мѣры, которыя положительно вредили усиѣху полезны ученій, пытавшихся разоблачить неправду мнѣній проті ныхъ. Только этимъ можно объяснить тотъ печальні фактъ, что правительство наше, при всемъ сочувствіи, і тораго оно не могло не возбудить къ себѣ въ отдѣльны литературныхъ дѣятеляхъ, не можеть еще ослабить си того недовърія, съ какиль привыкла относиться къ нему да и умъренная часть прессыю і).

Головнину и Валуеву слъдовало бы перечитать это в сколько разъ...

На вопросъ, какія причины вызывають потребнос цензурной реформы, комиссія отвѣчала, между прочил что первая изъ нихъ— безсиліе цензурныхъ установлен «Животворная дѣятельность всякаго учрежденія необходи условливается средой, его окружающей; неизбъжное свойство цензурныхъ установленій есть произволь и насы Установленія сій сдѣлались безсильными и представили

<sup>1)</sup> Ibidem, 83-85. Курсивъ мой.

анахронизмомъ съ той поры, какъ измѣнилась окружавшая ихъ среда» <sup>1</sup>).

Но... независимо отъ всего этого - «правительство, приступая къ реформѣ законодательства о книгопечатаніи, имѣетъ цѣлью: во-первыхъ, удерживать литературу мѣрами дѣйствительными, практически исполнимыми въ предѣлахъ, необходимыхъ для спокойствія государства и частныхъ лицъ; во-вторыхъ, силою закона и законнымъ порядкомъ карать виновныхъ въ нарушеніи установленныхъ правилъ, и, въ-третьихъ, образовать учрежденія, которыя вѣдали бы дѣла по вопросамъ о книгопечатаніи собственною властію, независимо отъ случайнаго вмѣшательства высшихъ государственныхъ установленій» 2).

Комиссія, подчиняясь Головинискимъ тендеціямъ, пришла и не только къ этимъ заключеніямъ. Она находила невозможнымъ «внезапный и безусловный переходъ отъ дѣйствующей нынѣ предупредительной системы къ преслѣдовательной» какъ въ виду неподготовленности для этого старыхъ судовъ, такъ и потому что:

«Опасеніе преслѣдованія и наказанія за нарушеніе законовъ о печати едва-ли, при современномъ настроеніи нашего общества, будеть достаточно ограждать отъ удалыхъ порывовъ писателей, которые въ общественномъ сочувствіи будуть искать вознагражденія за временныя лишенія, опредѣленныя законами. въ видѣ наказанія. Роль мучениковъ и страдальцевъ за истину имѣетъ слишкомъ много привлекательныхъ сторонъ для восторженныхъ умовъ, и хотя не долго, но въ первое время часто будутъ являться добровольные мученики за свободное слово. Съ другой стороны, чуткое ухо большинства нашего общества едва-ли готово будетъ спокойно вытериѣть первый диссонансъ рѣчи. хотя и не оставшейся безъ должнаго взысканія» 3).

Надо-ли говорить, насколько искусственны эти два препятствія къ введенію исключительно судебно-карательной системы? Министерству были указаны въ свое время средства, какъ обойти еще не преобразованный судъ; что же касается

<sup>1)</sup> Ibidem IV. Курсивъ подлинника.

<sup>2)</sup> Ibidem.

в) Ibidem, VII. Курсивъ мой.

боязни вспышекъ восторженныхъ умовъ, то объ этомъ едва-ли представлялось говорить серьезно.

Но такъ или иначе, а во главу проекта легло смѣшеніе двухъ системъ, и этимъ онъ уже былъ похороненъ въ глазахъ всего общества. Послѣднее понимало, что при искрепнемъ желаніи установить исключительно начало законности, никакимъ смѣшеніямъ суда и административнаго произвола, въ какой бы пропорціи они ни рекомендовались, не должно быть мѣста. Или нужно было откровенно создать полную невозможность мыслить, или дать мысли ту свободу, безъ которой она всегда будетъ уродлива и безобразна. Всѣ другія рѣшенія напоминали того плантатора, который, сжалясь надъ плачущими неграми, замѣнилъ сковывавшія ихъ цѣпи толстыми веревками...

И «середина» эта проходить красной нитью черезъ весь проектъ, при постоянномъ тяготъніи къ административному воздъйствію. Впрочемъ, я не буду подробно приводить вст пововведенія проекта, скажу лишь о наиболъте важныхъ.

Предварительная цензура отмънялась: для книгь не менъе 20 печатныхъ листовъ, изданныхъ въ Истеробургъ и Москвъ, и для тъхъ повременныхъ изданій, издатели которыхъ получать на это, по своей просьов, разрвшение министра внутреннихъ дѣлъ и согласятся, кромф отвътственности по суду, нести еще и административныя взысканія. Авторы, издатели и редакторы не подвергались уже карамъ за разрѣшенное цензурою, но не освобождались отъ отвѣтственности по суду за опозореніе и поруганіе. Хотя правительство въ правъ запретить сочиненіе, разръшенное цензурой. Высшій надзорь и общее завідываніе ділами нечати и цензуры сосредоточивался исключительно въ министерствъ внутреннихъ дълъ, такъ какъ, по мивнію комиссіи, едбланная въ послъднее время «попытка раздълить цензуру на предупредительную и карательную, оставивъ первую въ въдомствъ министерства просвъщенія и подчинивъ вторую министерству внутреннихъ дълъ, оказалась совершенно несостоятельною». Главное управленіе по дёламъ книгопечатанія первый органъ послъ министра. Тамъ проведено коллегіальное начало въ видѣ совѣта, обязаннаго обнаруживать всѣ нарушения правиль и законовь и предавать виновныхъ су-

дебному преслъдованию. Предполагалось, что, благодаря коллегіальности. «всякій новый министръ внутреннихъ діль будетъ находить въ совъть живое преданіе и богатый запасъ разнородныхъ свъдьній о видонзмъненіяхъ партій и направленій нашей литературы и въ особенности журналистики»... На всякую передачу повременнаго изданія другому издателю испрашивалось разрѣшеніе министра. Такимъ образомъ вводился концессіонный порядокъ, столь вредный для дѣла. Изданія, заключавшія въ своей программ'є внутренюю или вижникою политику, общественныя дъла и политическія науки, должны было внести въ главное управление залогъ: **для газеты** — 5,000 руб., еженедѣльника — 3,000 р., ежемѣсячника—2,000 р. Залогъ отвътствовалъ за веб денежные штрафы по суду съ издателя и редактора. Административныя взысканія налагались на безцензурныя изданія въ случав замъченнаго въ нихъ «вреднаго направления». При этомъ комиссія объясняла:

«Многіе случан злоунотребленій ускользають оть всякаго прямого и положительнаго обвиненія, а между тімь, дъйствуя непрерывно, послъдовательно и систематически, они образують цёлое направление, которое невозможно преследовать, нока вредное учение достаточно не определится и не выразится въ формъ положительнаго преступленія, оставляющаго иногда неизладимые следы во вредъ всему обществу. Къ тому же частыя и безпрерывныя судебныя преслъдованія практически невозможны. Опасеніе неудачи или скандала неръдко останавливають преслъдование, которое оть слишкомъ частаго повторенія утрачиваеть свое значеніе: напротивъ того, эти неудобства составляють силу періодической прессы: чёмъ чаще газеты или журналы выходять изъ предъловъ дозволеннаго, не нарушая явно важивищихъ предписаній закона, тімъ безнаказаниве надъются они укрыться отъ всякаго преслъдованія, утомляя. такъ сказать, силы преслъдующей власти» 1). «При невозможности начертать какія-либо правила по сему предмету, комиссія признала болье приличнымь вовсе не указывать въ законъ, за что именно и въ какихъ случаяхъ повременныя изданія могуть подлежать административному взысканію.

<sup>1)</sup> Ibidem, 19 — 21. Курсивъ подлинника.

Словами вредное направление выражается мысль общая, не ограничивающая, конечно, полнаго произвола при толковании относительнаго понятія вреда; но такъ какъ нѣтъ никакой возможности, даже приблизительно, опредѣлить безспорные признаки вреднаго направленія, то приличнѣе, откровеннѣе и достойнѣе не прикрывать законъ наружною формою опредѣлительности, когда внутреннее содержаніе его не подходить ни подъ какое положительное опредѣленіе» 1).

Это, дъйствительно, откровенная откровенность...

Административных взысканій рекомендовалось три:
а) двукратное публичное предвареніе отъ имени министра внутреннихъ дѣлъ съ объясненіемъ причинъ взысканія;
б) подчиненіе изданія предварительной цензурѣ и в) совершенное запрещеніе изданія по высочайшему повелѣнію, тоже съ объясненіемъ причинъ. Примѣнимость взысканій въ каждомъ случаѣ обсуждается главнымъ управленіемъ. Дѣла о преступленіяхъ и проступкахъ, точно въ проектѣ опредѣленныхъ, подлежатъ суду уголовной палаты и сената. Эта часть проекта примѣнялась къ суду дореформенному, чтобы такимъ образомъ быстро осуществить реформу, слѣдуя волѣ государя, выраженной, какъ уже сказано, кн. Оболенскому.

Такъ какъ отсутствіе гласнаго и присяжнаго суда ставилось однимъ изъ препятствій введенію полной карательной по суду системы цензуры, а созданіе особаго для печати суда было отвергнуто, то интересно выслушать по этому поводу комиссію.

«Многіе думають, что устройство спеціальнаго суда для візданія діль по преступленіямь печати было бы необходимо. Не полагаясь на независимость и образованность нашихь судей, защитники спеціальныхь судовь предлагають боліве или меніве удачныя комбинаціи для состава сихъ судовь изъ лиць по выборамъ сословій или по назначенію отъ правительства, но взятыхъ изъ среды литераторовь и ученыхъ или вообще образованныхъ сословій. Всів сій комбинацій, отличающіяся необыкновенною искусственностью, не удовлетворяють ин одному требованію хорошо устроеннаго суда. Самая мысль учрежденія спеціальнаго суда для діль печати не можеть быть одобрена. Кроміт недостатковъ, свой-

<sup>1)</sup> Ibidem, 335 — 337. Курсивъ подлинника.

ственныхъ вообще всёмъ судамъ спеціальнымъ, — спеціальный судъ по дёламъ печати всегда будетъ имёть особыя, свойственныя ему, неудобства. Внося политическій элементъ въ дёло суда, онъ искусственнымъ составомъ своимъ поставияется въ слишкомъ зависимое положеніе отъ всякихъ внёшнихъ вліяній, одинаково вредныхъ, съ какой бы стороны они ни исходили; участіе въ такомъ судё присяжныхъ еще болѣе увеличиваетъ затрудненіе. Тамъ, гдѣ существуетъ уже судъ присяжныхъ, можетъ быть споръ о томъ, слѣдуетъ-ли исключать изъ вѣданія сего суда дѣла по преступленіямъ печати; но въ государствѣ, гдѣ судъ присяжныхъ не существуетъ или пока онъ не существуетъ, не можетъ быть, по мнѣнію комиссіи, рѣчи объ образованіи его для исключительнаго вѣданія дѣлъ по иреступленіямъ печати» 1).

Все это, конечно, очень и очень неубъдительно, расплывчато; такъ и отдаеть канцелярской замашкой «отписаться»...

Послѣдній, шестой, раздѣть проекта посвящень быль «положеніямь о предварительной цензурѣ». Отбросивь очень неопредѣленный § 3, какъ мы уже видѣли, поражавшій всегда своей растяжимостью, комиссія была вполнѣ нослѣдовательна: она ввела гораздо болѣе произвольный отдѣль—административныя взысканія, съ избыткомъ замѣнявшій эту потерю одного нараграфа... Любонытно также, что комиссія была убѣждена въ крайней произвольности рекомендуемой ею «смѣси».

«Безспорно—говорила она—что въ практикъ и на дълъ столь обязательная для цензоровъ сила инструкцій можетъ неръдко быть употреблена во зло и ослабить значеніе самаго закона. Но отъ подобнаго зла не можетъ быть другого огражденія, кромъ въры въ прозорливое благоразуміе самого правительства. Напрасно было бы мечтать о возможности оградить цензуру отъ произвола, т. е. лишить ее того характера произвола, который составляетъ всю ея сущность и безъ которой цензура перестала бы быть цензурой. Можно спорить о томъ, нужна-ли, полезна-ли, удобна-ли она въ извъстное время; но пытаться поставить сущность ея въ какіе-либо ярко очерченные предълы нътъ никакой возможности».

<sup>1)</sup> Ibidem. 342.

Салтыкову, хотя и не прислали «проекта», — не прислали его и закрытому «Современнику»,--но онъ, конечно былъ съ нимъ знакомъ. Михаилъ Евграфовичъ былъ слинікомъ литераторъ, чтобы хоть какъ-нибудь не отозваться на грозящую бъду. Поэтому онъ сейчасъ же пишеть «Замъчанія на проектъ устава о книгонечатаніи» и, по всей въроятности, вручаеть ихъ кому спедуеть. Когда же, въ февралі 1863 года, вышла соединенная, двойная книжка кончившаго свою кару «Современника», то тамъ эти «Замфчанія» вт исправленномъ видъ предстали передъ взорами читателей въ видъ статьи: «Иъсколько словъ по поводу "Замътки". номъщенной въ октябрьской книжкъ "Русскаго Въстника" за 1862 годъ» 1). Сдътано это быдо съ двумя цълями: во-первыхъ, чтобы, возобновляя журналъ, не преминуть поговорить по столь существенному вопросу съ «нимъ, съ его сіятельствомъ, самимъ», Михаиломъ Никифоровичемъ, ст другой чтобы подчеркнуть его премированное положеніе. доставившее ему экземиляръ «проекта»...

Останавливаясь прежде всего на передачѣ цензуры министерству внутреннихъ дѣлъ, Салтыковъ говоритъ:

«Не надо забывать, что литература есть одинъ изъ могуществениъйшихъ рычаговъ народнаго просвъщенія, и что, напротивъ того, въ министерствъ внутреннихъ дълъ, въ томъ составъ, въ какомъ существуетъ это учреждение въ Россіи, сосредоточивается высшая полицейская власть. Какое отношеніе можеть существовать между литературой, какъ органомъ просвъщенія, и полиціей, какъ органомъ охраненія государственной безопасности, угадать хотя и не трудно, но не трудно именно велъдствіе той перепутанности понятій н опредъленій, которая въ послъднее время, вслъдствіе разныхъ случайныхъ причинъ, такъ сильно господствуетъ въ обществъ нашемъ. Сфера дъйствій полиціи сама по себъ очень почтенная и заслуживающая полнаго сочувствія людей благомыслящихъ, есть вмфств съ твмъ сфера совершенно особая и при томъ строго ограниченная; она сообщаетъ всей ея д'ятельности особенный характеръ и даже особенныя иривычки. Постоянно имъя дъдо съ противообщественными поныт-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Она подписана: " $T = n \tau$ ", по. по словамъ А. Н. Пынина, принадлежить безусловно Салтыкову ("Въстникъ Европы" 1880 г., X).

ками и наклонностями самаго грубаго, несложнаго и незамысловатаго свойства, полиція и въ действіяхъ своихъ противъ нихъ обнаруживаетъ нѣкоторую грубоеть, несложность и незамысловатость. Теперь же она будеть поставлена лицомъ къ лицу съ преступленіями мысли, преступленіями свойства деликатнаго и почти неуловимаго, преступленіями уже по тому одному относящимися къ особому разряду, что при обсужденій ихъ невозможно не принять высшій противъ обыкновеннаго умственный уровень совершившихъ ихъ лицъ. Полиція, очевидно, затруднится. Привыкнувъ имѣть дъло съ врагами общества, она, неслышно для самой себя, и на литературу перенесетъ это воззрѣніе. Обращаясь съ фактами грубыми, конкретными, не имбя надобности приобгать ни къ анализу побужденій, ни къ болфе или менве тонкимъ толкованіямъ содержанія этихъ фактовъ, она тотчасъ же почувствуеть свою несостоятельность въ отношеній преступленій слова и постарается зам'янить ее чъмъ-нибудь. Что, если она, по свойственной человъку слабости, не захочеть сознаться въ этой несостоятельности и замѣнить ее подозрительностью и придпрчивостью? Конечно, это только предположение, но всякий сознается, что въ немъ инчего нътъ неправдоподобнаго. Конечно также. что и во Франціи дѣлами книгонечатанія завѣдуетъ министерство внутреннихъ дътъ, да въдь какое же намъдъло до Францін? Поэтому мы думаемъ, что, съ раціональной точки зрвнія, было бы удобиве, чтобы двлами книгопечатанія завъдывало, по-прежнему, министерство народнаго просвъщенія, хотя, съ точки зрвнія практической, не имбемъ причинъ соболъзновать и о томъ, что завъдованіе иереходить въ министерство внутреннихъ дѣлъ» 1).

Въ послъднихъ словахъ, несомиънно, очень горькая для Головнина и его апологетовъ-обълителей истина: по совмъстной службъ Салтыковъ особенно хорошо зналъ Валуева и вдругъ онъ-то находилъ, что что Головнинъ, что Валуевъ—разницы нътъ...

Относительно постепенности нерехода отъ одной системы---предупредительной, къ другой—-карательной. Миханлъ Евграфовичъ замѣчалъ:

<sup>1) &</sup>quot;Современникъ" 1863 г., I-II, "Современное обозръніе", 4--5.

Салтыкову, хотя и не прислади «проекта», — не прислали его и закрытому «Современнику»,—но онъ, конечно, былъ съ нимъ знакомъ. Михаилъ Евграфовичъ былъ слишкомъ литераторъ, чтобы хоть какъ-нибудь не отозваться на грозящую бёду. Поэтому онъ сейчасъ же пишеть «Зам'вчанія на проекть устава о книгопечатаніи» и, по всей віроятности, вручаеть ихъ кому следуеть. Когда же, въ февраль 1863 года, вышла соединенная, двойная книжка кончившаго свою кару «Современника», то тамъ эти «Замъчанія» въ исправленномъ видъ предстали передъ взорами читателей въ видѣ статьи: «Иѣсколько словъ по поводу "Замѣтки", помъщенной въ октябрьской книжкъ "Русскаго Въстника" за 1862 годъ» 1). Сдътано это было съ двумя цълями: во-первыхъ, чтобы, возобновляя журналъ, не преминуть поговорить по столь существенному вопросу съ «нимъ, съ его сіятельствомъ, самимъ», Миханломъ Никифоровичемъ, съ другой чтобы подчеркнуть его премированное положение, доставившее ему экземиляръ «проекта»...

nie fielde

god o ti

a 1

. 4

4000

el: , .

1,1

 $\cdots 1_{i_{i-1}}$ 

m)

44,00

, d ( )

j . . . . .

Останавливаясь прежде всего на передачѣ цензуры министерству внутрешнихъ дѣлъ. Салтыковъ говоритъ:

«Не надо забывать, что литература есть одинъ изъмогущественивниму рычаговъ народнаго просвещения, и что, напротивъ того, въ министерстве внутреннихъ делъ, въ томъ составъ, въ какомъ существуетъ это учреждение въ России. сосредоточивается высшая полицейская власть. Какое отношеніе можеть существовать между литературой, какъ органомъ просвъщенія, и полиціей, какъ органомъ охраненія государственной безопасности, угадать хотя и не трудно, но не трудно именно всл'ядствіе той нерепутанности понятій и опредъленій, которая въ посл'єднее время, всл'єдствіе разныхъ случайныхъ причинъ, такъ сильно господствуетъ въ обществъ нашемъ. Сфера дъйствій полиціи сама по себъ очень почтенная и заслуживающая полнаго сочувствія людей благомыслящихъ, есть вижств съ тъмъ сфера совершенно особая и при томъ строго ограниченная; она сообщаетъ всей ея д'ятельности особенный характеръ и даже особенныя привычки. Постоянно им'я дъдо съ противообщественными попыт-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Она подписана: " $T = n \nu^*$ , по. п.) словамъ А. Н. Пынина. принадлежить безусловно Салтыкову ("Въстникъ Европы" 1889 г., X).

ками и наклонностями самаго грубаго, несложнаго и незамысловатаго свойства, полиція и въ дъйствіяхъ своихъ противъ нихъ обнаруживаетъ нъкоторую грубость, несложность и незамысловатость. Тенерь же она будетъ поставлена лицомъ къ лицу съ преступленіями мысли, преступленіями свойства пеликатнаго и почти неуловимаго, преступленіями уже по тому одному относящимися къ особому разряду, что при обсужденій ихъ невозможно не принять высшій противъ обыкновеннаго умственный уровень совершившихъ ихъ лицъ. Полиція, очевидно, затруднится. Привыкнувъ имъть дъло съ врагами общества, она, неслышно для самой себя, и на литературу перепесеть это воззрвніе. Обращаясь съ фактами грубыми, конкретными, не имъя надобности прибъгать ни къ анализу побужденій, ни къ болъе или менфе тонкимъ толкованіямъ содержанія этихъ фактовъ, она тотчасъ же почувствуеть свою несостоятельность въ отношеній преступленій слова и постарается зам'внить ее чѣмъ-нибудь. Что, если она, по свойственной человѣку слабости, не захочеть сознаться въ этой песостоятельности и замѣнитъ ее подозрительностью и придирчивостью? Конечно, это только предположение, но всякий сознается, что въ немъ инчего итъ неправдоподобнаго. Конечно также, что и во Франціи дълами книгонечатанія завъдуеть министерство внутреннихъ дълъ, да въдь какое же намъдъло до Франціи? Поэтому мы думаємъ, что, съ раціональной точки зрънія, было бы удобнье, чтобы дълами книгопечатанія завъдывало, по-прежнему, министерство народнаго просвъщенія, хотя, съ точки зрвнія практической, не имбемъ причинъ соболѣзновать и о томъ, что завѣдованіе переходить въ министерство внутреннихъ дълъ» 1).

Въ последнихъ словахъ, несомнённо, очень горькая для Головнина и его апологетовъ-обёлителей истина: по совмёстной службе Салтыковъ особенно хорошо зналъ Ватуева и вдругъ онъ-то находилъ, что что Головнинъ, что Валуевъ—разницы нётъ...

Относительно постепенности перехода отъ одной системы- предупредительной, къ другой—карательной, Микаилъ Евграфовичъ замъчалъ:

<sup>1) &</sup>quot;Современникъ" 1863 г., І-ІІ, "Современное обозръніе", 4-5.

«Въ этомъ отношении мы желаемъ только одного: пускай эта постепенность придагается ко всёмъ равно, пускай не будеть того, напримъръ, что одинъ журналъ обязывается пройти сквозь всф фазисы, всф колебанія строгой школы постепенности, а другой журналь, при самомъ своемъ рожденій, уже предполагается прошедшимъ сквозь постепенность. Здѣсь равенства требуетъ простое приличіе, и мы увѣрены, что ничего подобнаго такой вопіющей несправедливости и не будеть. Иначе мы придемъ къ вопросу о единоторжін мысли... Мы даже очень жалбемъ, что «Русскій Вфстникъ» пропустиль этоть важный вопрось безь вниманія; мы тымь болъе жалъемъ объ этомъ, что въ послъднее время «Современная Лѣтопись» начала что-то заговариваться о редакторахъ, заслуживающихъ довърія, и редакторахъ, довърія не заслуживающихъ... Мы желали бы также, чтобы принципъ постепенности не быль слишкомъ преувеличенъ... Не надо, забывать, что дитература русская относится къ русскому правительству точно также, какъ Гулливеръ къ тому великану, который гдъ-то нашелъ его въ травъ, "Онъ схватилъ меня", разсказываеть Гулливерь, "ноперекъ тёла большимъ и указательнымъ пальцами и поднесъ къ глазамъ, чтобы ближе раземотръть. Я не противился; я позволилъ себъ только поднимать къ небу глаза и складывать руки умоляющимъ образомъ, ибо я опасался, чтобъ онъ нечаянно не раздавилъ меня". Сравненіе пелестное, но правдивое и при томъ способное усноконть самую раздражительную подо**зрит**ельность» 1).

Какъ я уже говорилъ, оставление въ силъ предварительной цензуры мотивировалось и комиссий ки. Оболенскаго, и Головнинымъ и, конечно, Валуевымъ, тремя соображениями: во-первыхъ, примъромъ западныхъ государствъ, во-вторыхъ—неизобжнымъ «вреднымъ направлениемъ» періодическихъ органовъ, которое, однако, въ силу неуловимости, трудно формально преслъдоватъ, и въ третъихъ—способностью повременныхъ изданий стоять на границъ дозволеннаго и недозволеннаго и постоянио утомлять преслъдующую власть.

По мнѣнію Салтыкова, - «правительство крѣнкое, прочно установившееся, не можеть имѣть подобныхь соображеній.

<sup>1)</sup> Ibidem, 6.

Дъйствія, въ основаніи которыхъ лежить такого рода праздное умоизвитіе, могуть приличествовать развъ какимъ-либо темнымъ корпораціямъ, пролагающимъ себъ пути подземною работою. Правительство сильное, опирающееся на сочувствіе народа, не имъетъ надобности руководиться ісзунтизмомъ; оно дъйствуетъ открыто, то-есть открыто дозволяеть и открыто же что-либо запрещаетъ».

Затъмъ онъ переходить къ возраженіямъ на самые доводы.

«Зачімь эти вічныя ссылки на Францію? Зачімь этоть вічный кошмарь? Во Франціи такой порядокь могь установиться вслідствіе особыхь, ей одной свойственныхь причинь; во Франціи, сверхь того, порядокь, сегодня установленный, можеть быть завтра развізнь по вітру: что для нась Франція? что мы для нея? Но відь и тамь, все-таки, предупредительной цензуры ніть, и тамь, все-таки, оставлена писателямь хотя незавидная свобода, но, все-таки, свобода: свобода грішить и подвергаться за гріхи наказаніямь. Отчего же не предоставить и русскимь писателямь этой свободы? Відь русская литература, все-таки, не больше, какъ Гулливерь: пускай же и наслаждалась бы свободою находиться между большимь и указательнымь перстами великана!» 1).

«Второй аргументь, можеть быть и очень замысловать. но производить впечатление тяжелое. Что такое это направление, которое ни въ чемъ, въ частности, не выражается но которое все чувствують, которое нельзя формулировать но которое предстоить необходимость преслыдовать? Воля ваша, а

"Это темно, непопятно, Очень что-то мудрено!".

«И особенно мудрено, когда рфчь идеть о журналахъ и газетахъ, имфющихъ дфло съ фактами положительными съ подробностями общественной жизни. Связанные этимъ они должны, волею или неволею, высказываться вполнфопредълительно, такъ какъ, въ противномъ случаф, потеряютъ всякое значение для публики. Нфтъ слова, что при настоящемъ положении русской литературы, со всфхъ сто-

<sup>1)</sup> Ibidem, 7-8.

ронъ стъсненной и цензурными и вибцензурными условіями, встръчается возможность чего-то похожаго на дъйствование посредствомъ такъ называемаго направленія, которое всецело заключается въ употребленіи фигуры умолчанія, въ чтеніи за строками, въ неясныхъ началахъ и проч. По, если представить себѣ русское слово освобожденнымъ отъ предварительныхъ истязаній, то всякая мысль о направленіи, понимаемомъ въ указанномъ выше смыслѣ, падаетъ сама собою. ибо кто же изъ читателей будеть столь невиненъ, чтобы подписываться на журналь, который потчуеть его однимъ направленіемь, тогда какъ рядомъ съ нимъ стоитъ другой журналь, разсказывающій жизпенный факть ясно и безбоязненно? Положительно можно сказать, что направление есть илодъ предупредительной цензуры, что обаятельная сила его будетъ существовать дотолъ, покуда будетъ существовать предупредительная цензура. Мало того: сила эта будеть существовать и въ такомъ случать, если изъятіе отъ предупредительной цензуры будеть допущено только для извистных журналовь, а другіе останутся подъ его вліяніемъ...

«Что касается до третьяго аргумента, то онъ положительно не требуетъ серьезнаго опроверженія. Въ самомъ дѣлѣ, неужели наша литература имѣетъ такое громадное развитіе, что можетъ даже утомить силы преслѣдующей власти? И что, наконецъ, можно подумать объ этой преслѣдующей власти, которая такъ скоро утомляется? Вѣдъ нельзя же такъ жить, чтобъ все доставалось даромъ: желаете преслъдовать,—ну, и потрудитесь» 1).

Проницательный взоръ Салтыкова угадываль, что могло произойти отъ раздъленія изданій на двѣ неравноправныя группы. Формулированы такія предчувствія очень хорошо:

«Предоставленіе писателямъ добровольно подчинять себя опект предварительной цензуры кажется намъ излишнею роскошью. Во-первыхъ, не представляется надобности предлагать опеку для ветхъ нищихъ духомъ, точно также, какъ не представляется надобности въ учрежденіи какой-либо особой палаты для управленія тъми имъніями, которыхъ владъльцы не умъютъ извлечь изъ нихъ ветхъ выгодъ. Во-вторыхъ,

<sup>1)</sup> Ibidem, 8-9. Курсивъ подлинника.

если издатели сочиненій этого разряда встрѣчають сомнѣніе въ своей благонамѣренности, то могуть посовѣтоваться съ своими пріятелями, не затрудняя правительства. Въ-третьихъ, наконецъ, подобный легкій способъ избавляться отъ отвѣтственности можетъ породить въ литературной и издательской дѣятельности дурныя привычки. Можетъ въ литературномъ лагерѣ произойти междоусобіе, угодничество и фискальство, ибо всегда найдутся люди, охочіе заявлять о своемъ смиренствѣ, даже когда заявленія эти и ненадобны никому. Все это можетъ ввести въ заблужденіе и само правительство на счетъ характера подобныхъ заявленій» 1).

Что касается административныхъ взысканій, то Салтыкову казалось, что устроить правильную ихъ систему не только трудно, но даже совершенно невозможно.

«Трудно, очень трудно отбиться отъ поползновенія къ произволу, особливо, когда самъ законъ подаетъ къ тому легкій поводъ, особливо, когда лицо, которому предоставляется карательная власть, дъйствуетъ единолично, особливо, когда оно, какъ выражается «Русскій Въстникъ», можеть быть въ этомъ дълъ и партіей и судьей.

«...Достигнуть этого и избъжать ни въ какомъ случаъ незаслуженнаго нашимъ правительствомъ упрека въ желаніи замънить произволь безпорядочный произволомъ, такъ сказать, узаконеннымъ — можно очень легко, и именно: отказавшись отъ системы административныхъ взысканій и оставивъ одинъ путь преслъдованія вредныхъ сочиненій—путь судебный».

Но путь этотъ многіе находили не совсёмъ удобнымъ по многимъ соображеніямъ, особенно же потому, что онъ-де можетъ иногда компроментировать администрацію. На это Салтыковъ отвѣчаетъ:

«Очевидно, что туть дёло идеть о какой-то осторожности, но не о той осторожности, которая ограждаеть обвиняемаго оть тревогь, сопряженныхь съ отвётственностью передъ судомь, но о той, которая ограждаеть саму преслёдующая власть оть возможности неудачи. Но если преслёдующая власть, обсудивъ извёстное дёйствіе, найдеть въ немъ признаки преступленія и если она при этомъ уважаеть

<sup>1)</sup> lbidem, 10. Курсивъ подлинника.

себя, то зачёмъ тревожить себя мыслями о воображаемыхъ неудачахъ? Она отдаетъ обвиняемаго суду, она дёлаетъ свое дёло—и больше ничего. Вёдь, этакъ можно до такой степени растревожить себя, что, наконецъ, принять за постоянное правило дёйствовать однимъ административнымъ путемъ: судъ-то, молъ, еще Богъ вёсть, что скажетъ! Если же преслёдующая власть, обсудивъ дёйствіе, усумнится въ преступности его и, вслёдствіе этого, предпочтетъ оставить дёло подъ спудомъ, то подобная осторожность не только не можетъ представлять вредныхъ послёдствій и кого-либо компрометировать, но даже заключаетъ въ себё замёчательную и отнюдь не лишнюю для литературы гарантію» 1).

Въ совъть министра по дъламъ книгопечатанія Салтыковъ хотьль бы видьть не «просто добрыхъ чиновниковъ, занимающихъ пенсіонныя мъста» или же, — «вышлифованныхъ удальцовъ, которые налету будутъ ловить полуслова, полунамеки и созидать изъ нихъ цълыя системы, цълыя направленія», а людей способныхъ смъть свое сужденіе имъть. Самый совъть долженъ быть ръшающей, а не совъщательной инстанціей, — «по той простой причинъ, что какъ-то спокойнъе живется, когда дъло на міру дълается. Если одинъ и скажетъ что-нибудь неподобное, ну, Богъ дасть, другой поправить, третій, быть можеть, покраснъеть, а четвертый и совсъмъ застыдится. Иногда изъ этого выходить и путное нъчто».

Лучшей оцънки проекта, повторяю, въ журналистикъ того времени не появилось.

## XIV.

Валуевъ и "абскуранты, взявшіе одръ". "Современное Слово" и вииманіе къ нему цензуры. Заказъ благонамъреннаго освъщенія французскаго политическаго процесса. Статьи о Гарибальди. Рекрутскій наборъ и тысячельтіе Россіи. Обезцвъчиваніе иностраиныхъ отдъловъ. Надзоръ за печатью слъдственной комиссіи кн. Голицына. Инцидентъ съ "Кіевскимъ Телеграфомъ". Неблагонадежность "Ясной Поляны". Разлиберальничавшійся Краевскій. Головнинъ прекрасно аттестуетъ литературу.

Въ заключение я остановлюсь на ифсколькихъ отдельныхъ случаяхъ изъ цензурной практики 1862 г., подавшихъ кстати, поводъ некоторымъ утверждать объ антагонизме, существующемъ будто бы между Головнинымъ и Валуевымъ... Выше мы достаточно ознакомились съ ихъ даже трогательнымъ единодушіемъ и одномысліемъ и потому врядъли есть основание говорить о какомъ бы то ни было принципіальномъ антагонизмъ, какъ это дълаетъ, напримъръ, Усовъ въ цитированной уже неоднократно статьф. Если и бывали между ними несогласія, то, во-первыхъ, извъстно что даже и Аванасій Ивановичь съ Пульхеріей Ивановной «ссорились» частенько, а во-вторыхъ, Головнинъ не переносилъ ипогда «отношеній» Валуева, частенько смахивающихъ на «предписанія» и «выговоры». Посл'яднее происходило просто въ виду ненормальной двойственности, введенной, какъ новый принципъ, въ цензурное дъло. Если литературъ нелегко было сидъть постоянно между двумя стульями, то не легче иногда было и ея «попечительному» президенту. Вотъ съ какой точки зрвнія только и можно говорить объ антагонизмв. Но я не его буду имъть въ виду при разсказъ объ интересныхъ случаяхъ.

Въ той же книжкъ «Библіотеки для Чтенія», гдѣ была напечатана статья Щеглова, обратило на себя вниманіе Валуева «внутреннее обозрѣніе», однимъ изъ подзаголовковъ котораго было, между прочимъ, и такое: «Обскуранты взяли одръ свой и двинулись». Содержаніе статьи сводилось къмысли о томъ, что крайностями одного направленія всегда пользуется другое; въ примъръ приводились съ одной стороны «Молодая Россія» и пожары, съ другой — закрытіе читаленъ, воскресныхъ школъ, Шахматнаго клуба и пр. Валуеву все это очень не понравилось.

«Сопоставляя заглавіе означенной статьи и главную мысль, высказанную въ началъ оной съ подробностями содержанія статьи. — писаль онъ Головнину, -- нельзя не випъть, кого именно авторъ разумъетъ подъ людьми двухъ крайнихъ направленій. Отсюда ясно, что такъ называемые передовые люди сдътали, по мижнію автора, крайнюю ошибку своими неумъстными заявленіями, и тьмъ способствовали появленію ребяческаго задора и злод'яйской шалости въ прокламацін «Молодая Россія», а обскуранты (правительственныя лица), пользуясь этою ошибкою, впали будто бы въ противоноложную крайность принятіемъ вышеуказанныхъ мфръ. Все это дълается совершенно яснымъ изъ суммарія разематриваемой статьи, который составленъ съ очевидною цвлію придать ей тотъ смысль, котораго желаль авторъ. Суммарій этотъ заключается въ слідующихъ выраженіяхъ: "обскуранты взяли одръ свой и двинулись». Это гла**вная** мысль; все последующее логически относится къ этому движенію абскурантовъ».

Головнить, защищая по необходимости предсъдателя цензурнаго комитета Цеэ, лично пропустившаго эту статью, всячески успоканвалъ Валуева 1)...

Очень интересна переписка министровъ по поводу газеты «Современное Слово», но прежде я считаю пелишнимъ познакомить читателя съ этимъ изданіемъ, какъ съ одной изъ лучшихъ иллюстрацій перерождающей силы «пестидесятыхъ годовъ».

При «Русскомъ Инвалидъ» очень часто издавались приложенія, изъ которыхъ наибольшей извѣстностью пользовались когда-то «Литературныя Прибавленія» 2). Въ серединѣ 1861 года «Инвалидъ» сданъ былъ въ аренду полковнику Н. Г. Писаревскому, человѣку вполнѣ поддавшемуся славному времени и потому внесшему въ офиціальный органъ свѣжую, раньше несвойственную ему струю. Ниже, изъ документа, мы увидимъ, какъ произошло (1 іюня 1862 г.), выдѣленіе всей неофиціальной части въ особый органъ «Современное Слово», сначала бывиій приложеніемъ къ «Инва-

<sup>1) &</sup>quot;Разная переписка по министерству народ, просвъщенія etc.", 12—16.

<sup>2)</sup> Еще "Новости Литературы" и "Литературная Газета".

лиду», а съ 1 января 1863 года окончательно отъ него отдълившійся. И при филіаціи къ «Инвалиду», и ужъ, конечно, позже (очень недолго, до окончательнаго запрещенія) «Современное Слово» ни мало не стъснялось близостью къ офипіозу и откровенно высказало свое profession de foi. Оно формулировалось «полнымъ свободнымъ развитіемъ личности до предъловъ разумнаго проявленія ея», «свободной ассошапіей труда и имуществъ», «расширеніемъ правъ женщины», «свободой народнаго образованія», «равенствомъ передъ закономъ», «развитіемъ выборнаго начала, но безъпоголовной подачи голосовъ, въ самомъ широкомъ его применении», «возможно широкимъ примъненіемъ началъ самоуправленія для городовъ и сельскихъ общинъ», «справедливыми просвъщенными законами для прессы» и- «какъ вънецъ и укръиленіе всего предыдущаго, -- гарантіей личности и собственности отъ административнаго произвола, при посредствъ суда независимаго, просвъщеннаго». «Не къ переворотамъ, не къ революціоннымъ порывамъ стремимся мы, -- заявляла репакція, —но мы не втримъ, чтобы послт продолжительнаго застоя въ нашемъ обществъ, могли совершаться реформы безъ неизбъжныхъ сотрясеній той или другой общественной среды. Мы не убаюкиваемъ себя сладкими грезами. Мы не боимся толчковъ, мы знаемъ, что они неизбъжны при коренныхъ преобразованіяхъ» 1).

Короче говоря, подъ ферулой военнаго министерства гр. Д. А. Милютина и подъ редакціей полковника, создался, благодаря силѣ общественнаго движенія, вполнѣ либеральный органъ... Надо-ли говорить, какъ онъ волноваль Валуева, всегда избѣгавшаго столкновеній съ людьми сильными, какъ сердила его устойчивость «Современнаго Слова», до конца дней своихъ не подавшаго руки Катковымъ, Павловымъ и tutti quanti.

• Уже на второмъ мъсяцъ работы этого скромнаго бойца новыхъ началъ, Валуевъ иншетъ Головнину (2 ионя):

«Если журналы «Современникъ» и «Русское Слово» подверглись временному запрещению, вслъдствие замъченнаго въ нихъ систематически - вреднаго направления и постоян-

 <sup>&</sup>quot;Съв. Пчела" 1862 г., № 284, объявление о подпискъ на "Современное Слово".

ныхъ усилій къ распространенію вредныхъ, противурелигіозныхъ и противуправительственныхъ теорій, то въ настоящее время кажется, что ту же самую мфру надлежало бы принять въ отношении къ газетъ «Современное Слово». Поводомъ къ самому возникновенію ся было неблагонамфренное направленіе, данное ея издателемъ офиціальной военной газетъ «Русскій Инвалидъ». Изданіе «Современнаго Слова» разрѣшенно съ тѣмъ, чтобы, не нарушая заключеннаго на счеть изданія «Русскаго Инвалида» контракта, отділить по крайней мъръ, вредныя литературныя писанія отъ неофиціальной части газеты. Съ т'єхъ поръ <sup>1</sup>) направленіе **этихъ** писаній не только не изм'єнилось, но обнаруживаеть еще болъе систематическое старание противодъйствовать видамъ правительства и возбуждать умы противъ настоящаго общественнаго порядка. Достаточно указать на статью по вопросу о поджогахъ, на статью въ № 22 о духѣ прусской конституцій, и на другую статью, гдв говорится, подъ предлогомъ сравненія Америки съ Францією, о томъ, что политическіе преступники не должны подлежать казни, потому что въ ихъ преступленіяхъ всегда есть доля самоотверженія. Цъть подобныхъ заявленій, нослъ покушенія на жизнь великаго князя нам'встника <sup>2</sup>), и въ виду высочайщаго повел'янія судить военнымъ судомъ подстрекателей къ безпорядкамъ, слишкомъ очевидна, чтобы оставаться незамфченною. То же самое относится и къ статъв о прусской, конституцін, и, если цензоръ можеть не замічать понытокъ оправдывать разнаго рода злод'яйства или прикрывать наименованіемъ какого-нибудь иностраннаго государства то. что не могло бы быть выражено на счетъ Россіи, то попобныя попытки не должны ускользиуть отъ випманія министерствъ, наблюдающихъ за дъйствіями прессы. Нельзя также не принять въ соображение, что ежедневная газета должна подлежать еще болъе строгому наблюденію, чъмъ ежемъсячный журналъ».

Въ заключение предлагалось прекратить издание «Современное Слово» на иять-шесть мѣсяцевъ. Черезъдень Головнинъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Т. е. съ 1 іюня.

 <sup>21</sup> йоня было покушеніе на жизнь великаго князя Константина Николаевича.

отвъчалъ: «Въ отвътъ на сообщение отъ 2 иоля и вслъдствие личнаго объяснения, имъю честь увъдомить, что я объявилъ редактору «Совр. Слова», что газета эта подвергнется неминуемо временному прекращению, въ случат продолжения нынъшняго направления помъщаемыхъ въ ней статей, и предписалъ цензирующему оную цензору усилить внимательность свою и строгость при просмотръ статей» 1).

Когда, въ ноябрѣ, въ нѣкоторыхъ газетахъ и журналахъ появилось объявленіе объ изданіи «Совр. Слова» въ
1863 г., Валуевъ писалъ Головнину: «Издатель развиваетъ
свои тенденціи и принципы довольно положительно и обѣщаетъ выяснить ихъ съ еще большей опредѣлительностью
при ожидаемой имъ большей свободѣ прессы. Направленіе
этой газеты, судя по принципамъ, которыми издатель намѣренъ руководствоваться, едва-ли будетъ такимъ, какое
можетъ быть допущено въ нашихъ повременныхъ изданіяхъ
какъ подъ цензурою, такъ и безъ цензуры. Издатель, очевидно, стремится къ тому порядку вещей, который возможенъ
вполнѣ только въ странахъ, имѣющихъ представительный
образъ правленія, и для достиженія этой цѣли не бонтся
ни сотрясеній, ни толчковъ, ни скачковъ, а болѣе опасается
мирнаго и нечувствительнаго хода реформъ» <sup>2</sup>).

Какая-то газета подвергла серьезной оцънкъ статью «Съверной Почты» объ исходъ дъла 50 лицъ, обвинявшихся въ составленіи тайнаго общества съ цълью низвергнуть существовавшее правительство Франціи и учредить на его развалинахъ республику. Органъ Валуева прежде всего обратилъ всъхъ обвиняемыхъ въ пьяныхъ воровъ и, ставъ на эту точку зрънія, обливалъ ихъ всякой грязью. Невъдомая для насъ сейчасъ газета горячо возражала противъ примитивности такихъ пріемовъ въ анализъ политическихъ явленій Запада и уподобила «Съверную Почту» булгаринской «Съверной Пчелъ», во времена оны назвавшей Луи-Блана, Ледрю-Роллена и другихъ «виртуозами по части тасканія. бумажниковъ изъ кармановъ». Статья эта напечатана въ...

<sup>1)</sup> И. Усовъ, н. с. V, 167--168.

<sup>2)</sup> Останавливаюсь на "Современномъ Словъ" еще и потому, что эта газета, сильная въ свое тремя, теперь какъ-то совершенно забыта: настолько, что въ словаръ Брокгауза и Ефрона ей, какъ самостоятельному органу, не отведено ни одной строки.

«Сборникѣ статей недозволенныхъ цензурою въ 1862 году» <sup>1</sup>)... 7 августа Головнинъ писалъ по этому поводу министру юстиціи гр. Панину: «Государь Императоръ, обративъ вниманіе на статью «Судъ надъ членами тайнаго общества въ Парижѣ» <sup>2</sup>) когорая не допущена цензурою къ печати, и признавая такое запрещеніе правильнымъ, высочайше повелѣть соизволилъ сообщить вашему сіятельству, что Его Императорское Величество, въ виду производящагося нынѣ слѣдствія въ С.-Петеро́ургѣ, признавалъ обы полезнымъ напечатаніе о́лагонамѣренной статьи, составленной опытными юристами, о судѣ произведенномъ въ Парижѣ. Въ исполненіе сей высочайшей воли, имѣю честь доставить при семъ вашему сіятельству помянутую статью» <sup>3</sup>).

Влагонамъренная статья, проредактированная гр. Панинымъ, появиласъ.

7 сентября Головиннъ объявилъ по цензурному вѣдомству, что, такъ какъ въ нашихъ повременныхъ изданіяхъ появляются неумѣстныя похвалы дѣйствіямъ Гарибальди, а между дѣйствіями италіанскихъ агитаторовъ и злоумышленными понытками въ Россіи и въ Польшѣ сказывается явиая связь, то онъ считаетъ нужнымъ сообщить объ этомъ для падлежащаго руководства.

До чего вообще доходилъ страхъ возможности путемъ нечати породить какое бы то ни было недовольство, можетъ показать также такой случай. Съ момента прекращенія Восточной войны, въ теченіе семи лѣтъ населеніе не знало рекрутскихъ наборовъ. Въ 1862 г. военный министръ нашелъ необходимымъ ихъ возобновить, чтобы укомилектовать полностью резервы армін. Манифестъ объ этомъ ноявился въ «Сенатскихъ Вѣдомостяхъ» 7 сентября и на слѣдующій день былъ уже перепечатанъ «С.-Петербургскими Вѣдомостями» и «Сѣверной Пчелой». Валуевъ нашелъ это неумѣстнымъ: 8 сентября—праздникъ тысячелѣтія Россіи, который не слѣдовало нарушать актомъ о всегда пепріятной населенію рекрутской новинности... Предсѣдатель пстербургскаго цензурнаго

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Стр. 339—342 т. II.

Заглавіе не точное: "Судъ надъ составителями тайнаго общества и корреспонденція Съверной Почты".

<sup>3)</sup> H. Veoss, H. c. V, 173.

комитета, Цеэ, писалъ по этому поводу Головнину: «Находя весьма безтактнымъ напечатаніе сего манифеста въ день тысячелѣтія Россіи, я замѣтилъ объ этомъ редакторамъ сихъ газетъ, которые отозвались, что они не полагали предосудительнымъ перепечатывать въ своихъ газетахъ офиціальный актъ? 1).

Вскоръ, когда ясно стало уже и Валуеву съ Головнинымъ минутное раскаяніе части общества, очень быстро примкнувшей къ катковщинъ павловскаго толка, иностранный отдълъ русскихъ газетъ, расширенный, было, какъ компенсація за безсодержательность внутренняго—начинаєтъ подвергаться участи послъдняго. 21-го сентября Головнинъ сдълалъ слъдующее распоряженіе по цензурному въдомству:

«Г. министръ внутреннихъ дълъ сообщилъ мив, что, при внимательномъ наблюденін за періодическими изданіями нашими, оказывается, что встръчающіяся въ нихъ иногда неблагонамфренныя статьи не всегда заключають въ себф открыто вредныя идеи; напротивъ, он приводятся не въ буквальномъ смыслъ. Писатели съ вреднымъ направленіемъ прикрывають свое ученіе обыкновенно или столь прозрачными покровами, сквозь которые не трудно понять ихъ стремленіе, или обращаются къ аналогическому и, такъ сказать, парадлельному изложению. Такимъ образомъ, въ настоящее время почти во всъхъ нашихъ повременныхъ изданіяхъ обращаетъ на себя вниманіе отдѣлъ иностранныхъ извъстій. Подъ этою рубрикою систематически проводятся такія стремленія и идеи, которыя бы, при самой снисходительной цензурб, не могли быть пропущены въ другихъ отдълахъ газетъ и журналовъ. Самыя революціонныя теоріи народностей и какое бы то ни было движение противъ всъхъ возможныхъ правительствъ находятъ тамъ не только сочувствіе, но и одобреніе. Статсъ-секретарь Валуевъ, находя такое положение слишкомъ анормальнымъ, слишкомъ разительнымъ, чтобы оно могло быть теринмо, и, полагая, что при существующей у насъ силъ печатнаго слова и при томъ уровнѣ пивилизаціи, на которомъ стоитъ большинство нашихъ читателей, тъ ложныя понятія и злонамъренныя заблу-

<sup>1)</sup> *II. Усовъ*, "Наъ моихъ воспоминаній", "Истор. Въстникъ" 1883 г. IV. 59.

жденія, въ какія вводится такими статьями масса читаюн публики, очень вредны, считаєть нужнымъ, чтобы цензо обращали вниманіе на вст вышензложенныя обстоятельсти не иначе пропускали подобныя статьи, какъ по зрѣло убъжденіи, что мысли и разсужденія, въ нихъ выраженні не противоръчать кореннымъ основаніямъ нашего госуд ственнаго устройства» 1).

Предписаніе весьма знаменательное... На почвѣ пос: дующаго пресл'ядованія иностранныхъ отділовъ, проис дили, конечно, часто курьезы въ родѣ такого напримѣ Въ «Съверной Пчелъ», уже достаточно зарекомендовави себя всяческою благонамърсиностью, была помъщена не довая статья по поводу напечатанной въ томъ же номе берлинской корреспонденцін. Въ ней, между прочимъ, гог рилось: «Права, пріобрѣтенныя собственною настойчивості а въ случат надобности и силою, имъютъ, кромъ больш ихъ інприны, еще и то преимущество, что, выражая соб не случайное только стеченіе обстоятельствъ, а истини потребности парода и его твердую волю удовлетворить эти потребностимъ, онъ тъмъ самымъ сдълались необходимым естественными и, следовательно, прочными. Итакъ, пру скому народу остается только пожелать настойчивости выдеркки на своемъ ныифшиемъ пути: страдательное сощ тивленіе бываеть иногда болѣе успѣшнымъ оруді**емъ. чѣ**г необдуманная и неловко выполненная понытка болѣе пр мого дъйствія» <sup>2</sup>)...

Это показалось достаточнымъ, чтобы уволить со служещензора <sup>3</sup>).

Отчасти такая осторожность объясняется еще и тъм что въ 1862 г. за литературой паблюдала наводившая стра: слъдственная комиссія кн. А. Ө. Голицына. Приходило гарантировать себя отъ ея указаній. Ихъ, впрочемъ, вс таки, не удавалось избъгнуть. Мы уже знаемъ прикоснове ность этой комиссіи къ пріостановкъ «Современника»

b lbidem, 77-78.

²) 1862 r., № 336.

з) "Цензурныя дъла еtс.", № 17, записка Головинна отъ 20-декабря 1862 г.

усскаго Слова». А вотъ и еще фактъ. 10-го октября Гоцынъ обратился къ Головнину съ такимъ отношеніемъ:

«Высочайше утвержденная въ С.-Петербургъ, подъ имъ предсъдательствомъ, слъдственная комиссія, въ исполпе даннаго ей высочайшаго повельнія принимать самыя огія и решительныя меры для предупрежденія и пресенія вредныхъ и опасныхъ намфреній и дфиствій злоумыенниковъ, почла своимъ долгомъ неослабно слъдить за зми обстоятельствами, которыя могуть возбудить такую тельность. Въ этомъ отношеніи комиссія обратила внине на періодическія изданія и уб'єдилась, что пом'єщаея въ нъкоторыхъ изъ нихъ статьи много способствуютъ волненію умовъ, а неумъстными выраженіями, вселяя совъріе къ правительству, ослабляють и чувство того итительнаго благоговенія, какое русскіе искони привыкли ьть къ своему государю и его фамиліи. Такъ, напримъръ, № 73 газеты «Кіевскій Телеграфъ», 23 сентября 1862 года, **печатана** статья, въ которой авторъ разсказываеть о расостраненныхъ, будто бы, въ Россіи, въ Волынской губерг, четырехъ возмутительныхъ запискахъ, и, нодъ предлоть порицанія ихъ, объясняя содержаніе сихъ записокъ съ ною целью сделать ихъ более известными»... и т. д. 1).

Вмѣсто того, чтобы приводить выдержки изъ «Кіевъго Телеграфа», якобы подтверждающія преступные засли газеты, я приведу лишь начало инкриминируемой редовицы, совершенно игнорируемое кн. Голицынымъ:

«Когда въ Варшавѣ (какъ видно изъ разныхъ офильныхъ и неофиціальныхъ извѣстій) притихли всѣ безъядочныя выходки подстрекателей, враговъ общаго споѣствія, и самая трауроманія, скорбная вывѣска соболѣзющихъ сердецъ, начала утрачивать свою привилегію на тулярность, или, лучше сказать, на моду,—вдругъ являются насъ въ Ровно (Волынской губ.) горячія головы, стремянся возмутить довѣрчивыхъ жителей, чтобы подвинуть ькъ безпорядкамъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, внушить имъ недобролательство къ русскому правительству» 2).

<sup>1)</sup> И. Усовъ, н. с., "Истор. Въстникъ" 1883 г., IV, 73 --74.

Жіевскій Телеграфъ" 1862 г., № 73.

Кажется, уже этихъ словъ достаточно, чтобы видѣ во всей статьѣ безусловную несолидарность редакціи авторами прокламацій.

Съ октября 1861 г. гр. Л. И. Толстой предприня въ Москвъ ежемъсячное издание «Ясной Поляны», состанявшейся изъ двухъ отдъльныхъ выпусковъ: «Шко Ясной Поляны» и «Книжки Ясной Поляны».

3 октября 1862 г. Валуевъ пишетъ Головнину:

«Наблюдательное чтеніе педагогическаго «Ясная Поляна», издаваемаго гр. Толстымъ, приводитъ убъжденію, что журналь этоть, пропов'єдующій совершен новые пріемы преподаванія и основныя начала народны школъ, неръдко распространяетъ такія идеи, которыя, і зависимо отъ ихъ неправильности, по самому направлен своему, оказываются вредными. Не входя въ подробні разборъ доктрины этого журнала и не указывая на отдъ: ныя статьи и выраженія, что, впрочемъ, не представляло ( затрудненій, — я считаю нужнымъ обратить вниманіе ваше превосходительства на общее направление и духъ этого жу нала, неръдко низвергающіе самыя основныя прави религін и правственности. Продолженіе этого журнала томъ же духв, по моему мнвнію, должно быть призна тъмъ болъе вреднымъ, что издатель, обладая замъчате: нымъ и, можно сказать, увлекательнымъ литературны: дарованіемъ, не можеть быть заподозрѣнъ ин въ злоумы ленности, ни въ недобросовъстности своихъ убъжденій. З заключается именно въ ложности и, такъ сказать, въ эксце тричности этихъ убъжденій, которыя, будучи изложены особеннымъ краснорѣчіемъ, могуть увлечь на этотъ пу неопытныхъ педагоговъ и сообщить неправильное направильное направильно вленіе дълу народнаге образованія. Имѣю честь сообщи о семъ вамъ, милостивый государь, въ томъ предположен что не изволите-ли вы признать полезнымъ обратить ос бенное вниманіе цензора на это изданіе».

Къ сожальнію, неизвъстенъ точный, подробный с вътъ Головинна на этотъ интересный документъ. Офиціал ный источникъ, изъ котораго я заимствую настоящу перениску, очень глухо говоритъ, что, получивъ такое с ношеніе. Головиннъ поручилъ кому-то разсмотрѣніе вс вышедшей «Ясной Поляны», а, когда ему былъ предст вленъ о ней очень подробный отчетъ, отвъчалъ, что «въ направленіи ея нътъ ничего вреднаго и противнаго религіи, но встръчаются крайности педагогическихъ воззръній, которыя подлежатъ критикъ въ ученыхъ педагогическихъ журналахъ, а никакъ не запрещенію со стороны цензуры». «Вообще—писалъ Головнинъ—я долженъ сказать, что дъятельность гр. Толстого по педагогической части заслуживаетъ полнаго уваженія, и министерство народнаго просвъщенія обязано помогать ему и оказывать сочувствіе, хоти и не можетъ раздълять встув его мыслей, отъ которыхъ, послъ многосторонняго обсужденія, онъ и самъ, въроятно, откажется» 1). Предсказаніе Головнина не сбылось, «Ясная Поляна» въ 1863 г. уже не выходила.

Въ ноябрѣ Валуева серьезно разогорчилъ благонамѣренный Краевскій. Какъ извѣстно, въ бойкое предподписочное время ловкій «ветеранъ русской журналистики» всегда старался быть либеральнымъ, съ лихвою выкупая потомъ эти прегрѣшенія. Такъ и тутъ. «Отечественныя Записки» въ одной статьѣ Громеки наговорили столько, что Валуевъ только руками разводилъ... Отвѣчая, напримѣръ, Каткову и Чичерину на ихъ опасенія объ излиппней широтѣ правъ, предоставляемыхъ, по проекту, земству, онѣ прямо пишутъ: «Проектъ земскихъ преобразованій составленъ, какъ извѣстно, не частными лицами, не самимъ земствомъ, а министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Одно уже это обстоятельство должир было успокоить нашихъ консерваторовъ... <sup>2</sup>,). На какомъ основаніи они заподозрили въ излишнемъ либерализмѣ правительство».

**Немного ниже Громека** заявляеть, что журналь рѣ**шается обратитьс**я къ цензурѣ съ убѣдительнѣйшею прось**бою выслушат**ь его.

«На душѣ у насъ давно лежитъ нѣсколько словъ, которыя выслушать ей будетъ небезполезно, такъ какъ дѣло касается лично ея достоинства, а также достоинства литературы и выгодъ правительства. Вотъуже около полугода, какъ ны замѣчаемъ, что литературное направлене, извѣстное въ послѣднее время подъ общимъ названіемъ мизилизма, устра-

<sup>· 1) &</sup>quot;Разная переписка по мин. нар. просвъщенія etc., 16—17.

<sup>2)</sup> Извъстна роль Валуева въ земской реформъ.

нено вовсе изъ печати, и, если върить слухамъ, подвергается систематическому и безусловному преслъдованію... Надъемся, что цензура повъритъ намъ на этотъ разъ, такъ какъ ей хорошо извъстно, что мы лично нисколько не зачитересованы въ успъхахъ нигилизма. Но мы глубоко убъждены, что преслъдованіе его въ высшей степени вредно, какъ для литературы и успъховъ истины, такъ и для цълей правительства».

Сказавъ дальше, что нигилизмъ самъ бы собой исчезъ изъ области общественныхъ убъжденій, «Отечеств. Записки» продолжають:

«Но не такія последствія будуть, если сказанное направление подвергнется систематическому гонению. Во-первыхъ, самое направленіе, исчезнувъ изъ печати, не исчезнеть въ дъйствительности: оно останется въ сердиъ и головъ каждаго поклонника и, подавляемое извиъ, тъмъ сильнъе укоренится въ его душъ. Если правительство будеть имъть удовольствіе не встръчать его въ печати, то оно, раньше или позже, встрътится съ нимъ въ другой формъ... Самое скромное убъждение въ состоянии перейти въ злобу и ненависть, если ему систематически будутъ зажимать роть, и самое невинное увлеченіе легко разрастается до фанатизма, если будетъ подавлено не разумомъ, а насиліемъ. Опыть недавно доказаль это самымь очевиднымь образомь. Спранивается: произошло-ли бы все то, что у насъ недавно произопло, еслибъ правительство выказало бы побольше довърія къ здравому смыслу общества?.. Увлекающіеся скорве подчинялись бы безпристрастному и ничвмъ непобъдимому голосу общественнаго мижнія и не посмѣли бы итти наперекоръ его требованіямъ. Но голосъ этотъ былъ подавленъ и никто не могъ знать настоящаго общественнаго мибнія. Потому-то именно ибкоторые отдільные кружки понадъялись уже слинкомъ на общество. Они ошиблись горько. Туть же, по несчастью, случились пожары. Произошла реакція въ обществъ. Правительство приняло это, кажется, за побъду и отнеслось къ самому общественному мнънію сурово. Это, по нашему мнънію, большая ошибка, и если намъ дозволено будетъ высказать здёсь всю правду, мы ее выскажемъ... Честная и сколько-нибудь уважающая себя литература не можетъ сражаться съ мивніями, кото-

рыя подвергаются преслъдованіямъ и запрещаются цензурою; разумъ не можетъ подавать руки насилію 1). Къ тому же на Руси изстари ведется добрый обычай, по которому лежачаго не быють... Для нынъшняго правительства, разумъется, пріятно устранить на время то, что ему кажется особенно непріятнымъ, но при этомъ не следовало бы забывать, какая жатва приготовляется для его преемниковъ. Да и самый фактъ устраненія, какъ мы уже говорили выше, составляеть чистую иллюзію. Въ сущности, ничто не устранено, а только удалено отъ правительства. Если правительство не будеть встръчать непріятныхъ мнёній въ печати и слышать о нихъ въ кругу своихъ приближенныхъ, то это еще не значитъ, чтобъ самыя мнънія исчезли съ лица земли и не были бы слышимы другими. Еслибъ правительство рышилось преслыдовать эти мижнія въ частныхъ разговорахъ, они найдутъ себъ иныя выраженія: улыбка, взглядъ, пожатіе руки-все это служить человъку для передачи чувствъ и мыслей, и въ извъстныхъ случаяхъ передаетъ ихъ въ совершенствъ. Но, разумъется, въ нынъшнемъ въкъ правительство не можеть дойти до такихъ бироновскихъ предъловъ преслъдованія, и мы только упомянули о нихъ для того, чтобъ нагляднее доказать физическую невозможность преследовать то, что само по себъ безплотно и неуловимо. Такимъ обравомъ, сама собою представляется слъдующая дилемма: преслъдовать мысль до корня, до ея окончательнаго уничтоженія невозможно; пресл'єдовать ее понемножку безполезно и даже вредно. Это повело бы только къ ея раздраженію, къ прогрессивному увеличению недовольныхъ, не принося никакой существенной пользы правительству... Опираться на одну необразованную массу никакое образованное правительство не можетъ; безъ сочувствія просвъщенныхъ людей обойтись ему никакъ нельзя. А полагаться на сочувстве, выражаемое одними присяжными его поставщиками, полагаться на офиціальные восторги и скоропроходящіе взрывы народнаго увлеченія — значило бы умышленно обольщать себя призраками и отказываться отъ трезваго и прямого смотренія въ глаза исторической истинъ».

<sup>1)</sup> Если бы Краевскій думаль такь, то не выпрашиваль бы у Каткова права перепечатать его "Замътку" о Герценъ...

Въ заключение Громека говорилъ:

«Мы не можемъ върить, чтобъ правительство ръшилось продлить то положение вещей, при которомъ въ одно и то же время заботятся объ улучшеній крестьянскаго быта и запрещають частнымь людямь защищать крестьянь. дарують народу правильный судь и защиту отъ административнаго производа и преследують административнымъ порядкомъ лицъ, почему-либо неправящихся начальству. хлопочуть объуничтоженій произвольной цензуры и насильно выкидывають изъ литературы цёлое направленіе. Что бы ни говорили ходячіе слухи, мы не хотимъ върить, чтобъ правительство умышленно уничтожало одной рукой примъненіе на діліт встать тіть благь, которыя другою рукою такъ щедро раздаеть на бумагъ. Тутъ, въроятно, всему причиною старые предразсудки, рутина, недовъріе къ общественнымъ силамъ или просто излишиее усердіе отдільныхъ агентовъ преследовательной власти. Какъ бы то ни было, но мы надбемся, что цензура не воспрепятствуетъ этимъ откровеннымъ и доброжелательнымъ строкамъ нашимъ дойти по назначению. Она пойметь, въроятно, что скрывать отъ правительства опасенія, раздыляемыя большинствомь общества, было бы самою плохою услугою съ ея стороны. Лучше же ей имъть теперь дъло съ нашими скромно выражеными мыслями, чты остаться потомь вовсе безь дтла, когда русская литература переселится, за предълы Европейской и Азіатской Россіи» 1).

Потомъ «Современникъ» просилъ Громеку вспомнить басню объ услужливомъ медвъдъ и понять всю... «нетактичность» постановки знака равенства между нимъ и тогдашнимъ жупеломъ — нигилизмомъ; но это было потомъ, въ 1863 году. Теперь же, Валуевъ, неожидавшій услышать столько, все-таки, правды отъ Краевскаго, просилъ Головнина озаботиться заказомъ соотвътствующаго неофиціальнаго опроверженія 2)...

<sup>1) &</sup>quot;Отеч. Записки" 1862 г., XI, "Современная хроника Россіи", 28—34. Курсивъ мой.

<sup>2)</sup> II. Усовъ, н. с., VI, 607. Странно слышать когда "Отечественныя Записки" ставять за одну скобку съ "Современникомъ" и "Русскимъ Словомъ". А это сдълалъ и г. Татищевъ. Въ своемъ постъднемъ трудъ онъ присоединяетъ органъ Краевскаго къ этимъ

Онуская мытарства романа Гюго «Les misérables», послъдніе тома котораго, по словамъ Валуева, --- «имъютъ самое вредное направленіе»: защиту имъ же Аракчеева. «дъятельность коего по устройству военныхъ поселеній одобрялась въ два прошедшія царствованія»; изгнаніе имени Радищева, уже въ 1858 г. неопальнаго 1); остракизмъ Рылъева и А. Бестужева<sup>2</sup>) и очень многое другое,—скажу. что независимо отъ такого строгаго курса, министерство внутреннихъ дълъ обратило вниманіе Головнина на 67 упущеній світской цензуры за годъ 3) и вообще не было довольно ни цензурой, ни тъмъ болъе литературой, несмотря на то, что принимались всякія міры для уменьшенія числа органовъ. Пользуясь основаніемъ комиссіи кн. Оболенскаго, «наблюдатели» за печатью совстмъ сначала не разртиали изданіе новыхъ газетъ и журналовъ, а въ іюнъ базировались на высочайшемъ повелъніи разръшать ихъ не иначе, какъ по взаимному согласію своему съ шефомъ жандармовъ 4).

Зато доволенъ былъ литературою Головнинъ... конечно, только офиціально, когда поневолѣ нужно было признать цѣлесообразность своего собственнаго «попеченія» и «направительства». Вотъ почему нельзя придавать скольконибудь серьезнаго значенія похваламълитературѣ въ общемъ, которыми начиналось и заканчивалось изданное министерствомъ народнаго просвъщенія «Краткое обозрѣніе направленія періодическихъ изданій и газетъ» за 1862 годъ.

двумъ органамъ, называя встъ ихъ "провозвъстниками политическихъ и соціальныхъ ученій самаго разрушительнаго свойства" ("Императоръ Александръ II, его жизнь и царствованіе", I, 388).

<sup>1)</sup> См. стр. 236-239 "Сборника статей недозвол. цензурою etc.", II.

<sup>2)</sup> Статья "Альманахъ "Звъздочка" 1826 г." М. И. Семевскаго, напечатанная въ № 4 "Рус. Архива" за 1869 г., была не пропущена въ 1862 г. — см. стр. 221—228 того же "Сборника", И.

в) "Съв. Почта" 1865 г., № 263.

<sup>4) &</sup>quot;Историч. свъдънія о цензурт въ Россіи", 133. Туть кстати замъчу, что было отказано въ просьбъ М. Е. Салтыкова, единственный разъ вздумавшаго основать собственный двухнедъльный журналь да еще въ Москвъ. Ему было сообщено о принятомъ порядкъ неразръшенія впредь до пересмотра законовъ о печати, а затъмъ это ръшеніе Головнинъ, конечно, уже не измънилъ. "Что значить этотъ фактъ? спрашиваетъ Салтыковъ. Не то-ли, что простона-просто хотъли отказать въ изданіи журнала именно Салтыкову"... (См. "Полное собраніе его сочиненій", 1900 г., I, 97).

Говоря, что въ этомъ году «въ журналахъ совершенно і кратились: 1) статьи, проновъдующія матеріализмъ. върје и вообще всякія нападки на православіе и христі скую въру; 2) статьи, въ которыхъ колебалось бы мон хическое начало и самодержавіе; въ 3-хъ, раздражитель полемика по крестьянскому вопросу, оскоронтельная, пом'ящиковъ и безполезная для крестьянъ; въ 4-хъ стат проповъдующія коммунизмъ, и въ особенности ть, въ ко рыхъ доказывалось право собственности крестынъ помѣщичьи земли, и въ-5-хъ всѣ тѣ статьи, въ которь безъ всякой пользы для дъла и вопреки видамъ пра тельства, разсуждалось объ утратившемся значеній двор ства и объ уничтоженіи сего сословія» 1). Головнинъ с бенно старался выставить заслуги своей цензуры, подар шей Россіи не только малосодержательную печать, но г что еще важиве --- два компактныхъ тома неразрвшенны статей. Вев похвалы литературь въ «благопріятности ; правительства направленія» ся, въ «сочувствій къ важи шимъ правительственнымъ мърамъ и сознаніи о посту тельномъ движенін впередъ нашего общества къ ука: ваемымъ ему правительствомъ ц'ялямъ» 2) не могутъ бы признаны чистосердечными: доказательствомъ противн служать опять-таки эти два тома «Соорника» в). Яв

<sup>1) &</sup>quot;Краткое обозръніе etc.", 9.

<sup>2)</sup> Ibidem, 81, 82, 83.

<sup>3)</sup> Въ первомъ томъ (оба они по 30 печатныхъ листовъ) 44 ста по политикъ, администраціи, суду, финансамъ, ственнымъ вопросамъ и пр. На первомъ мъств стоить статья Щап "Областныя земскія собранія и совіты": затімь отмічу стат неизвъстно кому принадлежащую, "О представительномъ правлен составленную по Д. С. Миллю, "Воззваніе Мадзини къ итальянцам "Оппозиція во Францін", "О бюджеть", "О воспитаній духовенст и т. д. Во второй томъ вошли: 18 разсказовъ, очерковъ и сце 32 стихотворенія: 11 библіографическихъ зам'ьтокъ: изъ нихъ наз нъкоторыя: "Кремуцій Кордъ" Костомарова, "Ученые труды наш академиковъ по естественнымъ наукамъ", "О росписи государсті ныхъ расходовъ и доходовъ" Н. Г. Чернышевскаго ("Современни 1862 г., II); 7 статей, посвященныхъ полемикъ съ Катковымъ за "Замътку для издателя "Колокола", 1 статья по адресу "Съвер Почты" за извращение явлений западной жизни, и 49 замътокъ всякія злобы дня, на "Съв. Почту", Аскоченскаго, Каткова, Павл и пр. и пр. Я имъть терпъніе прочесть весь "Сборникъ", отъ де

противоръчіе министра въ этихъ оценкахъ журналистики, всегда бывшей отражениемъ общественнаго настросния, ни въ чемъ не выразилось такъ ясно, какъ въ одной фразъ, незамъченной имъ самимъ и потому пропущенной въ содержаніи офиціальнаго документа, служившаго сму оправданіемъ. Она очень невелика, но весьма многозначительна: «если убъжденіе въ томъ, что масса произведеній здравой и полезной литературной дізтельности въ 1862 году весьма значительно преобладаетъ надъ количествомъ предосудительныхъ литературныхъ явленій, не всеми еще разделяется, то это почти исключительно происходить отъ того, что, къ сожальнію, даже самая образованная часть нашей публики гораздо болъе обращаетъ внимание на статьи предосудительныя, тогда какъ статьи серьезныя, благонамъренныя и консервативныя остаются незамбченными; первыя дленно замечаются, о нихъ говорять, передають другь другу, какъ бы ни были незначительны, а на статьи весьма благонадежныя, дъльныя, составленіе коихъ требовало и учености, и большого труда, не обращается вниманія» 1).

Поэтому-то, въроятно, составитель «Обозрънія» цитироваль и ссылался преимущественно на «Съверную Почту», «Съверную Пчелу», «Современную Лътопись», «Русскій Въстникъ», «Сынъ Отечества» и «Наше Время»...

Итакъ, къ чему же свелась дружная работа двухъ блюстителей надъ литературой?!...

до доеки, и долженъ сказать, что на точном основании дъйствующихъ въ 1862 г., законодательных распоряжений, ни одна изъ статей не подлежала бы запрещению. Товарищъ же министра народнаго просвъщения бар. А. П. Николаи находилъ, что ни одна изъ нихъ "не содержитъ ничего, подлежащаго судебному преслъдованию". Тамъ же, кстати, помъщена довольно извъстная въ свое время "Сказка о митяяхъ", напечатанная въ недавно вышедшихъ "Встръчахъ и воспоминанияхъ" И. Н. Захарьина (Якунина). Жаль только, что авторъ не знаетъ о "Сборникъ" и потому не могъ взять ее съ върнаго списка.

<sup>1)</sup> Ibidem, 10—11 Г. Скабичевскій и Усовъ приняли похвалы Головнина за вполив чистую монету и сдвлали даже изъ нихъ еще лимній поводъ, чтобы похвалить самого министра. (Ср. "Очерки исторіи русской цензуры", 491—493, п. с. Усова, "В. Е." VI, 613—616.

## 1863 годъ.

I.

Катковъ начинаетъ "Московскія Вѣдомости". Планы на нихъ Головнина. Ихъ безрезультатность. Начало "Голоса" Краевскаго. Полемика о независимости и самостоятельности субсидированной газеты. Къ исторім "Очерковъ".

1-ое января 1863 года ознаменовалось выпускомъ въ свътъ катковскихъ «Московскихъ Въдомостей» и «Голоса» Краевскаго.

Еще 30-го ноября, на балу, въбольшомъ кремлевскомъ дворцѣ. Катковъ и Леонтьевъ, приглашенные туда, вмѣстѣ съ профессорами университета, были представлены государю и государынѣ, по случаю утвержденія аренднаго договора на пользованіе «Московскими Вѣдомостями». Императоръ и императрица пожелали имъ успѣха и сказали, что съ удовольствіемъ читали «Русскій Вѣстникъ» 1).

Этого было, конечно, достаточно, чтобы считать себя застрахованными отъ слишкомъ большого вниманія цензуры.

Въ объявленіи о подпискъ на 1863 годъ новые арендаторы писали: «Образъ мыслей и дъятельность редакціи «Русскаго Въстника» достаточны знакомы публикъ и публика сама можетъ судить, въ какой мъръ новая редація «Московскихъ Въдомостей» будетъ удовлетворять ся потребностямъ. Нижеподписавшіеся не хотятъ возбуждать преувеличенныхъ ожиданій; они довольствуются предъявленіемъ тъхъ залоговъ, которые заключаются въ ихъ прежней общественной жизни» 2). Вотъ и все, касающеся литературной стороны дъла. Дальше шли очень пространныя ръчи о телеграммахъ, срокахъ выхода, цънъ и пр.

<sup>1)</sup> С. Невыдынскій "Катковъ и его время", Спб., 1888, 160 — 161.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1862 г., № 284, 30 декабря.

Не надо долго доказывать, что «нижеподписавшіеся» прекрасно знали, какую роль имъ предстоить сыграть, какую популярность пріобръсти. Польскія дъла — они дали имя Каткову — не объщали ничего хорошаго. Каждый день настраиваль тревожнъе, пока къ 10 января положеніе не опредълилось совершенно, возстаніе не приняло настоящей своей формы. Съ этого дня Страстной бульваръ вооружается кръпостными орудіями, разставляется стража добровольцевъ, всякій проходящій опрашивается, упорныхъ препровождають къ коменданту...

Дальше мы будемъ имѣть случай не одинъ разъ разсмотрѣть эти пушки и добровольцевъ, разслышать пароль и пропускъ Леона-Катковскаго, прочесть донесенія коменданта, — теперь же нѣсколько словъ о домогательствахъ Головнина заключить союзъ съ надвигавшейся силой.

Сначала онъ, повидимому, мечталъ воспользоваться прекраснымъ примъромъ Валуева и имъть два собственные органа: одинъ въ Москвъ, другой въ Петербургъ, --что соотвътствовало бы «Нашему Времени» и «Съверной Почтъ». Съ этою цълью въ торгахъ на сдачу въ аренду «Московскихъ Въдомостей»-«участвовало одно лицо, прівзжавшее изъ Петербурга и бывшее агентомъ какихъ-то лицъ, желавшихъ остаться въ неизвъстности. Имя этого конкуррента на торгахъ не встръчалось ни прежде, ни послъ, ни въ какомъ журнальномъ предпріятіи и совершенно неизвъстно литературф. Говорили, что онъ торговался отъ лица откупщиковъ, желавшихъ имъть свой органъ; другіе утверждали, что онъ быль выслань изъ Петербурга на торги нѣкоторыми сильными лицами, желавшими имфть подручный органъ, но такъ, чтобъ это оставалось неизвъстнымъ для публики. Условія, предложенныя съ этой стороны, оказались менъе удовлетворительныя, чъмъ другія. Послъ, когда дело было окончено и торги состоялись, намъ-разсказываеть Катковъ-инсаль г. министръ народнаго просвъщенія о томъ, что кто-то являлся въ министерство и предлагалъ надбавку сверхъ нашихъ условій, но въ какой мфрф это предложение было серьезно, этого мы не знаемъ, и изъ письма не видно» 1).

<sup>1) &</sup>quot;Москов. Въдомости", 1865 г., № 210.

Разсказъ очень, правда, глухой, но послѣдующее по моему, совершенно ясно указываетъ на скрывавшагося конкуррента Каткова и Леонтьева.

Послѣ совершенія торговъ, пріѣхавшій для ихъ утвержденія товарищъ министра просвѣщенія, бар. Николаи, а также пользовавшійся особеннымъ довѣріемъ Головнина, предсѣдатель петербургскаго цензурнаго комитета, Цеэ, выразили Каткову, отъ лица министра, сожалѣніе, что принятыя имъ условія слишкомъ тяжелы и обременительны для изданія (нужно было ежегодно уплачивать 74,000 руб., т. е. вдвое больше прежняго), и желаніе сдѣлать для новыхъ издателей что-нибудь существенно полезное. Въ виду этого, Головнинъ предлагалъ посодѣйствовать удешевленію почтовой пересылки газеты на двѣ трети, что при 5,000 экземпляровъ составляло 10,000 руб. Катковъ и Леонтьевъ были слишкомъ умны, чтобы пойти на такую замаскированную субсидію.

Тогда Головнинъ просилъ ихъ указать, что можно сдълать для газеты въ смыслъ устраненія неудобствь, встръчаемыхъ ею отъ административныхъ въдомствъ. Катковъ указалъ на неудобство задълки постъ-пакетовъ въ экспедици почтамта и просиль о предоставлении ея непосредственно самой редакціонной контор'в съ разр'вшеніемъ отправлять пакеты непосредственно на станціи желізныхъ дорогь. Министръ вошелъ по этому поводу въ переписку съ директоромъ почтоваго департамента, но последній, видя въ этомъ уменьшение средствъ газетной экспедиціи, хотя и согласился на предлагаемую мъру, но на вычетъ изъ платы не пошелъ. И, что оригинально: изъ сообщенія департамента издатели узнали, что ходатайство о такой льготъ было возбуждено ими самими... Очевидно, Головнинъ, по опыту съ «Голосомъ» (о чемъ ниже) зналъ, какъ необходима въ этихъ вопросахъ строгая конспирація. Бумага директора департамента любонытна и въ другомъ отношении. Увъдомляя Каткова о предоставленій ему права задёлывать пакеты и посылать ихъ куда нужно, онъ указалъ, что вычеть этотъ не можетъ быть сделанъ, какъ удовлетворение законной претензін, а разв'я только въ смысл'я льготы, какая д'ялается со стороны правительства нѣкоторымъ изданіямъ въ уваженіе ихъ благонам'вреннаго направленія и какой, по мивнію почтоваго департамента, Катковъ, дорожа своею независимостью, не могъ бы принять.

Немедленно директоръ департамента былъ освъдомленъ о томъ, какъ возникло все это дъло 1)...

Съ «Голосомъ» дёло устроилось и гораздо проще и гораздо прочнёе. Чтобы не возвращаться впослёдствіи къ этому очень интересному вопросу, я думаю здёсь же позна-комить читателя съ кое-какими данными, позволяющими утверждать, что «Голосъ», дёйствительно, получалъ субсидію изъ министерства народнаго просвёщенія.

Въ этомъ отношеніи очень любопытна полемика Краевскаго съ Катковымъ, веденная во второй половинъ 1865 года и законченная ими на страницахъ своихъ уже безцензурныхъ изданій.

Почти съ самаго начала «Голосъ» очень часто не иначе назывался «Московскими Вѣдомостями», какъ «офиціозною газетою». Краевскій благоразумно молчаль, если не считать короткаго, запрятаннаго на четвертую страницу отвъта своему саратовскому корреспонденту, сообщившему редакціи, что на счетъ ея самостоятельности и независимости ходятъ, съ самаго начала изданія, очень нелестные слухи: «Объявляемъ во всеуслышание техъ, которые такъ о насъ заботятся, что газета «Голосъ» никогда не имъла, не имъеть и не можеть имьть ни офиціальнаго, ни полуофиціальнаго. ни офиціознаго и никакого другого въ этомъ родъ характера; что она вполнъ, во всъхъ отношеніяхъ-газета независимая; что высказываемыя ею убъжденія принадлежать только ей самой и не подчиняются ни офиціальнымъ, ни офиціознымъ и никакимъ-либо другимъ постороннимъ вліяніямъ» <sup>2</sup>).

Въ августъ 1865 года снова выплываетъ наружу этотъ **щекотливы**й вопросъ, благодаря передовицъ «Московскихъ Въдомостей», называвшей «Голосъ» «офиціозомъ петербургскихъ педагоговъ», «получающей субсидію газетой» <sup>8</sup>).

Краевскій, конечно, пишеть, что, къ сожальнію, сплетня, сложенная при рожденіи его органа, еще и до сихъ поръ

<sup>1) &</sup>quot;Моск. Въдомости" 1865 г., № 195; С. Невидинскій "Катковъ и его время", 224—225.

<sup>2) &</sup>quot;Голосъ" 1863 г., № 26.

³) 1865 г., № 176, 13 августа.

не умерла, что и «Современникъ», и «С.-Петербургскія Въдомости», и «Библіотека для Чтенія», и «Эпоха», и «В'єсть» и «Народная Лътопись» вотъ уже третій годъ болье или менће прозрачно намекають на то, что «Голосъ»-газета къмъ-то подкупленная. Но на все это не стоило-де, отвъчать. Теперь же, когда «Московскія Вѣдомости» ставять вопросъ совершенно ясно и опредъленно---молчать нельзя. И прежде всего надо благодарить ихъ за представившуюся возможность реабилитировать себя. «Отъ кого же, отъ какихъ именно педагоговъ "Голосъ" получаеть субсидію? Отвъчайте г.г. Катковъ и Леонтьевъ, а иначе, всъ честные люди назовуть васъ еще разъ лжецами!» «Мы прямо и положительно заявляемъ, что газета "Голосъ" не служить и не служила офиціознымь органомь ни петербургскимь педагогамь и никому другому, и ни оть какихь учрежденій никакихь субсидій, для проведенія какижь-либо идей, не получала и не поличаетъ»,

Затъмъ, послъ длиннаго, но довольно темнаго объясненія, что такое субсидированный органъ вообще. Каткову и Леонтьеву ставились слъдующіе вопросы:

- «1) Къ которой изъ этихъ категорій вы причисляете газету «Голосъ»?
- «2) Кто такіе эти негербургскіе недагоги, отъ которыхъ «Голосъ» получаетъ субсидію и которымъ онъ служить офиціознымъ органомъ?
- «З) Имфете-ли вы доказательства для уличенія «Голоса» въ полученіи имъ отъ кого бы то ни было и когда бы то ни было денегь?
- «4) Если не имъете никакихъ доказательствъ, то на чемъ вы основывались, печатая силетни противъ «Голоса»? Если на слухахъ, то отъ кого къ вамъ дошли эти слухи?»

Въ заключение слъдовало патетическое заявление: «Если же вы не дадите категорическихъ отвътовъ на каждый изъ нашихъ вопросовъ, то мы заставимъ васъ въ вашей же газетъ, напечатать заявление, что вы оболгали газету «Голосъ», и вы напечатаете — это върно» 1)...

«Московскія Вѣдомости», принявъ посланную имъ благодарность, выразили, однако, недоумѣніе, почему «Голосъ»

<sup>1) &</sup>quot;Голосъ" 1865 г., № 233, 24 августа. Курсивъ мой.

раньше не отблагодариль ихъ и не выступиль съ самозащитой... «Что газета «Голосъ», полобно нѣкоторымъ пругимъ изданіямъ, получаетъ или получала пособія, въ этомъ не можеть быть сомнинія, и факть этоть не требуеть никакихъ дальнъйшихъ доказательствъ». На вопросъ, ночему же это несомитьно, Катковъ отвъчаль: «Еслибъ это было извъстіе ложное, то правительство не могло бы оставить его безъ опроверженія, потому что оно касается правительства. Зная объ этомъ изъ источниковъ вполнъ достовърныхъ, мы постоянно называли «Голосъ» газетою офиціозною или нолу офиціальною. Еслибъ это показаніе было невѣрно или неточно, то оно не могло бы остаться безъ опроверженія -- не говоримъ, со стороны «Голоса», потому что его опроверженія въ этомъ случав не имбють силы, — но со стороны правительства, которое не можеть и не имбеть надобности отрицать существующій факть, точно также, какь не могло бы оставить въ силъ какое-либо невърное, касающееся его самого извъстіе». «Московскія Въдомости» утверждали, что несубсидируемость «Голоса» можеть быть доказана «только офиціальнымъ заявленіемъ правительства, что издатель «Голоса» ни подъ какой формой не получалъ казенныхъ пособій; тогна только можемъ мы объявить, изъ какихъ достовърныхъ источниковъ, при какихъ обстоятельствахъ и съ какими подробностями получили мы наше свъдъніе» 1).

Какъ видимъ, Катковъ умышленно «деньги» (выраженіе Краевскаго) замѣнилъ пособіемъ «въ какой бы то ни было формъ», зная, что всегда педостаточное министерство народнаго просвъщенія и не могло выдать «Голосу» простона-просто чистую сумму, а гарантировало ему извъстное число подписчиковъ изъ среды своихъ учрежденій...

«Голосъ» отвъчалъ очень оригинально для человъка, сознающаго свою правоту. Прежде всего онъ старался доказать, что офиціозность—это ничего; нехороша лишь— «полуофиціальность», въ которой онъ никогда не стояль. А затъмъ указывалъ на явное неудобство для правительстка выступать съ какимъ-нибудь по этому поводу опроверженіемъ— «это, де, ниже его достоинства» 2).

•

<sup>1) &</sup>quot;Москов. Въдомости" 1865 г. № 187, 26 августа. Курсивъ мой.

<sup>2) &</sup>quot;Голосъ" 1865 г., № 240, 30 августа.

Получивъ право выходить безъ предварительной це вуры, «Московскія Вѣдомости» назвали даже предѣлъ пол чаемой «Голосомъ» субсидін:—«она столь значительна, ч получаемыхъ денегъ достало бы на преобразованіе гимназ цѣлаго учебнаго округа» <sup>1</sup>).

Что оставалось обдному Краевскому?.. Его выручи московскій корресподенть, написавшій, между прочимъ и Каткова и Леонтьева: «Они знають очень хорошо, что і Россін министръ, призванный къ своей должности высоча шимъ дов'єріемъ, не можеть давать отчета въ своихъ ще вительственныхъ д'єйствіяхъ частной газет в, но приглашен ея редакторовъ. На немъ лежитъ иная отв'єтственность болье тяжелыя заботы, нежели полемика съ издателями то или другой газеты, которая какъ оы ни была распростинена въ нубликт, не можетъ считать себя представительн цею общественнаго мнты страны» 2).

Эта схоластика погубила Краевскаго; всъмъ стало ясь что каковы ни на есть «Московскія Въдомости», но 1 данномъ вопросъ правда на ихъ сторонъ. Ждали лишь, появиться - ли чего - нибудь опредъленнаго въ «Съверно Почтъ». Наконецъ появилось слъдующее офиціальное з явленіе:

«Газеты "Московскія Вѣдомости" и "Голосъ". продо жая возникшую между нимъ особаго свойства полемику ссылаются въ ней на правительство, разсуждають о дѣ ствіяхъ и достопиствѣ правительства и очевидно, старают вызвать, въ отношеніи къ предмету полемики, какой-ли отзывъ правительственной класти. Та и другая газета уп скаютъ изъ виду, что правительство ими не можетъ бы вовлечено въ кругъ ихъ пререканій. Продолженіе этихъ преканій безполезно, потому что правительство имъ остает чуждымъ, и пеудобно, потому что имъ трудно удержать въ предѣлахъ, въ которыхъ они могутъ быть тернимы»

¹) "Москов. Въдомости" 1865 г., № 195, 7 септября.

<sup>2) &</sup>quot;Голосъ" № 254, 14 сентября.

<sup>3)</sup> Не останавливаюсь на № 204 (19 сентября) "Москов. Вѣ; мостей" и № 262 (22 сентября) "Голоса", такъ какъ чего-нибудь в ваго или поясияющаго старое тамъ нътъ.

<sup>4) &</sup>quot;Съв. Почта" 1865 г., № 205.

Катковъ, однако, и послѣ этого, ничего не объяснившаго сообщенія, подтвердилъ все раньше сказанное, добавивъ, что «Голосъ» субсидируется «административнымъ лицомъ министерства народнаго просвъщенія» 12,000 руб. въ годъ <sup>1</sup>).

Это все--одна сторона дѣла.

А воть и другая, врядъ-ли не менве убъдительная.

Въ октябрьской книжкъ «Современника» анонимный авторъ внутренняго обозрънія—Г.З. Елисеевъ зло посмъялся надъ послъдними трудами академіи наукъ, главнымъ образомъ по отдъленію русскаго языка и словесности, особенно же надъ Я. К. Гротомъ и изданными имъ сочиненіями Державина. Головнину вдругъ вздумалось просить непремъннаго секретаря академіи, Веселовскаго, выступить съ опроверженіемъ: такой пріемъ онъ практиковалъ очень часто, опровергая, напримъръ, въ «Съверной Почтъ», «Петербургскихъ Въдомостяхъ», «Сынъ Отечества» и «Голосъ» статьи остальной печати объ университетскомъ уставъ 1863 года. Веселовскій наотръзъ отказался отъ предложенія, но не преминулъ случаемъ указать Головнину на его двуличность въ отношеніи къ академіи. Вотъ это очень цѣнное мѣсто:

«..., Голосъ", съ самаго своего основанія, началь швырять грязью въ академію, и если уже рѣчь зашла объ этомъ предметь, не могу скрыть отъ васъ, что такое направленіе "Голоса" возбуждаєть странное чувство въ академіи, ибо извѣстно, что эта газета находится въ особыхъ отношеніяхъ къ министерству народнаго просвѣщенія, получаєть отъ него пособіе и служить ему офиціознымъ органомъ, въ которомъ помѣщаются изъ перваго источника разные сошшипіqués министерства. Позвольте мнѣ быть откровеннымъ и спросить, что можетъ думать академія, встрѣчая подобныя на нее нападки въ газетѣ, которая, повидимому, должна была бы, въ своихъ сужденіяхъ объ одномъ изъ главныхъ учрежденій вѣдомства министерства, сообразоваться съ видами и желаніями сего министерства».

Головнинъ «совершенно частнымъ образомъ» отвѣчалъ немедленно: «...Вы говорите, что направление газеты «Голосъ» возбуждаетъ странное чувство въ академіи, ибо извѣстно, что эта газета находится въ особыхъ отношеніяхъ къ мини-

¹) "Москов. Въдомости" 1865 г., № 210, 26 сентября.

топлучая народнаго просвъщенія, получая отъ него пособіє. т жить сму офиціознымъ органомъ, въ которомъ помънанетть жав перваго источника разные «communiqués» миин энгля. Мив. милостивый государь, извъстно, что газета даль никакого пособія отъ министерства просвъщенія и поддеть и офиціознымъ органомъ ему не служить, а да съ разныя свъдънія или «communiqués», какъ вы кольчеств, наравић съ другими газетами, которыя желають жин свъдъніями пользоваться; особыя отношенія этой ка на къ министерству заключаются въ томъ, что по предвыстано министерства просвъщения г. Краевскому разръто по то облю издавать газету «Голосъ» 1) вследствие того, что 👉 Детеро. В'ядомости» переданы были г. Коршу безъ соблюжаст тругь обыкновенныхъ условій приличія, на которыя тусть полное право прежній редакторъ «С.-Петербургскихъ задомостей» 2). Вы спрашиваете, что можетъ думать акаде-💓, встрвчая нападки въ газетъ, которая должна была бы чь своихъ сужденіяхъ объ одномъ изъ главныхъ учреждены выдомства министерства просвъщения сообразоваться съ ва цами и желаніями сего министерства. Отвъть на это восьма простъ: министерство просвъщенія не стъсняеть своооды ни одной газеты и ни отъ одной не требуетъ, чтобы она сообразовалась съ видами и желаніями сего министерства, подагая, что подная независимость печатныхъ органовъ исего полезиће для усићховъ просвћијенія» 8).

Справедливость требуеть замѣтить, что въ данномъ вопросф правда на сторонф Веселовскаго. Послфдній, самъ по себф человъкъ достаточно осторожный, чтобы рѣшиться говорить съ вѣтру, занималь настолько значительное положеніе, что и такъ, стороною, могъ знать о субсидіи «Голосу»; а если ко всему этому прибавить, что онъ былъ членомъ комиссіи кн. Оболенскаго 1862 г., которая, конечно, имѣла достаточно богатыя свѣдѣнія о журналистикф, то слова его только и можно принимать въ ихъ настоящемъ значеніи. Тѣмъ болѣе, развѣ Головнинъ когда-нибудь со-

<sup>1)</sup> Она началась съ 1-го января 1863 года.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Краевскій никогда не могъ простить академіи наукъ отнятіе у него (собственно, у А. Очкина) "С.-Петербургскихъ Въдомостей".

 <sup>&</sup>quot;Разная переписка etc.", 53 - 57; П. К. Вессловскій, "Воспоминація", "Рус. Старина" 1901 г., XII.

знался бы въ субсидированіи органа, очень ему нужнаго по многимъ соображеніямъ, отчасти и для отраженія нападокъ Каткова...

Таковы были двъ газеты, ознаменовавшія начало 1863 года.

Довольно любопытный инциденть произошель по поводу выхода газеты «Очерки», издававшейся А. Очкинымъ подъ фактической редакціей Г. З. Елисеева. Следственная комиссія кн. Голицына обратилась, по высочайшему повельнію, къ Головнину съ запросомъ, почему объявленіе о подпискъ на «Очерки» не соотвътствуетъ утвержденной для нея программъ. Головнинъ затребовалъ объяснение у петербургскаго цензурнаго комитета. Оно было, разумбется, немелленно представлено и препровождено Голицыну. Особенно интересны два пункта объясненій. «...Во-вторыхъ находимъ тамъ — цензурный комитетъ съ особеннымъ довъріемъ встрътиль появленіе газеты подъ редакціей статскаго совътника Очкина, который, будучи редакторомъ «С.-Петербургскихъ Въдомостей» въ течение 30 лътъ, извъстенъ по своей добросовъстности и консервативному направленію. Въ-третьихъ, цензурный комитетъ счелъ возможнымъ дозволить нъкоторыя поясненія и истолкованія программы для того, чтобы газета, издаваемая лицомъ, бывшимъ долго редакторомъ въ то время, когда литература наша пользовалась меньшею свободою, чтмъ нынт, не слишкомъ много при подпискъ теряла въ глазахъ публики въ сравненіи съ программами прочихъ изданій, за которыми уже существуеть авторитеть либеральнаго направленія» 1).

Итакъ, цензурный комитетъ, а за нимъ и министръ просвъщенія, хорошо понимали, что при настроеніи общества, даже еще въ концъ 1862 года, либеральное направленіе было, все-таки, серьезнымъ конкурентомъ направленію мрако-бъсническому, и потому, желая успъха «Очеркамъ» (участіе Елисеева, конечно, не подозръвалось), предоставили имъ возможность отръшиться отъ офиціальной программы... Вскоръ, однако, дъло было понято иначе... Елисеевъ принятъ намъренія Очкина за чистую монету, привлекъ къ

<sup>1) &</sup>quot;Цензурныя дъла еtс.", № 2, л. 156.

газетъ талантливыхъ сотрудниковъ (М. А. Антоновича и А. П. Цапова), но потомъ оказалось, что благонамъренный издатель посибшилъ раздълаться съ неожиданнымъ своимъ дътищемъ и самъ прекратилъ его существованіе, передавъ подписчиковъ «Современному Слову».

### 11.

Проектъ комнссіи кн. Оболенскаго встрѣчаетъ сильное противодѣйствіе. Головиинъ офиціально отрекается отъ своей къ нему прикосновениости. Докладъ его 10-го декабря. Отвѣтъ кн. Оболенскаго.

6-го января ки. Оболенскій, представилъ Головнину окончательную редакцію проекта устава о книгопечатаніи, выработаннаго комиссіей 1862 года. Какъ мы уже видѣли, проектъ вполит гармонировалъ съ желаніями Головнина, съ его отношеніями къ литературѣ. Объ этомъ есть и документальное указаніе въ самомъ «представленіи» кн. Оболенскаго, который писаль:

«Всякій законъ о прессѣ есть законъ политическій, а потому необходимость и значеніе той или другой системы этихъ законовъ вполнѣ подчиняются обстоятельствамъ времени. Вашему высокопревосходительству принадлежало право оцѣнки этихъ обстоятельствъ и избраніе, согласно съ тѣмътой или другой системы законовъ о печати: комиссія же старалась только, въ приготовленномъ ею проектѣ, датъ надлежащее развитіе тѣмъ началамъ, которыя указаны вами, въ данной ей инструкціи. Поэтому комиссія смѣетъ надѣяться, что представляемый при семъ проектъ устава о книгопечатаніи въ главныхъ основаніяхъ своихъ и въ общемъ направленіи вполнѣ соотвѣтствуетъ предначертаніямъ и ожиданіямъ вашего в—ва» 1).

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы, собранные особою комиссією, высочайше учрежденною 2-го ноября 1869 года, для пересмотра дъйствующихъ постановленій о цензуръ и печати", 1870 г., ч. І. 41. Съ этого же представленія кн. Оболенскаго начинаются "Матеріалы по исторіи русской цензуры" въ "Рус. Старинъ" 1897 г., ІІІ—V, доставленные г. Бинштокомъ въ видъ "извлеченій изъ архива бывшаго ІІ отдъленія Соб. Е. И. В. Канцеляріи". Очевидно, составитель не зналь,

Итакъ, комиссія точно слѣдовала указаніямъ министра и, казалось, должна была удовлетворить его ожиданіямъ. Но на то Головнинъ и былъ мастеромъ на всякіе кунститюки, чтобы это «казалось» не существовало.

Сложное дѣло, въ которомъ, къ сожалѣнію, апологеты Головнина не разобрались, заключается въ дѣйствительности въ слѣдующемъ.

Кн. Оболенскій, еще въ концѣ ноября 1862 года, сообщилъ Головнину окончательную редакцію проекта комиссіи, Послѣдній вызваль сильную критику бар. А. П. Николаи, хотя и бывшаго товарищемъ министра просвѣщенія, но державшаго себя всегда достаточно независимо.

Прежде всего онъ указаль на ту логическую несообразность, которая легла въ основу работы комиссіи.

«Нътъ сомнънія, что всъ тъ неудобства безсилія и произвола, которыя убъждають въ несоотвътственности предупредительной цензуры, почерпнуты изъ жизни той части литературы, которая называется повременною, или, иначе, журналистика. Она, одна вызвала заботы и неудовольствія правительства стремленіемъ къ распространенію ложныхъ ученій, она преимущественно тяготилась произволомъ цензуры, она одна жаловалась и всячески старалась окольными путими провести свои мысли и прикрывать таинственностью и полунамеками ложь, которую цензура, ограждая ее отъ преслъдованія, не въ силахъ обличить. Она, следовательно, высказала несостоятельность предупредительной цензуры и необходимость новаго порядка. Между тъмъ, по силъ проекта новаго устава, она одна остается нодчиненною предварительной цензуръ. Причиною къ этому выставляется необходимость, въ настоящее переходное состояніе и при неутвердившихся еще новыхъ судебныхъ учрежденіяхъ, сохранить надъ періодическою литературою надзоръ болве строгій и двиствіе болве сильное.

что болъе двухъ третей сообщеннаго имъ можно найти уже въ напечатанныхъ въ типографіи того же ІІ отдъленія цитируємыхъ мною "Матеріалахъ", гдъ многое, сокращенное г. Бинштокомъ, помъщено іп ехtenso. Не говорю уже о невообразимой хронологической путаницъ, въ которой приведенные г. Бинштокомъ документы дълаются иногда совершенно непонятными. Не результатъ-ли это безтолковаго канцелярскаго, сшиванія дълъ?

«Если необходимость измѣненія цензуры предупредительной вызывается ея безсиліемь, то непонятно, какимъ образомъ это безсильное средство употребляется для тѣхъ изданій, для которыхъ правительству нужна большая сила. Если же причина временнаго безсилія карательныхъ органовъ истекаетъ изъ того только, что карательныя орудія еще не созданы, то это неудобство одинаково выкажется въ преслѣдованіи тѣхъ изданій, которыя освобождаются отъ цензуры и, спрашивается: количество и составъ этихъ изданій требують-ли такого поспѣшнаго созданія новаго законодательства, долженствующаго ожидать своихъ исполнителей въ неопредѣленной будущности?

«Что же касается произвола и придирчивости, которые замъчаются въ учреждении предварительной цензуры и устранение коихъ требовало безотлагательныхъ мъръ, то и тутъ предлагаемыя мъры едва-ли достигнутъ цъли.

«Не оспаривая, что всякая предварительная цензура не можеть отстранить отъ себя извёстной доли произвола, нельзя не зам'тить, что всякая административная и полицейская власть, по самому существу своему, не можеть освободиться отъ произвола лица, и что произволъ этотъ является повсюду въ несравненно большихъ размърахъ, когда онъ выражается вліяніемь на діла государственныя, на службу и карьеру лицъ, нежели когда онъ ограничивается запрещеніемъ или пересозданіемъ журнальной статьи. Отъ нерваго - могутъ пострадать интересы общественные, участь и доброе имя лица или семейства, отъ второго — только авторское самолюбіе. Между тёмь, нигдё и ни въ какой стран' міра, какъ бы просв'ященна она ни была, не придумано еще средства, дабы уничтожить произволъ лица. Но произволь тогда только переносится, когда онъ составляеть общее для всёхъ зло; онъ гораздо чувствительнёе и больнъе тогда, когда онъ проявляется какъ исключение для нъкоторыхъ членовъ одного и того же общественнаго кружка. До настоящаго времени отъ произвола предупредительной цензуры страдали одинаково всѣ подвизающіеся, какъ частные люди, на литературномъ поприщѣ; неудобство было общее: нынъ же предполагается этому произволу подчинить часть литературы, а другую часть освободить отъ него и подчинить ему именно ту часть, которая болъ отъ него

страдала, болъе на него жаловалась и яснъе убъдила въ несоотвътственности этого произвола съ настоящимъ состояніемъ общества. Но не этимъ ограничивается исключительный произволъ, которому подчиняется повременная литература; для нея создается еще особый видъ произвола въ той сферъ, которая выставляется, какъ обътованная страна законности, т. е. въ карательной цензуръ, а именно — создается административное караніе: иными словами, если повременная литература захочетъ освободиться отъ произвола цензуры предупредительной, придирчивой, но по крайней мъръ, освобождающей отъ отвътственности. — то она обязана подпасть подъ административное караніе, гдъ произволъ соединенъ съ отвътственностью.

«Изъ этого нельзя не вывести слѣдующаго заключенія: 1) если предупредительная цензура не современна, потому что она безсильна, и если это безсиліе ея особенно проявляется въ журналистикѣ, — то нельзя сохранить ее только для этой журналистики, въ борьбѣ съ которой это безсиліе вреднѣе: 2) если предупредительная цензура не современна, потому что она по необходимости основана на произволѣ и придирчивости, и если этотъ произволъ и эта придирчивость въ особенности чувствительны для журналистики, — то нельзя усугубить эти недостатки исключительно для этой части литературы» 1).

Оставля въ сторонъ самую точку зръня на литературу и нъкоторыя о ней заключения и миъния, нельзя, однако, отказать бар. Николам въ отвътъ на вопросъ: укладывались-ли мечты притъснителей литературы въ рамки элементарной логики? Отвътъ данъ очень ясный и вполнъ опредъленный: нътъ. Вотъ почему эта частъ записки барона была особенно непріятна Головнину.

Прослъдимъ за нею дальше.

Сказавъ, что литература наша, призванная кътласному обсужденю намъчаемыхъ правительствомъ реформъ, — «не всегда пользоваласъ даннымъ (?) ей просторомъ (?) съ должною мърою и воздержанностью», — бар. Николаи говоритъ:

<sup>1)</sup> В. Бинштокъ, "Матеріалы по исторіи русской цензуры", "Рус. Старина" 1897 г., III, 588—590. Все процитированное г. Бинштокъ почему-то приписалъ Головнину...

«Переходя за предълы спокойнаго обсужденія, она неръдко увлекалась къ обсуждению вопросовъ несогласныхъ съ существующимъ порядкомъ, и личныя страсти отдъльныхъ литераторовъ не разъ занимали мъсто хладнокровнаго суда общественнаго мивнія. Нельзя удивляться, что правительство сочло нужнымъ приобгать къ мфрамъ строгости и останавливать порывы, вредные для постепеннаго развитія его намфреній. Отсюда явилось нічто въ роді борьбы между журналистикою и органами правительства, которые не всъ одинаково привыкли къ выслушиванию иногда ръзкихъ и дотолъ небывалыхъ ръчей. Цевозможно предположить, чтобы такой моменть быль удобень для установленія вполнів правильныхъ и исключительно на буквъ закона основанныхъ постановленій для печати; надобно, напротивъ, предполагать, что не привыкимая къ пользованию свободою часть журналистики увлечется за предълы благоразумія, и что правительство сочтеть нужнымъ возстановить тв преграды, снятіе коихъ въ другое время было бы не что иное, какъ естественное посабдствіе ихъ безполезности. Однимъ словомъ, правительство можеть подвергнуться опасности исскуственно создать т' колебанія, которыя въ другихъ странахъ были послъдствіемъ политическихъ бурь, создать дъйствительную борьбу вивсто кажущейся и при этомъ выказать въ своихъ дъйствіяхъ непослідовательность, гораздо боліве вредную для его авторитета, нежели тотъ произволъ цензуры, который нын'в вызываеть пеудовольствіе незначительнаго числа журналистовъ» 1).

Отнесшись затъмъ очень критически къ примъненію карательной цензуры только къ изданіямъ свыше 20 листовъ, бар. Николай такъ отзывался объ административныхъ взысканіяхъ:

«Административно-карательная цензура есть, безъ сомитнія, орудіе весьма сильное, но оно было создано только тамъ, гдт правительство, уже лишенное предупредительной цензуры, не могло, при всей своей силъ, возвратиться къ ней. Оно несравненно болъе заражено произволомъ, нежели предупредительная цензура, ибо наказываетъ за вину, непредвидънную никакимъ положительнымъ закономъ. Если

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) lbidem, 590- 791.

гдѣ-либо необходимо самое точное опредѣленіе дозволеннаго и недозволеннаго, то это, безъ сомнѣнія, при созданіи административнаго каранія, иначе оно дѣлается ничѣмъ инымъ, какъ орудіемъ политическимъ въ рукахъ власти подавляющей, но не руководящей» 1).

Въ заключение товарищъ министра просвъщения пришель къ следующимъ выводамъ: во-первыхъ, необходимо оставить предупредительную систему, потому что «сохраненіе на время учрежденія несовершеннаго мен'ве опасно, нежели возстановление его послъ неудачнаго опыта его упраздненія»; во-вторыхъ, не должно быть двойственности системъ; въ-третьихъ, — «правительству, свободно дающему, по праву и на дътъ не стъсненному въ своихъ мъропріятіяхъ, исполненному искренняго желанія добра и пользы, необходимо сохранить во всъхъ своихъ дъйствіяхъ положительность, твердость и откровенность»; въ-четвертыхъ. необходимость предупреждать гласность многихъ произведеній, хотя и не безнравственныхъ и не прямо преступныхъ, и сохранить еще на время право опредълять удобность распространенія въ публикъ извъстныхъ мыслей и понятій истекаетъ для правительства изъ переходнаго состоянія, въ которомъ находятся многія коренныя общественныя учрежденія и само общество; необходимость эта будетъ постоянно уменьшаться, по мёрё того, какъ страсти, возбужденныя внезапнымъ переходомъ, успокоятся, и въ данный моментъ можно будетъ перейти открыто и безъ оговорокъ отъодной системы къ другой»: въ-нятыхъ, созданіе временнаго особаго судопроизводства для немногихъ дѣлъ не вызывается настоятельною необходимостью и наконець, въ-шестыхъ, издавать законодательство, которое на время не вступаетъ въ полную силу, неблагоразумно 2).

Если бы все это писалъ человъкъ съ иной аргументаціей, съ доводами положительно выраженными въ пользу литературы, то такой противникъ не былъ бы страшенъ для Головнина: его бы никто не слушалъ. Но мићніе бар. Николан должно было встрѣтить поддержку среди членовъ государственнаго совѣта, и потому участь проекта.

<sup>1)</sup> Ibidem, 592.

<sup>2)</sup> Ibidem, 593.

такъ раскритикованнаго, очень начинала озабочивать министра. Вёдь, это быль его собственный взглядъ на вещи... Не долго думая, Головнинъ рёшилъ разрубить Гордіевъ узелъ. Съ одной стороны, онъ предоставилъ защиту проекта кн. Оболенскому, не подозрёвавшему въ этомъ хитрости, съ другой — поспёшилъ отказаться отъ своей съ нимъ солидарности...

То и другое, разумъется, и очень характерно, и очень любопытно.

«Прежде всего я замѣчу — писалъ Оболепскій, — что комиссія не ожидала, чтобы весьма мало развитая аргументація ея о недостаткахъ цензуры предварительной, помѣщенная во введенін и основанная на доводаль и соображеніяхь министра народнаго просвищенія, могла послужить единственной исходной точкой для воззрѣнія на проекть, который совокупностью мфръ, имъ предложенныхъ, достаточно ясно указываеть на общую мысль, положенную въ основание всего проекта. Эта мысль заключается въ убъжденін, что престьдовательная цензура съ большею силою можетъ ограждать и предупреждать общество отъ злоунотребленій нечати, но при необходимомъ условін правильно и хорошо устроеннаго суда, а пока сего условія ніть, то преслідовательная цензура можеть быть полезна и дъйствительна только для той части литературы, которая по свойству своему и сама по себъ представляетъ менъе онасности для общества.

«Самая мысль о подчиненіи различнымъ правиламъ изданій обыкновенныхъ и повременныхъ подвергается барономъ Николаи сильной критикѣ. Онъ видитъ тутъ вредную въ законодательствѣ двойственность и полагаетъ, что несправедниво оставлять цензуру для однихъ періодическихъ изданій и освобождать отъ нея другія произведенія, объемомъ болѣе 20-ти листовъ, ибо, въ такомъ случаѣ для первыхъ произволъ будетъ чувствительнѣе и непріятнѣе. По мнѣнію барона Николаи, въ законодательной мѣрѣ не должно допускать исключенія и, ежели зло признано необходимымъ, то оно должно распространяться на всѣхъ въ равной степени.

«Подобныя понятія о равенствъ, даже въ мірѣ вещественномъ и для предметовъ однородныхъ, я допустить не могу, а тъмъ болѣе странно желаніе сохранить безусловно равное для всѣхъ эло въ мірѣ нравственномъ и притомъ

для совершенно разнородныхъ предметовъ. Повременная литература такъ рѣзко, такъ явственно отличается и по свойству, и по важности, и по значенію отъ обыкновенныхъ книгъ, что нигдѣ, никогда и ни при какихъ условіяхъ правила для нихъ не могуть быть одинаковы. Вездѣ, гдѣ существуетъ полная свобода печати, повременныя изданія подлежатъ особымъ правиламъ, которыя не обязательны для другихъ изданій» 1).

Затыть слыдовали почти голыя несогласія съ барономъ Николаи, въ которыхъ повторялось, въ сущности, слово въслово сказанное своевременно комиссіей. Интересно лишь брошенное вкользь замічаніе, что комиссія вела свою работу, «пренебрегая всякими упреками въ излишестві мітрь осторожности, не довіряя измінчивымъ рукоплесканіямъ и либеральнымъ возгласамъ тревожнаго общества»...

Въ заключеніе, предугадывая, что «многіе, увлеченные прекраснымъ изложеніемъ и логическою послѣдовательностью выводовъ бар. Николаи, безусловно согласятся съ окончательнымъ его заключеніемъ» — Оболенскій беретъ на себя смѣлость выразить свое искреннее убѣжденіе, что было бы крайне неосторожно, отвергнувъ проектъ безъ разсмотрѣнія его въ существѣ, не постановить вмѣстѣ съ тѣмъ никакихъ иныхъ началъ для начертанія новаго проекта закона!» 2).

Все это, включая сюда даже необычный въ такихъ бумагахъ восклицательный знакъ, было, конечно, мало убъдительно. Головнинъ видълъ, что надо дъйствовать другимъ путемъ, тъмъ болъе, что Оболенскій, указавъ на него, какъ на вдохновителя комиссіи, въ сущности, оказалъ ему медъвъжью услугу...

И вотъ совершается фактъ, особенно хорошо оттъияющій, къмъ былъ «ратоборецъ литературы».

10-го декабря (1862 г.) Головнинъ входить съ всеподданнъйшимъ докладомъ, мотивируя его желаніемъ указать предварительно на важиъйшія причины, вызвавшія пересмотръ закона о печати, и на самую цънь, которой желательно бы достигнуть издапіемъ новаго законоположенія.

<sup>1)</sup> lbidem, 594 595.

<sup>2)</sup> Ibidem, 596-597.

А нужно это было ему потому, что, согласно волѣ государя, главныя начала проекта комиссіт подлежали обсужденію совѣта министровъ.

Начинается докладъ съ параграфа, озаглавленнаго очень шумно: «всеобщее неудовольствіе на цензуру».

«Съ самаго учрежденія у насъцензуры, ввіренной министерству народнаго просвъщенія, не прекращались жалобы со стороны литературы на крайнюю ственительность цензурныхъ правилъ и на излишнюю строгость и произволъ въ цензурной практикъ, и въ то же время не прекращались требованія высшихъ полицейскихъ властей о введеніи большей и большей строгости, съ указаніемъ на унущенія цензоровъ. Въ послъдніе годы общее направленіе правительственнаго образа дъйствій и рядъ мъръ, имъ предпринятыхъ, при предоставленіи общественному мивнію большаго участія въ обсуждении этихъ мфръ, должны были по необходимости вызвать, съ одной стороны, большія жалобы на строгость и произволъ цензуры, съ другой-болѣе разнообразныя требованія падзора за печатными произведеніями со стороны высшихъ полицейскихъ властей. Мфиялись высшіе и низшіс исполнители цензурныхъ законовъ, издавались различныя правила, повторялись безпрерывно строгія подтвержденія, но цѣль не достигалась, и всѣ были недовольны, не исключая и самихъ цензоровъ, которые, выражая полную готовность исполнять намібренія правительства, жаловались на крайнюю неопредъленность цензурныхъ правилъ.

«Причина вышеноказаннаго явленія, которое продолжается уже много літь, заключается въ самомъ свойствів системы предварительной цензуры. Литература наша уже достаточно развилась, чтобъ ежедневное дійствіе цензурнаго произвола сділалась для нея крайне тягостнымъ, и оттого происходятъ безпрестанныя жалобы на цензоровъ. Цензура по самому свойству предмета, подлежащаго ея дійствію, т. е. разнообразнійшему проявленію человіческой мысяц, не можеть найти въ законіть дозволено, и тімъ, что должно быть запрещено, и потому руководствуется большимъ или меньшимъ тактомъ каждаго цензора. Діятельность, основанная не на точномъ и ясномъ указаніи закона, никого не можеть удовлетворить, и оттого ни при олномъ

министръ народнаго просвъщенія не прекращалось общее неудовольствіе администраціи, общества и литературы на дъйствія цензуры, а цензоровъ –на требованія оть нихъ тіххъ и другихъ. Очевидно, что необходимо стараться выйти изъ этого положенія, и перейти къ порядку болье удовлетворительному. Таковымъ представляется въ литературф установленіе цензуры ображной, при которой свободное печатное слово подвергается взысканию по суду за каждый случай злоупотребленія свободой. Но такой порядокъ у насъеще невозможенъ, по неимънно судовъ, которые пользовались бы въ достаточной степени довърјемъ и общества и правительства. Сверхъ того, онъ невозможенъ еще и потому, что въ настояшее время господствуеть въ обществъ какая-то болъзненная чувствительность ко всему нечатному, которая не могла бы вынести свободнаго голоса нечатнаго слова во многихъслучаяхъ, когда судебныя мъста оставляли бы оное безъ взысканія. Посему введеніе ньиф же свободы печатнаго слова съ условіемъ наказаній по суду, повело бы въ скоромъ времени къ возстановлению предварительной цензуры. Тъмъ не менже, помянутый правильный, естественный порядокъ, должень быть иблые, къ которой намъ следуеть стремиться, приближаясь къ ней посредствомъ персходных мюрь отъ нынѣшняго, крайне неудовлетворительнаго состоянія законовъ о кингонечатаніц» 1).

Во всемъ этомъ нѣтъ ничего высказаннаго Головнинымъ впервые- всѣ эти рѣчи, значеніе которыхъ было и очень темно и очень двусмысленно, произносились имъ не одинъ разъ. Но и центръ тяжести, доклада, собственно, не въэтой части. Для гармоничной уравновѣшенности онъ былъ спрятанъ въ середину. Подступомъ къ сути дѣла была общая характеристика работы комиссіи ки. Оболенскаго. Сказавъ, что трудъ ея «во многихъ отношеніяхъ заслуживаетъ полнаго уваженія, хотя нѣкоторыя части онаго требуютъ измѣненій и дополненій», Головнинъ вдругъ заявляетъ: «комиссія работала совершенно самостоятельно и получила отъ министерства народнаго просвѣщенія только указанія нѣкоторыхъ предметовъ, на которые ей слѣдовало обратить вниторыхъ предметовъ, на которые ей слѣдовало обратить вни-

<sup>1) &</sup>quot;Всепод. докладъ министра народнаго просвъщенія 10-го декабря 1862 года", Сиб., 1862 г., 2—4. Курсивъ подлинника.

маніе. Посему я считаю себя вполн'ї въ прав'ї и обязаннымъ выразить мн'тніе мое о трудії ея» 1).

Самая оцівнка проекта начинается очень благожелательно.

«Прежде всего следуеть отдать справедливость многосторонности онаго. Не довольствуясь подробнымъ изученіемъ нашего законодательства, комиссія обратилась къ законодательствамъ иностраннымъ и по каждому предмету сравнивала и оп внивала постановленія других в странь. Вообще должно сказать, что трудъ комиссіи и собранныя въ то же время въ министерствъ народнаго просвъщенія свъдънія им воть то главное достоинство, что они совершенно разъясняють вопросъ о цензурь, и тьмъ самымъ доставляють средства къ правильному разрѣшенію онаго. Сверхъ того, составленныя комиссіею постановленія о типографіяхъ, литографіяхь и книжной торговать, действительно, весьма удевлетворительны и по пересмотрѣ въ министерствѣ внутреннихъ дълъ и II отдъленіи Собственной Вашего Императорскаго Величества Канцеляріи могли бы быть прямо внесены въ государственный совъть, съ нъкоторыми небольшими изм'єненіями. Комиссія пополицла весьма важный пробыть въ нашемъ законодательствъ, составивъ постановленія объ оскороленій частныхъ лицъ печатнымъ словомъ, и эти постановленія, но своей основательности, обдуманности и благонам вреиности, составляють едва-ли ни лучшую часть труда ея. Налже будеть сказано и о ибкоторыхъ недостаткахъ онаго» 2).

Изложивъ затъмъ главныя начала труда комиссін, уже достаточно знакомыя читателю, Головнинъ вдрутъ, для всъхъ совершенно неожиданно продолжалъ:

«Такимъ образомъ комиссія изыскала цѣлую систему весьма строгихъ мѣръ для обузданія литературы отъ могущихъ быть уклоненій и должно созпаться, что мѣры эти, если будутъ введены, окажутся весьма дѣйствительными, собственно, для стѣсненія литературы и чтобъ поставить оную въ полную зависимость отъ предлагаемаго управленія дѣлами книгопечатанія.

<sup>1)</sup> Ibidem, 4.

<sup>2)</sup> Ibidem, 4-5.

«Не входя здёсь въ подробное разсмотрение правилъ, составленных в комиссіею, и ограничиваясь сужденіем в только общихъ основаній, только главныхъ мыслей проекта, съ точки эрвнія министерства народнаго просвещенія, я нахожу, что представленный комиссісю проекть пронижнуть какимь-то враждебнымь литературь направлениемь, состоя только изь мъръ преслъдовательныхъ, карательныхъ, и вовсе не представляеть мюрь, которыя импли бы цилью развитіе литературы. поощреніе, содъйствіе оной. Проекть сей составлень, очевидно, подъ вліяніемъ событій последняго времени и нотому безъ наднежащаго хладнокровія и безпристрастія. Министерство народнаго просвъщенія, видя въ литературь вообще, и въ журналистикъ въ особенности, сильное средство для просвъщенія народнаго, не можеть, составляя уставъ о книгопечатаніи, смотрѣть на литературу только со стороны вреда, который приносять иногда случаи злочнотребленія печатнаго слова.

«Посему министерство народнаго просвъщенія обязано прінскивать способы, которые могли бы послужить въ пользу литературѣ, могли бы развить, усилить и облегчить ея нолезную д'вятельность. Сверхъ сего, необходимо им'вть въ виду, что законодательство, основанное только на строгости, порождаеть только враговь правительству и тъмъ самымъ оказываеть ему самую дурную услугу, и что въ настоящее время наша цензурная практика достигала крайняго преявла строгости и еще большее усиліе оной было бы вредно для отечественнаго просвъщенія. Комиссія, дъйствуя подъ вліяніемъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ, въ которыхъ мы находились въ 1862 году, предложила целый рядъ административныхъ взысканій. Эта система можеть въ эпоху спокойную создать несоразмърность между наказаніемъ и проступкомъ и темъ самымъ, вместо одного огражденія противъ здоупотребленія слова, им'єть посл'єдствіемъ подавленіе самой литературы и препятствованіе ея правильному развитию въ свътлыхъ и полезныхъ ел проявленіяхъ. Нельзя терять изъ виду, что литература есть результать и мерило просвещения страны, что она должна пользоваться покровительствомъ и поощреніемъ и мъры взысканія противъ отдільныхъ проступковъ когда не должны препятствовать высокой, благородифишей задачь правительства — быть покровителемъ наукы и искусства» 1).

Вотъ какъ открещивался Головнинъ отъ всего, что раньше такъ цінилъ въ проекті, вдохновителемъ котораго и быль вплоть до 10 декабря 1862 года...

Заканчивая докладъ предложеніемъ, во-первыхъ, представить государю проекть введенія другой системы цензуры въ то время, когда уже совершится преобразование судебной части; во-вторыхъ, «воспользоваться нынѣшнимъ пересмотромъ всъхъ вообще постановленій по дёламъ книгопечатанія, чтобъ оказать пользу литературі изысканіемъ мірь, которыя могуть содействовать ея процестанию, не ограничиваясь только строгими карательными мёрами; такъ, напримъръ, разъяснить правила о литературной и особенно о журнальной собственности, и составить по сему предмету узаконенія, сколь возможно болье благопріятныя для собственниковъ, какъ, напримъръ, о правъ наслъдства періодическихъ изданій, продажѣ ихъ и проч. Я признаю это необходимымъ тъмъ болъе, что въ наше время журналъ или газета, получившіе большую изв'єстность, вел'єдствіе труповъ, ума и способностей издателя, представляють большой капиталъ, который по ценности можно сравнить только съ капиталами, находящимися въ домахъ или земляхъ». Въ-третьихъ, предлагалось передать министру внутреннихъ дълъ правила о типографіяхъ и книжной торговлъ, а П-иу отдъленію Соб. Е. И. В. канцелярін-правила объ оскорбленіи частныхъ лицъ печатнымъ словомъ-для дальн**ьйшей** разработки. И, наконецъ, въ четвертыхъ: «нынъ же разръшить вопросъ, какому министерству слъдуеть завъдовать всьми дълами книгопечатанія» 2).

Государь приказаль доложить обо всемь этомъ въ совъть министровъ.

Послѣ всего сказаннаго, становятся уже вполнѣ ясны слова Никитенка: «Комиссія, учрежденная Головнинымъ, подъ предсъдательствомъ кн. Оболенскаго, для устройства цензуры и цензурнаго устава, кончила свои работы и представила министру свой проектъ. Баронъ Николан раскри-

<sup>1)</sup> Ibidem, 7--8. Курсивъ мой.

<sup>2)</sup> Ibidem, 8-9.

тиковалъ его въ пухъ. Увидя изъ этого, что проектъ не пройдеть въ государственномъ совътъ, Головнинъ опрокинулся на него самъ и нашелъ его невозможнымъ по чрезмърной строгости. Между тъмъ, кн. Оболенскій имъетъ у себя кучу записокъ отъ него, въ которыхъ онъ одобряеть идеи комиссіи, такъ что очевидно, что проектъ весь развивался подъ его руководствомъ и вліяніемъ. Что-жъ это значить? То, что въ случат утвержденія проекта, Головнинъ передъ ультра-либералами умываетъ руки: вотъ, дескать, несмотря на мое противодъйствие, ретроградный законъ постановлень; въ случав же неутвержденія, онъ принишеть себъ заслугу, что усиъль остановить такое зловредное цъло. Воть въ такихъ-то эволюціяхъ, въ этой гимнастикъ интригъ Головнинъ проводить свое время. Въдная Россія! Оболенскій, бывшій другомъ Головнина и отчасти его твореніе, теперь бранить его вездѣ наповалъ» 1). А въ другомъ мьсть читаемь: «Князь разсказываль мнь всю процедуру пъла цензурнаго законодательства, какъ оно было подведено Головнинымъ, и показалъ мит всю переписку его съ нимъ. Оказывается, неслыханная неспособность этого господина гораздо въ высшей степени, чемъ думаютъ въ публикъ. Всему этому трудно было бы повърить безъ свидътельства собственныхъ его писемъ, 2).

Трудно было бы всему этому повърить, если бы придавать серьезное значеніе похваламъ Головнину, которыми погръщили многіе  $^8$ ).

Когда кн. Оболенскій узналь о такой выходкѣ Головнина, онъ рѣшиль, очевидно, хоть какъ-нибудь реабилитировать себя и комиссію и съ этою цѣлью написаль второе представленіе, приведенное мною вначалѣ, гдѣ умышленно

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина" 1891 г., И. 386. Курсивъ подлинника.

<sup>2)</sup> lbidem, III, 711.

з) Въ числъ ихъ назову уважаемаго Джаншіева, составившаго главу "Цензурная реформа" (см. книгу его "Эпоха великихъ реформъ") безъ широкаго и обстоятельнаго ознакомленія съ цънными офиціальными источниками и потому невольно впавшаго въ общій тонъ похвалъ Головнину, какъ ратоборцу за право литературы; г. Скабичевскаго, сдълавшаго тоже самое bona fide (см. "Очерки" исторіи русской цензуры"), и Усова ("Цензурная реформа въ 1862 году" въ "Ебетн. Европы" 1882 г. V и VI), благодарнаго Головшиу за многое сдъланное ему, какъ редактору "Съверной Пчелы"...

подчеркнуль полную зависимость ея отъ инструкцій министра. Въ сущности, при этой бумагѣ не представлялось ничего новаго; поводомъ для вторичнаго увѣдомленія объ окончаніи работъ послужиль спеціально для даннаго случая изданный краткій «Проектъ устава о книгопечатаніи», уже не заключавшій въ себѣ, подобно «Первоначальному проекту», массы комментарій и поясненій, на основаніи которыхъ быль принятъ тотъ или другой параграфъ 1). Но, конечно, это была реабилитація чисто канцелярскаго свойства, потому что представленіе Оболенскаго не получило огласки.

## III.

# Докладъ Головнина 10-го января 1863 года. Передача цензурнаго въдомства полиостью въ министерство внутреннихъ дълъ.

Ровно черезъ мѣсяцъ со дня всеподданнѣйшаго доклада, 10-го января 1863 года, Головнинъ вошелъ съ докладомъ уже въ совътъ министровъ. Здъсь онъ обратилъ особенное вниманіе на главную мысль комиссіи ки. Оболенскаго, состоящую въ необходимости сосредоточить въ одножъ въдомствъ все управление дълами книгопечатания, а именно въ министерствъ внутреннихъ дълъ. Хотълось ему такой реформы просто изъ желанія не повторить участи своихъ предшественниковъ, ни при одпомъ изъ которыхъ «не прекращалось общее неудовольствіе администраціи, общества и литературы на дъйствія цензуры», и ни одинъ изъкоихъ не избътъ поэтому очень серьезныхъ непріятностей, для нъкоторыхъ окончившихся оставленіемъ министерскаго поста (Ливенъ, Уваровъ, Поровъ, Путятинъ). Снаружи же все это прикрывалось красивыми фразами о противоржчій самихъ принциповъ, неизбъкно сталкивавшихся до того времени въминистерствъ народнаго просвъщенія: съодной стороны-«покровительствовать литературѣ, заботиться о ея развитіи», съ другой – тъснить «свободу анализа» идей...

<sup>1)</sup> На этомъ проектъ даже есть помъта: "6 января 1863 года", т. е. тоже, что и на представлении Оболенскаго. Оба названныя издания очень цънны, въ виду почти полнаго отсутствия въ продажъ у лучшихъ букипистовъ. Второго издания пътъ ингдъ, а "Первоначальний проектъ" попадается въ другомъ видъ, въ видъ "Проекта etc.".

Тотъ самый Головнинъ, который еще вчера стъснялъ печать, поощряемый къ этому Валуевымъ, видъвшимъ въ ней корень всъхъ золъ и несчастій, теперь ръшился вдругъ сказать:

«Министерство народнаго просвъщенія имъетъ обязанностью покровительствовать литературъ, заботиться о ея развитіи, о преусиънніи оной. Посему оно находится къ литературъ въ отношеніяхъ болье близкихъ, чъмъ всякое другое въдомство, и весьма естественно, что вслъдствіе обязанности покровительствовать литературъ, не можетъ бытъ ея строгимъ судьей. Такъ было при всъхъ министрахъ народнаго просвъщенія. Слъдя за всъми сторонами литературной дъятельности, министерство просвъщенія видитъ не одни уклоненія и ошибки, но и заслуги, оказываемыя литературою просвъщенію, а это обстоятельство еще болье побуждаетъ къ снисходительности при отправленіи цензорскихъ обязанностей.

«Сверхъ того министерство народнаго просвъщенія обязано содъйствовать движенію впередъ науки по всъмъ отраслямъ оной, а для того необходима свобода анализа.

«Только вслѣдствіе свободнаго диспута, изъ столкновенія разнообразнѣйшихъ мнѣній выходитъ съ торжествомъ истина. Цензура, какъ бы не довѣряя тому, что истина восторжествуетъ, оберегаетъ то, что въ данный моментъ считаетъ за истину, и ставитъ границы свободѣ разсужденій. Министерство народнаго просвѣщенія, завѣдывая цензурой, старается 1) медленно, осторожно отодвигать эти границы и доставлять литературѣ болѣе и болѣе простора, сдерживая и запрещая крайности. При оцѣнкѣ крайностей дѣйствуетъ, конечно, болѣе или менѣе произволъ каждаго отдѣльнаго цензора; но каждый цензоръ, находясь въ вѣдѣніи министерства народнаго просвѣщенія, непремѣнно подчиняется общему направленію, а это общее направленіе есть направленіе болье снисходительное, которое стремится къ тому, чтобы дать болье простора печатному слову» 2).

<sup>1)</sup> Здъсь курсивъ мой.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Всеподданивйшій докладъ министра народнаго просвъщенія по проекту устава о книгопечатаніи, читанный въ совътъ министровъ 10 января 1863 г.", Спб., 1863 г., 4—5.

Оригинально, что въ первомъ своемъ всеподданнъйшемъ докладъ, тотъ же Головнинъ, когда ему нужно было подчеркнуть недостатки проекта комиссіи, стремящейся къ «излишней суровости», находилъ, что «въ настоящее время наша (т. е. его самого—*М. Л.*) цензурная практика достигла *крайняго* предъла строгости»...

Любопытно также, что, для убъжденія въ своемъ безсиліи, Головнинъ говорилъ, между прочимъ: «Въ виду стройнаго пересозданія всего государства, не оставалась въ бездъйствіи заграничная революціонная партія. Она старалась воспользоваться обстоятельствами, чтобы нарушить стройный ходъ спокойно приводимыхъ въ дъйствіе реформъ, и старались найти въ Россіи единомышленниковъ, чтобы своротить Россію съ пути мирныхъ улучшеній и ввести къ намъ всѣ элементы переворотовъ и насильственныхъ перемъть въ общественномъ и правительственномъ строѣ. Литература была цѣлью усилій этой партіи и въ литературѣ она искала себѣ органовъ и союзниковъ».

Такъ понималъ Герцена человъкъ, стоявшій во главъ русскаго просвъщенія! Немудрено, что его страшила «свобода анализа», къ которой стремилась русская литература, а во главъ ея—«Современникъ» и «Русское Слово»...

Далѣе. Что можетъ значитъ фраза: «въ нынѣшнемъ (1862 — М. Л.) году содъйствіе министерства внутреннихъ дѣлъ и участіе его въ дѣлѣ цензуры принесло, очевидную, пользу для введенія благоразумной строгости въ цензированію? Не безсиліе-ли министерства просвѣщенія въ стремленіи къ благоразумію?!

«Вообще — заканчивалъ Головнинъ — положеніе министерства внутреннихъ дѣлъ въ отношеніи къ цензурѣ совсѣмъ другое. На него не возложена обязанность покровительствовать литературѣ, помогать ей, изыскивать средства къ ея развитію. Оно обязано только наблюдать за ненарушеніемъ закона и способнѣе министерства просвѣщенія оцѣнивать важность нарушенія, ибо имѣетъ свѣдѣнія чрезъ высшую полицію о разныхъ неблагонамѣренныхъ стрем-

леніяхъ, которыя проявляются въ государствъ другимъ путемъ, и потому въ состояніи судить о томъ — есть-ли связь между ними. Ролъ министерства внутреннихъ дълъ въ цензуръ яснъе, опредълительнъе и проще, а потому и самая цъль достижимъе».

Въ концѣ концовъ предложенія Головнина сводились къ: 1) передачѣ проекта комиссіи кн. Оболенскаго министру внутреннихъ дѣлъ; 2) предоставленію министру просвѣщенія теперь же передать въ министерство внутреннихъ дѣлъ всѣ цензурныя учрежденія и 3) предоставленію министру внутреннихъ дѣлъ составить по его усмотрѣнію проектъ окончательнаго устройства цензурной части въ ввѣренномъ ему управленіи.

Тогда же, 10 января 1863 года, состоялось высочайшее повелѣніе: «исполнить согласно заключенію министра народнаго просвѣщенія». 14 января быль дань о томь же именной указъ и, по докладу Валуева, повелѣно составить новую комиссию для разсмотрѣнія проекта устава о книгопечатаніи подъ предсѣдательствомъ кн. Оболенскаго (получнвшаго благодарность за труды первой) изъ представителей министерства внутреннихъ дѣлъ — д. с. с. Никитенко и Ржевскаго, кол. асс. Фукса, министерства просвѣщенія кол. сов. Гилярова-Платонова, проф. Андреевскаго и кол. асс. Осоктистова, министерства юстиціи — кол. сов. Погорѣльскаго, П отдѣленія Соб. Е. И. В. канцеляріи — д. с. с. Вычкова 1).

Такъ легко и скоро произопла реформа, знаменательная для послъдующей жизни русской литературы, реформа, завершившая въ сущности, отношеніе правительства къ печатному слову, реформа врядъ-ли болъе цълесообразно устромвшая сложное дъло. Во главъ цензуры поставлено было министерство, обнимающее всю жизнь общества, и потому уже гарантированное отъ возможности услышать полную правду въ печати...

Тъмъ болъе поэтому интересно напутствие новой комиссіи кн. Оболенскаго, данное такимъ благонамъреннымъ журна-ломъ, какимъ была «Библіотека для Чтенія» при Писемскомъ.

<sup>1)</sup> Никитенко называеть еще Тютчева ("Рус. Старина" 1891 г., III, 709), но это, очевидиая ошибка—Ө. И. въ комиссіи не состояль.

Авторъ его, Е. О. Заринъ, прежде всего замътилъ, что «господину министру внутреннихъ дѣлъ предстоитъ задача совершенно неразрѣшимая. Цензура можеть или быть, или не быть, она можеть или госполствовать налълитературою. или не существовать вовсе. Но существовать немножко она не можеть. Коль скоро есть цензура, такъ цензора непременно пользуются неограниченной властью. Коль скоро эта власть ограничена какой-нибудь легальной, действительной гарантіей въ пользу писателя, цензуры больше нѣтъ; по крайней мфрф, она становится одною стфсиительною формальностью, безъ всякой внутренней силы, нятымъ колесомъ въ каретъ. Уменьшение цензорскаго и вообще цензурнаго производа невозможно: онъ можетъ быть -- или полнымъ. или сполна уничтоженнымъ. Поэтому мы въ самомъ началъ итйіст амеруб ынжалы умодотом жә және не прийти въ концъ. Онъ состоить въ следующемъ: стараніе объ устройствы переходной ступени отъ неограниченной цензурной власти къ законной свободъ печати есть гигантскій трудъ надъ невозможным в двломь. Литератур'в можеть быть дано увольнение отъ цензуры или сейчасъ, или она можетъ быть оставлена въ томъ самомъ ноложении, въ которомъ находится теперь, вилоть до осуществленія общей судебной реформы.

«Трудъ комиссіи приводить насъ прямо къ этой дилеммѣ. Комиссія не нашла искомой середины. Она имѣла всю добрую волю доставить литературѣ нѣкоторыя льготы, не освобождая ее вполнѣ отъ предварительной цензуры. По такъ какъ при цензурѣ невозможны совершенно никакія льготы, то литература, въ случаѣ утвержденія проекта, не только оставалась бы безъ всякихъ льготъ, но и очутилась бы въ болѣе неблагопріятномъ положеніи, чѣмъ есть».

Сдѣлавъ дальше историческій обзоръ русскаго законодательства о печати, всегда неблагопріятнаго для послѣдней. Заринъ находилъ, что и планъ первой комиссіи кн. Оболенскаго «составленъ въ духѣ нерасположенія къ литературѣ». «Мы не думаемъ, чтобы комиссія пожелала оставаться солидарной такому взгляду на литературу. Но она не могла не придти къ этому взгляду, какъ скоро захотѣла сохранить свою вѣрность исторіи, опровергающей самое себя». «Какія льготы были бы даны литературѣ, еслибы предположенія комиссіи сдѣлались законоположеніями? Отвѣ-

томъ на это служать проектированныя комиссіей правила. Комиссія предполагала: "Всѣ изданія, относящіяся къ области наукъ, словесности и искусствъ и объемомъ въ двадцать и болъе печатныхъ листовъ, могуть печататься и выходить въ свъть безъ предварительной цензуры". Точно-ли могуть? Въ такомъ случав, это была бы льгота. И, однако, это не льгота. Это могуть значить не могуть. Мы должны и хотимъ сохранить высокое уважение къ комиссіи: но мы думаемъ, что не выйдемъ изъ предъловъ этого уваженія, если скажемъ, что запретительная частица ис, стоящая въ дъйствующемъ цензурномъ уставъ со всею откровенностью власти и силы, для насъ безконечно предпочтительнъе этого могуть, исключающаго всякую возможность. Комиссія по ея собственному объяспенію въ прим'вчаніи къ этому параграфу. — допустила это обольстительное разрѣшеніе въ томъ предположеній, что "книги объемомъ болѣе 20 листовъ далеко не представляють такихь опасностей, которыя бы невозможно было и во-время остановить и своевременно При тщательномъ надзорѣ, -- говоритъ предотвратить. она, - за типографіями, правительство уже во время печатанія книги можеть быть своевременно предув'тдомлено й вследствіе того приготовить, такъ сказать, все законныя средства, чтобы остановить въ самомъ начал'в развитие предлагаемаго зла отъ вреднаго произведения и предать суду виновнаго въ нарушении законовъ о печати".

Замъчаніе, надо сознаться, не лишенное яду и остроты... Возражая комиссіи, аргументировавшей свою постененовщину опасностью, при нынъшнихъ обстоятельствахъ, политическихъ колебаній, Заринъ писаль:

«Легкость, съ которой мы достигли выхода изъ крѣпостного права, до того удивительна, что вызываеть даже
невыгодныя замѣчанія о русскомъ характерѣ. Говорять, что
такъ легко разстаться съ тѣмъ, что считалось такъ дорогимъ
и такъ долго, — значитъ глубоко страдать пороками воли.
Можеть быть, въ психологическомъ отношеніи это замѣчаніе
отчасти и вѣрно, но въ правительственномъ отношеніи такая
покорность такимъ большимъ нововеденіямъ лишаетъ правителей всякаго основанія ссылаться, для своихъ цѣлей,
на нынѣшнія обстоятельства, какъ на что-то угрожающее.
Наконецъ, въ составленіи понятія о «нынѣшнихъ обстоятель-

ствахъ» нужно руководствоваться не одними только правительственными соображеніями, а обращать вниманіе и на то, что думають о «нынёшних» обстоятельствахь» въ обществе. Но лучшая часть общества, составляющая соль земли, полагаетъ, что «нынънінія обстоятельства» Россіи ни болье, ни менье, какъ время, переживаемое заднимъ числомъ, -- не время возбужденности и колебанія основныхъ понятій, а скоръе время удовнетворенія основнымъ понятіямъ, время запоздалыхъ и накопившихся улучшеній, которыя исполняются не столько въ угодность новой богинъ, сколько для умилостивленія Немезиды стараго времени. Такъ что невыгодное зам'вчаніе о русскомъ характер'в можеть быть несправедливо даже и въ психологическомъ отношении; можетъ быть, люди болбе или менбе потерявшіе оть крестьянскаго дѣла, не проявили своего эгонзма только потому, что имъ показалось несправедливымъ возставать противъ мѣры, которая последовала только за истощеніемъ всякаго долготеривнія. Но мы стараемся объяснить вещь, которую могуть только затемнить даже самыя ясныя соображенія. Намь следовало бы привести только следующее суждение. Комиссія возражаетъ противъ освобожденія печати колебаніемъ у насъ самыхъ основныхъ понятій и учрежденій. Крыностное право было однимъ изъ самыхъ основныхъ понятій и учрежденій въ Россіи: во всемъ строї нашей государственной жизни нельзя было найти учрежденія, которое бы могло назваться основнымъ въ такой степени. Это учреждение рушилось. Для чего же комиссія говорить объ опасностяхь «колебанія», когда Россія такъ мирно пережила такое радикальное «разрушеніе»?

« ... Болъе строгое вниманіе къ нынѣщнимъ обстоятельствамъ Россіи могло бы навести комиссію только на мысль, что такому большому государству, какъ Россія, безъ разговора, къ какому способна только освобожденная печать, жить невозможно».

Первая комиссія кн. Оболенскаго очень гордилась всестороннимъ изученіемъ западноевропейскаго законодательства о печати, особенно французскаго, съ котораго и была скопирована ея работа. На это Заринъ замѣчалъ:

«Падъ проектомъ комиссін уже трудится новая комиссія. Въроятно, новая комиссія съ того именно и начнеть. что

припишеть вст неудачи старой именно ея слишкомъ глубокому знакомству съ чужестранными законодательствами о печати. Но если она и сама обладаетъ этой эрудиціей въ такой же степени, то есть еще надежда, что она пойметь и по достоинству оцфнить величайшій недостатокъ всфхъ законодательствъ, дълающій ихъ нецостойными никакого вниманія. Они всѣ выводятся изъ понятія о печати, какъ о силъ зловредной, по самой своей сущности; всъ законодатели по этой части, стараясь, конечно, защитить общество отъ злоупотребленій печати, еще бол'ве того старались сдёлать беззащитной самую печать. Туть, очевидно, есть недоумъніе. Если такой взглядъ перенести, напримъръ, на элоупотребление ножей и ружей, то законъ должень быль бы подчинить ножовыя и ружейныя произвопства, а также и торговлю ножами и ружьями шнуровымъ книгамъ, инспекторскимъ надзорамъ, административнымъ взысканіямъ, запрещеніямъ и уголовнымъ престъдованіямъ — всему, чему только проектъ старой комиссіи полчиняеть печать на основании различныхъ иностранныхъ законодательствъ. Такой взглядъ на печать принадлежитъ самымъ первымъ временамъ исторіи печати. Поэтому для законодателя по дёнамъ печати ничего не можетъ быть вреднье, какъ неспособность отрышиться отъ этого исторического взгляда, нисколько несвойственнаго нашему времени. Цо такой степени несвойственнаго, что, напримъръ, въ Англіи законы о печати построены на этомъ самомъ взглядъ, и наша комиссія очень часто ссылается на нихъ, но они уже около ста семидесяти лътъ не соблюдаются, и англичане, хорошо знакомые съ духомъ своей страны, полагаютъ, что никакой политическій кризись неспособень возстановить дійствіе этихъ пренебреженныхъ законовъ — даже время» 1).

Какъ увидимъ дальше, комиссія не вняла этому скромному голосу...

<sup>1)</sup> Зарина, "Печатныя льготы по проекту устава о книгопечатаніи", "Библіотека для Чтенія" 1863 г., II, 70—71, 75—76, 87—88, 91—92.

## IV.

Растерянность побъдившаго Валуева. Организація новаго управленія. Первый циркуляръ Валуева. "Благонамъренность", "ингилизмъ" и "мальчишество" въ опредъленін Салтыкова.

Какъ же встрътилъ теперь Валуевъ осуществленіе уже болъе года улыбавшейся ему реформы? Оказывается, событія 1862 года и общая тревога въ виду польскаго возстанія повергли его въ немалую темь. Онъ понималь, что быть отвътственнымъ за каждое слово именно теперь вовсе не сладко, хотя ни на минуту не допускалъ мысли о поблажкахъ литературъ: вокругънего все требовало иного отношенія... Очень интересно но этому поводу письмо А. Г. Тройницкаго, бывшаго тогда товарищемъ министра впутреннихъ дѣлъ, къ своему брату: «Весьма трудно опредѣлить, какъ будетъ устроена цензура въ Россіи. Она передана въ наше министерство, но мы не дали еще себъ отчета, что мы съ нею сдълаемъ. Мы - говорю неправильно, потому что я до последняго дня вооружался противъ самаго принципа передачи цензуры изъ мин. нар. просв. въ мин. вн. дълъ. Мое мижніе не прошло, потому что Валуевъ думаетъ иначе. Нынъ это совершивнійся фактъ, по, по соглашенію съ министромъ, все направленіе этого діла онъ предоставляеть себі лично, пока изучить и разъяснить его; мит онъ взамёнь передаль часть другихъ дѣлъ» 1).

Принимая въ соображение отношения Валуева къ Тройницкому, этому свидѣтельству необходимо придать очень большой вѣсъ. Валуевъ, дѣйствительно, совершенно не былъ знакомъ съ дѣломъ цензуры настолько, чтобы отдать себѣ строгій отчетъ въ томъ пути, по которому ее слѣдовало направить съ его же точки зрѣнія. Очевидно, поэтому новая комиссія и не начала сразу своихъ занятій. Впрочемъ, о нихъ ниже.

Завъдованіе исполнительною частью центральнаго управленія цензурою возложено было на предсъдателя нетербургскаго цензурнаго комитета, получавшаго, такимъ образомъ, очень большое значеніе, а высшій надзоръ за дъйствіями цензуры предоставленъ новому совъщательному присутствію

<sup>1) &</sup>quot;П. А. Валуевъ и А. Г. Тройницкій", "Рус. Старина" 1899 г., X. 234.

членовъ совъта министра внутреннихъ дълъ по дъламъ книгопечатанія, подъ предсъдательствомъ товарища министра, А. Г. Тройницкаго, съ участіемъ предсъдателей двухъ столичныхъ цензурныхъ комитетовъ и директора департамента исполнительной полиціи, раньше никогда не принимавшаго участія въ дълахъ цензуры, а съ 10 марта 1862 г. ставшаго во главъ завъдованія исполнительною частью по нимъ...

Обязанности совъта состояли въ слъдующемъ:

- «1) разрѣшеніе сомиѣній, встрѣчаемыхъ цензурными комитетами или отдѣльными цензорами какъ по статьямъ, предназначеннымъ къ помѣщенію въ періодическихъ изданіяхъ, такъ и по книгамъ, брошюрамъ и всякаго рода произведеніемъ печати, подлежащимъ разсмотрѣнію цензуры;
- «2) обсужденіе замѣчаній, вносимыхъ отдѣльными членами совѣта о неправильномъ пропускѣ, по ихъ мнѣнію, въ печать статей и сочиненій или переводовъ и вообще о направленіи повременныхъ изданій;
- «З) представленіе на усмотрѣніе г. министра заключеній о мѣрахъ взысканій, коимъ надлежить подвергнуть повременное изданіе за обнаруженную неблагонадежность его направленія и за нарушеніе постановленій о цензурѣ;
- «4) представленіе заключеній, по предписаніямъ г. министра, о м'єр'є отв'єтственности и видахъ взысканій, коимъ подлежать цензоры за неисполненіе обязанностей, и
- «5) разсмотрѣніе общихъ вопросовъ, относящихся до постановленій о печати и книжной торговли, и представленіе г. министру заключеній по дѣламъ о нарушеніп этихъ постановленій» <sup>1</sup>).

Что же касается постояннаго наблюденія за дъйствіями цензуры, то оно, какъ и послѣ 10 марта 1862 г., было возложено на обязанность 5 членовъ совѣта министра и 6 чиновниковъ особыхъ порученій по дѣламъ книгопечатанія, а такъ какъ этихъ 11 наблюдателей признано было недостаточно, то зоркое наблюденіе было организовано лишь за періодическими изданіями, которыхъ въ 1863 г. числилось 195, считая въ томъ числѣ губернскія вѣдомости и прочія правительственныя, спеціальныя и духовныя изданія. Все же остальное разсматривалось лишь въ томъ случаѣ, если до

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе матеріаловъ о направленіи etc.", 199—200.

министерства доходили слухи о предосудительности его содержанія  $^{1}$ ).

Неясность дёла для Валуева, впрочемъ, не создавала какихъ бы то ни было облегченій для литературы, какъ я уже говорилъ. Вотъ что пишетъ по этому поводу страстотерпецъ цензуры всёхъ энохъ и направленій—И. С. Аксаковъ:

«Энергія моя слабъеть, руки опускаются, и, кажется бъжаль бы вонь изъ Россіи, этой неизлѣчимо-больной. Что бы вы тамъ ни говорили, а свобода слова если и не есть напацея отъ болѣзней, то, по крайней мѣрѣ, есть воздухъ, которымъ дышешь. Стѣсненіе слова есть лишеніе легкихъ воздуха. Нельзя ни подвигаться, ни дѣйствовать, ни мыслить, если вы чувствуете стѣсненіе въ груди, а это именно ощущеніе душитъ и давитъ современнаго образованнаго человѣка въ Россіи. Дайте мнѣ сначала почувствовать себя свободнымъ, а тамъ ужъ я подумаю и придумаю, какъ избавиться отъ прочихъ золъ.

«Никогда цензура не доходила до такого безумія, какъ теперь, при Валуевѣ. Она получила характеръ число инквизиціонный. Онъ прислаль, между прочимъ, въ цензурный комитетъ двѣ бумаги: одну о томъ, что при цензированіи статей слѣдуетъ обращать вниманіе не только на статью, но и на направленіе журнала или газеты, гдѣ предполагается ее помѣстить, — такъ что иному редактору можно отказать въ помѣщеніи статьи, дозволяемой другому редактору. Другую же бумагу о томъ, чтобы «День» 2) цензуровать какъ можно строже, потому что редакторъ, очевидно, руководствуется воззрѣніями, противными всѣмъ цензурнымъ постановленіямъ.

«Не знаете-ли вы какого-нибудь фортеля укротить это неистовство цензуры» — спрашиваеть въ заключеніе И. С. гр. Блудова <sup>3</sup>).

Инсьмо датпровано 27 февраля, Валуевъ вступилъ въ должность 14 января, а черезъ двѣ недѣли, дѣйствительно, было издано циркулярное распоряженіе, которымъ цензурѣ поручалось:

¹) "Съв. Почта" 1865 г., №№ 262, 263.

<sup>2) 1</sup> сентибря 1862 г. "День" снова былъ разръщенъ, а съ 1 января 1863 г. появилась и подпись редактора— Аксакова.

<sup>3) &</sup>quot;И. С. Аксаковъ въ его письмахъ", ч. И. т. IV, 1896 г., 270.

- «3) ...обращать вниманіе не только на отдѣльныя мысли, мнѣнія и факты, излагаемые въ цензируемыхъ статьяхъ, и на форму ихъ изложенія, но и на общее направленіе какъ каждой отдѣльной статьи, такъ и того изданія, для котораго она предназначается.
- «4) При личныхъ сношеніяхъ и объясненіяхъ цензоровъ съ редакторами и авторами обращать ихъ внимание на то, что впредь до изданія новых законоположеній по делямь печати, вся ответственность лежить исключительно на цензорахъ; что въ настоящее время, въ виду совершающихся или предпринятыхъ преобразованій по разнымъ отраслямъ государственнаго управленія, а равно и въ виду безпорядковъ на западной границъ имперіи, цензура обязана соблюдать особую осторожность; что охотно допуская обмънъ различныхъ мнъній по вопросамъ, нынъ подлежащимъ общественному обсужденію, изложеніе мыслей, относящихся до разныхъ сторонъ нашего общественнаго быта, и указанія на факты, коихъ оглашеніе можетъ принести какую-дибо пользу,-- цензура обязана не допускать появленія въ печати того, что противоръчить основнымь началамь нашего государственнаго устройства и кореннымъ условіямъ общественнаго порядка; что самое учрежденіе цензуры не имъло бы практическаго значенія, если бы она не оберегала этихъ государственныхъ и общественныхъ интересовъ; что для дъйствительнаго сохраненія ихъ, она обязана слъдить, въ виду особаго значенія періодической литературы, не только за отдъльными статьями, но и за общимъ направленіемъ тёхъ повременныхъ изданій, въ которыхъ онъ помъщаются; что не подлежитъ сомнънію стремленіе нъкоторыхъ изъ нихъ къ систематическому осуждению правительственныхъ распоряженій, къ оглашенію по преимуществу тъхъ фактовъ, которые могуть возбуждать или поддерживать раздражение умовь въ разныхъ слояхъ населенія и къ распространенію, подъ болье или менье осторожными формами, такихъ понятій, которыя противны вышеупомянутымъ государственнымъ и общественнымъ интересамъ; что цензура обязана въ отношеніи къ подобнымъ изданіямъ подвергать представляемыя ей статьи особо стогой опънкъ и, наконецъ, что эта обязанность тъмъ для нея настоятельные, что, въ случай несоблюдения оной, министръ

внутреннихъ дёлъ былъ бы вынужденъ пользоваться предоставленнымъ ему правомъ временнаго прекращенія изданій, чего желательно по мёрё крайней возможности избёгать» 1).

Этотъ знаменательный циркуляръ получаетъ свое настоящее значеніе, если знать о необыкновенной страсти Валуева ко всякимъ бесъдамъ, разговорамъ и внушеніямъ, избавляющимъ его, какъ онъ всегда думалъ, отъ наложенія слишкомъ частыхъ репрессивныхъ мѣръ; а послѣднихъ онъ иногда избъгалъ только ради желанія показать, что не преслѣдуетъ печать, что она сама вынуждаетъ его къ крутымъ карамъ; словомъ, что при одномъ имени его все обстоитъ болъе или менъе благополучно. Объ «увъщаніяхъ» всегда говорилось вездѣ очень много, и потому нѣкоторые, дѣйствительно, думали, что Валуевъ съ болью въ сердцѣ прекращаетъ изданія, что онъ является только ноборникомъ «здоровой благонамъренности»...

А «благонамъренность» эта такъ начинала проникать во всъфибры общества, что Салтыковъ не выдержаль и, открывая въ только что вышедшей 19-го февраля, нослъ восьмимъсячной молчанки, соединенной (январь-февраль) книжкъ «Современника» новый свой, анонимный, отдълъ--«Наша общественная жизць», ръшилъ взять эту благонамъренность «за жабры» и выволочить ее на свътъ божій...

Сначала, впрочемъ, небольшое отступленіе по адресу Валуева. Вотъ чъмъ началъ Салтыковъ послъ коротенькаго введенія:

«По всей въроятности, читатель; который возьметь въ руки эту первую книжку возобновленнаго «Современника», прежде всего спросить себя; очистились-ли мы постомъ и покаяніемъ?

«Что пость быль—это достовърно, въ этомъ въ особенности убъдилась сама редакція «Современника». Не то, чтобы идея поста была совершенно противна «Современнику», но, конечно, было бы желательно, чтобы сроки воздержанія были назначаемы пъсколько менте щедрою рукой. Это тыль болте желательно, что было бы вполить согласно съ подлежащими постановленіями, которыя пигдть не заповъдали,

 <sup>&</sup>quot;Сборникъ распоряженій по дізламь печати съ 1863 г. по 1 сентября 1865 г.", Спб., 1865 г., 3—5.

чтобы постъ продолжался восемь мѣсяцевъ. Будемъ надѣяться, что это случилось нечаянно и что, съ обнародованіемъ новыхъ законовъ о книгопечатаніи, будутъ изысканы иныя, болѣе пріятныя и не менѣе полезныя мѣропріятія...

«Что же касается до вопроса о покаяніи, то на него мы постараемся отвётить въ продолженіе послёдующихъ десяти мёсяцевъ настоящаго года. Но во всякомъ случає, мы обещаемся быть благонамёренными, потому что все насъ къ тому призываетъ: и желаніе бесёдовать съ читателями именно двёнадцать, а не пять разъ въ году, и современное настроеніе россійскаго общества и, наконецъ, разныя другія обстоятельства»...

Черезъ два мѣсяца «Современникъ» прямо заявилъ о томъ, что онъ и не могъ измѣниться. Сдѣлалъ это В. Буренинъ («Владиміръ Монументовъ») въ только что возобновленномъ «Свисткѣ», написавъ двѣ «Драматическія сцены по поводу выхода "Современника".

Воть одна изъ нихъ:

#### Въ Москвъ.

(Магазинъ Базунова. Два "благонамъренныхъ").

1-й благонамиренный. Кто сей толстый, Базунова Запрудившій магазинъ?

2-й благонамъренный.

Это он явился снова, Нигилизма ярый сынъ!

1-и благонампъренный.

Что-жъ, воздержанный начальствомъ, Сталъ-ли нынче онъ смириъй?

2-й благонамитренный.

Нътъ, увы, съ былымъ нахальствомъ Все шипитъ, шипитъ какъ эмъй!

1-й благонамтренный.

Что-жъ, великаго Каткова, Заслужившаго хвалу Онъ...

2-й благонампъренный.

Отдълываетъ спова, Изрыгнувъ Москвъ хулу! 1-й благонамъренный.

Чтожъ-жъ, исполненъ прежней блажи, Отвергаетъ дерзко онъ Даже?..

2-й благонамъренный.

Ну ему всъ "даже" Бредъ, сумбуръ, мечтанья, сонъ!

1-й благонамъренный.

Что-ягь, ужель опять скандалы Онъ пускаетъ, какъ пускалъ?

2-й благонамвренный (махнувъ рукой).

Что туть! већ какъ есть журналы Поголовно обругаль!

1-й благонамъренный.

Что-жъ, ужель опять "мальчишки" Въ немъ наидутъ себъ притонъ?

2-й благонамъренный.

Да ужъ въ этой первой кинжкъ Имъ хвалы слагаеть онъ!

1-й благонамперенный.

Что-жъ, ужель раздается снова Возмутительный "Свистокъ"?

2-іг благонамъренный.

Да, сей бичь всего святого Въ надлежащій выйдеть срокь!

Оба вмъстъ (съ ужасомъ). О! бъжимъ отъ Базунова: Насъ враждебный гопить рокъ! 1).

Затьмъ Салтыковъ приступаетъ къ анализу понятія благонамъренность. Первымъ ся элементомъ, по его мивнію, должно быть «хорошее поведеніе», состоящее въ томъ, что «утромъ благонамъренный человъкъ встаетъ и читаетъ "Съверную Почту"; фельетонистъ Заочный сорветъ съ его устъ улыбку, Илья Арсеньевъ, заставитъ вздохнуть о черногорцахъ. И. А. Гончаровъ (редакторъ «Почты» — М. «И.) вырветъ изъ груди стонъ, а секретарь редакціи Лебедкинъ найдетъ его равнодушнымъ». Затъмъ, почитавъ «Сынъ Отечества», благонамъренный человъкъ отправляется въ ресторанъ Доминика, «гдѣ събдаетъ три шрожка. а буфетчику сказы-

¹) "Современникъ" 1863 г., IV, "Свистокъ", № 9, 82—83.

ваеть, что съблъ одинъ»; потомъ гуляеть и т. д. Второй элементъ—«хорошій образъ мыслей», отличительный признакъ котораго есть «невинность». Падо, значить, «любить отечество и читать романы Поль-де-Кока». Третій элементь—«остервѣненіе», т. е. «ненависть къ мальчишкамъ и нигилистамъ». «Нигилистъ, не обозначая, собственно, ничего, прикрываетъ собой всякую обвинительную ченуху, какая взбредетъ въ голову благонамѣренному». «Нигилистъ есть человѣкъ, безпрерывно испускающій изъ себя какой-то тонкій ядъ, отъ котораго мгновенно дурѣютъ слабыя головы мальчишекъ».

«Нигилисты обязаны выносить на себѣ всѣ грѣхи міра сего. Тявкиеть-ли на улицѣ шавка — благонамѣренные кричать: это нигилисты подучили ее! пойдеть-ли безъ времени дождь, благонамѣренные кричатъ: это нигилисты заговариваютъ стихіи! Этого мало: лѣтомъ 1862 года, по случаю частыхъ пожаровъ въ Петербургѣ, ходили слухи о поджогахъ — благонамѣренные воспользовались этимъ, чтобъ обвинить нигилистовъ; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература, благонамѣренные возопили: это они! это нигилисты!» Словомъ, заключаетъ Салтыковъ: «вотъ какую страшную услугу оказалъ г. Тургеневъ».

Что же такое «мальчишки»? «Слово "мальчишки" имбеть смыслъ нарочито презрительный. Опо пущено въ ходъ московскими публицистами, которые въ этомъ случат оказали благонамъреннымъ услугу столь же незабвенную, какъ и И. С. Тургеневъ»...

Но Михаилъ Евграфовичъ понималъ, что въ тъ времена нельзя было ограничиваться одной ироніей, особенно «Современнику»; надо было и прямо высказаться по текущему общественному настроенію, высказаться постольку, поскольку это представлялось возможнымъ. И нотому, послъ цълаго ряда «фигуръ» и «уподобленій», онъ прямо заявляетъ съ силою накинъвшаго путра: «Я нахожу, что мальчишество — сила, а сословіе мальчишекъ—очень почтенное сословіе. Самая остервеньлость вражды противъ нихъ свидътельствуетъ, что къ мальчишкамъ слъдуетъ относиться серьезно и что слова: "мальчишки!", "нигилисты!", которыми благонамъренные люди выглють всъ свои диспуты, но рюводу почтительно дълаемыхъ мальчишками ипредставленій и домога-

Щ

тельствъ, въ сущности, изображаютъ не что иное, какъ худо-скрытую досаду, нѣчто въ родѣ плача Адама объ утраченномъ раѣ... Я могъ бы привести тысячи примѣровъ изъ практики въ доказательство справедливости моего положенія, и если не дѣлаю этого. то единственно изъ опасенія, чтобы изъ того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволяю себѣ одинъ казенный вопросъ: давно-ли называлось мальчишествомъ, карбонарствомъ, вольтерьянствомъ все то добро, которое нынѣ воочію совершается? И нельзи-ли отсюда придти къ заключенію, что и то, что нынѣ называется мальчишествомъ, нигилизмомъ и другими, болѣе или менѣе поносительными именами, будетъ когда-нибудь называется добромъ?» 1).

Нътъ сомнънія, Салтыковъ попадалъ въ цъль—съ одной стороны, и выражалъ коллективную мысль передового общества—съ другой. Вотъ почему хроника его имъла тогда а кое громадное число читателей.

## V

Европа и польское возстаніе. Тревожное настроеніе общества. Валуевъ дъйствуетъ ръшительно. Запрещеніе "Времени" и "Современнаго Слова". Погодинъ.

Въ февралъ Бисмаркъ, вопреки общественному мивню всей Германіи, заключаетъ съ Россіей конвенцію о совивстныхъ военныхъ дъйствіяхъ противъ поляковъ, которымъ открыто объявляетъ о своемъ враждебномъ къ нимъ отношеніи. Русское общество дълитъ свои симпатіи: частъ сочувствуетъ «жельзному канцлеру», часть, правда меньшая, апплодируетъ Англіи, Франціи и Австріи, принявшимъ сторопу поляковъ. Лун-Наполеонъ обращается къ Александру II съ собственноручнымъ письмомъ, въ которомъ убъждаетъ его возстановить польское королевство. Получивъ отказъ, онъ предлагаетъ начать общую войну про-

<sup>1) &</sup>quot;Современникъ" 1863 г., т. XCIV, 357—376. Курсивъ мой. Въ собраніе сочиненій Салтыкова "Наша общественная жизнь", къ сожальнію, по вол'я автора, не должна входить. А между тімь, при умізной комментировкіх сколько бы въ ней читатель нащель драгоцівнаго матеріала для изученія эпохи 60-хъ годовь.

тивъ Россіи. Англія съ этимъ не соглашается. Тогда три названныя державы предлагають русскому императору введеніе реформъ въ Польшѣ и съ этой цѣлью подготовляютъ соотвѣтствующее дипломатическое давленіе. Одновременно, въ мартѣ, становится извѣстнымъ «открытое письмо» Лассаля, написанное имъ въ отвѣтъ на обращеніе лейпцигскаго комитета для устройства съѣзда рабочихъ, съ цѣлью обсужденія нуждъ рабочаго класса. Всеобщее избирательное право — вотъ къ чему сводилась ихъ программа необходимыхъ дѣйствій. Зарождалась рабочая соціалъ-демократическая нартія...

Все это не могло не отражаться на нашемъ общественномъ настроеніи. Большая часть отвівчала особеннымъ напряженіемъ натріотическихъ чувствъ. Петербургское дворянство первое, въ адресъ 26-го марта, энергически высказалось за сохраненіе цілости государста; въ апрілів получается уже масса подобныхъ адресовъ... Москва служитъ свой грандіозный молебенъ противъ комнатъ дворца. гдъ родился государь. Самарское дворянство постановляетъ вызвать изъ-за границы, и, главнымъ образомъ, изъ Францін, своихъ дворянъ. Генералъ-губернаторомъ съверо-западнаго края назначають Муравьева-Карскаго. Прокламаціи распространяются въ небывалыхъ размфрахъ. Крестьяне производять безпорядки. Катковъ ратусть за образование ополченій для охраны безопасности въ городахъ и всъ неустройства русской жизни аргументируетъ ингилизмомъ и соціализмомъ, источникъ которыхъ усматриваетъ въ польской интригъ. Все это нокрывается тревогой за грозищую войну.

Въ мартъ Салтыковъ резюмируетъ настроеніе подавленной части общества необыкновенно мѣтко: «Часто приходить мнѣ на мысль, что всѣ мы, сколько насъ ни есть. живемъ и дѣйствуемъ на какихъ-то безконечно-обширныхъ театральныхъ подмосткахъ, которые почему-то называемъ ареною жизни; что надъ нами стелется холстинное небо, освѣщаемое промасленнымъ бумажнымъ кругомъ, сквозь который тускло свѣтится мерцаніе стеариноваго огарка; что вокругъ насъ простираются холстинные лѣса, разстилаются холстинные луга, ходуномъ ходятъ холстинныя волны; что хотя на насъ падаетъ снѣгъ и дождь, но снѣгъ

этотъ бумажный, дождь шнурковый; что мы питаемся картонными кушаньями, пьемъ примёрное вино, воюемъ картонными копьями и произносимъ картонныя рёчи... Всё мы сидимъ между двухъ стульевъ и то и дёло шлепаемся на полъ. Всё мы раздражаемся только физически, радуемся и негодуемъ только оконечностями языка, всё ежемгновенно преобразуемъ любовь пьянаго человёка, который и любитъто словно не за себя, а за кого-то посторонняго»... 1).

Въ это же время журналистика опредъленнаго оттънка, что ни день, то преподносить рецепть для уврачеванія «польскаго вопроса». Начатый извъстной фразой: «La légalite nous tue» «Journal'a de St.-Pétersbourg» 2), подхваченный «Петербурскими Въдомостями» 3) и затъмъ взятый почти въ въчное и потомственное владъніе—«Московскими» 4) «вопросъ» этотъ сначала обсуждался не такъ яро, пока, благодаря почти одновременнымъ сътованіямъ Каткова, «Голоса». «Нашего Времени», «Отечественныхъ Записокъ» и проч. совпавшимъ съ ръчью Наполеона 18 марта, этого рода органамъ разрънено было высказаться по нему болъе ръшительно и откровенно...

Въ мартовской книжкѣ «Современника» появляется «Что дѣлать?» и, конечно, не успоканваетъ тревожнаго общества <sup>5</sup>)...

<sup>1) &</sup>quot;Современникъ" 1863 г., III, "Наша общественная жизнь", 177.

<sup>2) 1863</sup> r., № 16.

<sup>3) 1863</sup> г., NeN 23, 26.

<sup>4) 1863</sup> r. NeNe 23, 24, 32, 35, 45, 46, etc., etc.

<sup>5)</sup> Извъстно, что романъ свой Чернышевскій писаль въ кръности, поэтому небезынтересны, конечно, кое-какія воспоминанія о "Что дълать?", о самомъ Н. Г. и его товарищахъ по заключенію, принадлежащія помощнику смотрителя "Алексъевскаго равелина" г. Борисова.

<sup>&</sup>quot;Изъ ствиъ этого равелина — разсказываеть онъ — вышель въ свъть романъ Чернышевскаго "Что дълать?" Я читалъ его въ рукописи и могу удостовърить, что цензура III Отдъленія въ очень немногомъ исправила его. Точно также читалъ я въ рукописи и всъ критическія статьи Иисарева, проходившія черезъ канцелярію кръностного коменданта". (Поправлю автора: "Что дълать?" цензировалось не III Отдъленіемъ, а предсъдателемъ слъдственной комиссіи, кн. Голицынымъ. Иодробнъе объ этомъ ниже—М. Л.).

<sup>&</sup>quot;Кстати о почеркъ руки Чернышевскаго и **Писарева — про-** должаетъ авторъ воспоминаній: — у перваго онъ быль ч**резвычайно** 

Въ такомъ настроеніи прожито было почти три мѣсяца. Атмосфера надъ печатью другого оттѣнка, естественно, все больше сгущалась.

Въ апръльской книжкъ «Современника», въ только что возобновленномъ «Свисткъ», Салтыковъ («Михаилъ Зміевъ-Младенцевъ») отмъчаетъ настроеніе этой атмосферы въ области печатнаго слова своей извъстной тогда замъткой: «Цензоръ въ попыхахъ (лесть въ видъ грубости)». Я не буду приводить ее полностью, а ограничусь лишь весьма многозначительнымъ предисловіемъ:

«Я давно уже помышляю, любезный читатель, о возможности предъявить публикъ такое произведение человъческаго слова, въ которомъ грубость (грубіянство, обличеніе) являлось бы въ пріятномъ сочетаніи съ лестью, и которое, въ одно и то же время удовлетворяло бы требованіямъ современности и не противоръчило намъреніямъ начальства. Если существують на свътъ прогрессивные ретрограды и ретроградные прогрессисты, то почему же не существовать лести въ видъ грубости и грубости въ видъ лести! — думалъ я, и думалъ, надъюсь, правильно. Нътъ сомнънія, что грубость въ дикомъ состояніи, грубость абсолютная, въ государствъ, пользующемся покровительствомъ законовъ, невозможна; но, съ другой стороны, не подлежитъ сомнънію и то, что

сжать и въ то же время крупенъ, а у второго мелокъ, четокъ и красивъ. Въ рукописяхъ того и другого почти не было помарокъ и онъ писались сразу, безъ передълки, какъ видно, подъ сильнымъ вліяніемъ горячей мысли и высокаго вдохновенія.

"Скажу мимоходомъ, статьи Писарева на меня, юнаго тогда, страшно повліяли въ томъ отношеніи, что я сжегъ все, чему я прежде поклонялся.

"На службъ въ равелинъ, мнъ неръдко приходилось встръ чаться съ заключенными. Въ особенности я хорошо помню Чернышевскаго, Шелгунова и Писарева и еще одного арестанта подъ № 17... Послъдній — высокій, красивый мужчина лътъ подъ 30, съ огромною темною бородою, такъ и остался загадкой какъ для меня, такъ и для самого смотрителя равелина: въ спискахъ онъ значился просто подъ № 17 и только. Его не водили и къ допросамъ, и въ суды, и онъ оставался въ равелинъ даже и тогда, когда всъ другіе арестанты, по разнымъ причинамъ, выбыли изъ равелина.

"Писарева, тогда еще совсѣмъ молодого человѣка, съ едва пробивавшимися свѣтло-рыжеватыми усами и бородкой, видѣлъ я ве время привода его въ комендантскій домъ для свиданья съ матерыю. публика настоятельно требуеть, чтобы писатели грубили какъ можно сильне. Посему, задача писателя знаменитаго обрисовывается сама собою. Онъ долженъ действовать, такъ сказать, двуутробно: одною утробою изливать ядъ и хулу, другою — источать тонкую паутину лести. Я знаю, что и до меня некоторые отличнейше нисатели высказывали въ этомъ смысле намеренія, заслуживающія всякаго поощренія, но считаю, что опыты ихъ были не совсёмъ удовлетворительны, ибо лесть буйствовала въ нихъ слишкомъ исключительно и при томъ во всей своей наготе. Я же, напротивъ того, думаю, что въ литературномъ упражненіи лесть должна быть распространена въ виде тончайшаго эвира. Поэтому, замёчая за собой такой правильный образъ мыслей, я рёшился. Я нарочно взялъ, для испробованія своихъ силъ на этомъ поприщё, предметь самый, повидимому, непри-

<sup>&</sup>quot;... Визыний скромный, въ общемъ добродушный видъ Писарева вовсе не напоминалъ того горячаго, безпощаднаго отрицателя, какимъ являлся онъ въ своихъ публистическихъ статьяхъ.

<sup>&</sup>quot;Шелгуновъ, полковникъ корпуса лъсничихъ, доставленный въ равелинъ прямо изъ Сибири, въ то время былъ еще вполиъ бодрый человъкъ...

<sup>&</sup>quot;Чернышевскій быль тогда еще сильнымь и здоровымь человівкомь.

<sup>&</sup>quot;И воть этоть сильный по натурь человькъ порвшиль было уморить себя голодомъ. Это было съ нимъ еще до наинсанія романа "Что дълать?"

<sup>&</sup>quot;Дъло было такъ: нижије чины караула да и самъ смотритель замътили, что арестантъ подъ № 9, т. е. Чернышевскій, замътно блівднъетъ и худъетъ. На вопросъ о здоровьи, опъ отвъчалъ, что совершенио адоровъ. Инща, приносимая ему, повидимому, вся съъдалась. Между твмъ, дня черезъ 4 караульные доложили смотрителю, что въ камерв № 9 началъ ощущаться какой-то тухлый запахъ. Тогда, во время прогудки Чернышевскаго въ садикъ, осмотръти всю камеру, и окавалось, что твердая пища имъ пряталась, а щи и супъ выливались... Стало очевидно, что Чернышевскій різшился умереть голодною смертью... Ни увъщанія добряка-смотрителя, ни воздъйствія со стороны III Отдаленія долго не вліяли на него. Приказано было, однако, припосить ему въ камеру, по-прежнему, всю пищу ежедневно, но онъ еще 3 - 4 дня не дотрагивался до нея и пилъ только по 2 стакана въ день воды. Соблазнительный-ли запахъ пищи, страхъ-ли мучительной голодной смерти, или другія побужденія, но на 10-й день Чернышевскій сталь всть, и недвли черезь двв онъ совершенно оправился, и тогда изъ-подъ пера его вышеть романъ: "Что дълать?"

ступный: думаю, пусть выйдеть, что выйдеть, но пускай же въдають россіяне, что для россіянь ничего неприступнаго не можеть быть. Вышло хорошо» 1).

Когда читатель вдумается въ эти немногія строки, онъ пойметь, что, въ сущности, Салтыковъ далъ прекрасную иллюстрацію тёхъ условій, которыя тогда командовали надъ печатью. И Валуевъ, и Головнинъ, и исполнители ихъ предначертаній — всё очень хотёли, чтобы при неисчезнувшей еще живости и смёлости печать льстила ихъ либеральнымъ разговорамъ, отмёчала «отрадныя явленія», вызывала «бодрящія впечатлёнія» и всячески подчеркивала основательность надеждъ на «свётлое будущее»...

12 мая министру внутреннихъ дѣлъ предоставлено было право по его личному усмотрѣнію, прекращать печатаніе въ періодическихъ изданіяхъ, частныхъ объявленій на время отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ 2). Черезъ нѣсколько дней ему же было дано право прекращать и возобновлять полученіе редакторами и издателями періодическихъ изданій заграничныхъ газетъ безъ просмотра послѣднихъ иностранною цензурою.

Въ концѣ мая пріостановлена газета «Petersburges Awises» (латышская), а 1 іюня все общество было удивлено извѣщеніемъ о прекращеніи «Времени» братьевъ Достоевскихъ.

Воть что было напечатано объ этомъ въ «Сѣверной Почтъ»: «По всеподданнъйшему докладу министра внутреннихъ дълъ о помъщени въ № 1V журнала «Время» статън подъ заглавіемъ «Роковой вопросъ», направленной прямо наперекоръ всъмъ патріотическимъ чувствамъ и заявленіямъ, вызваннымъ нынъшними обстоятельствами, а съ тъмъ

<sup>&</sup>quot;Нъкоторый намекъ на этотъ эпизодъ его личной жизни, только въ другомъ видъ, имъется въ жизни главнаго героя этого романа". (И. Борисовъ, "Алексъевскій равелинъ въ 1862 — 65 г.г.", "Рус. Старина" 1901 г., XII, 576—577).

Объ инцидентъ съ рукописью "Что дълать?" читатели найдутъ въсколько интересныхъ страничекъ въ книгъ А.Я. Головачевой-Панаевой, гдъ разсказано, какъ Некрасовъ потерялъ ее по дорогъ въ типографію и потомъ получиль обратно ("Русскіе писатели и артисты", 1890 г., 379 — 384).

<sup>1)</sup> Crp. 12:-13.

<sup>2)</sup> Пол. Собр. Зак., 2-е. XXXVIII, № 39613.

вмёсть и всьмъ действіямъ правительства, до нихъ относящимися, — высочайше повельно 24-го мая: прекратить изданіе журнала «Время» 1).

Говорю «все общество» потому, что «тіввая» основательно не считала «Время» выразителемъ своихъ взглядовъ, «правая» виділа систематически выражаемую симпатію къ такимъ своимъ органамъ и, конечно, закрытіе одного изъ нихъ не могло не произвести сильнаго недоумѣнія. О. М. Достоевскій — въ сущности, полновластный распорядитель журнала, прикрытаго лишь именемъ брата, такъ какъ самъ онъ состоялъ тогда еще подъ надзоромъ полиціи за діло петрашевцевъ — сосредоточилъ около «Времени» людей вполнѣ, казалось бы, благонамѣренныхъ: Ап. Григорьевъ, Страховъ, которому и принадлежала погубившая журналъ статъи, и другіе.

Для лучшей характеристики этой первой зам'ятной жертвы реформы 1863 года приведу profession de foi «Времени», выраженное самимъ Достоевскимъ въ объявленіи объизданіи журнала въ 1861 году.

По мивнію О. М., Россіи предстояло пережить повороть, который должень быть «слитіемъ образованности и ея представителей съ началомъ народнымъ», слитіемъ, необходимымъ посять реформы Петра «и безъ того намъ слишкомъ дорого стоившей: она разъединила насъ съ народомъ». «Петровская реформа, продолжавшаяся вилоть до 1860 года, дошла, наконецъ, по убъждению Достоевскаго — до послъднихъ своихъ предъловъ. Дальше нельзя идти, да и некуда: нъть дороги, она вся пройдена... Мы убъдились, наконецъ, что мы тоже отдъльная національность, въ высшей степени самобытная, и что наша задача -- создать себѣ новую форму, нашу собственную, родную, взятую изъ почвы нашей, взятую изъ народнаго духа и изъ народныхъ на-Мы предугадываемъ, и предугадываемъ съ благоговѣніемъ, характеръ нашей будущей двятель-**TTO** ности долженъ быть въ высшей степени общечеловъческій, что русская идея, можетъ быть, будеть синтезомъ всъхъ тъхъ идей, которыя съ такимъ упорствомъ, съ такимъ мужествомъ развиваетъ Европа въ отдъльныхъ своихъ на-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1863 г., № 119.

ціональностяхъ; что можетъ быть, все враждебное въ этихъ идеяхъ найдетъ свое примиреніе и дальнѣйшее развитіе въ русской народности». На вопросъ, гдѣ же точка соприкосновенія съ народомъ? Достоевскій отвѣчалъ: грамотность и образованіе. Но, кромѣ этой главной цѣли, у возникающаго «Времени» была и другая — создать «вполнѣ независимый отъ литературныхъ авторитетовъ» органъ, гдѣ бы было «полное и самое смѣлое обличеніе всѣхъ литературныхъ странностей нашего времени» 1).

Прибавьте къ этому заявленіе отъ редакціи въ первой же своей книжкъ, гдъ, между прочимъ, было сказано: «общество поняло, что съ западничествомъ мы упрямо натягивали на себя чужой кафтанъ, несмотря на то, что онъ уже давно трещалъ по всъмъ швамъ, а съ славянофильствомъ раздъляли поэтическую грезу возсоздать Россію по идеальному взгляду на древній бытъ, взгляду, ставившему вмъсто настоящаго понятія о Россіи какую-то балетную декорацію, красивую, но несправедливую и отвлеченную»—и вамъ станетъ, конечно, ясно, что направленіе новаго органа новой фракціи политической мысли — «почвенниковъ», было сугубо патріотическое и, если въ началъ еще искавшее себъ опредъленія, то потомъ вполнъ примкнувшее къ славянофильству.

Все содержаніе журнала вполнъ отвъчало разъ поставленной программъ. Что же касается самыхъ сотрудниковъ, то, во-первыхъ, во главъ ихъ стоялъ Ө. М. Достоевскій, отношенія котораго къ власти вообще достаточно ясны всъмъ, кто знакомъ съ его сочиненіями; любопытно, что даже въ отношеніи къ цензуръ онъ никогда не позволять себъ сильнаго раздраженія... 2). Во-вторыхъ, по заявленію одного изъ нихъ — Страхова — «вообще никакого слъда революціоннаго направленія не было въ журналъ «Времени», т. е. не только какихъ-нибудь помысловъ, но и сношеній съ людьми, замышлявшими недоброе, или какого-нибудь имъ потворства и одобренія» 3). И въ самомъ дълъ, еще

<sup>1) &</sup>quot;Віографія, письма и зам'ятки изъ записной книжки  $\Theta$ . М. Достоевскаго", "Воспоминанія о  $\Theta$ едор'я Мих. Достоевскомъ" Н. Страхова, 177—193.

<sup>2)</sup> Ibidem, 228.

<sup>3)</sup> Ibidem, 229.

до появленія «Отцовъ и дѣтей» «Время» уже кричало разврать молодой части общества; а потомъ прославило Турогенева, за что даже удостоилось отъ него помпезнаго обѣда — ...

Никому и въ голову не приходило заподозрить «Време въ какой бы то ни было неблагонамъренности вплоть дапръльской книжки 1863 года.

Воздерживаясь отъ вмѣшательства въ польскій вопростовення, однако, почувствовало необходимость высказать о немъ такъ или иначе. Миссію эту выполнилъ Страхов подписавшій исевдонимомъ «Русскій» свою статью—«Роков вопросъ». Обвиненія, взведенныя на нес, въ правительственномъ сообщеніи, такъ серьзны и вначительны, что я считаю не безынтереснымъ познакомить читателя съ основной мыслью «Русскаго».

J J

تع

2.1

3

£

Не удовлетворяясь существовавшими въ разных частяхь общества объясненіями польскаго возстанія, одно нзъ которыхъ мотивировалось космополитизмомъ, другое идеей національности, Страховъ приглашаль стать на точку арфнія самихъ поляковъ, вникнуть въ ихъ собственное настроеніе, перенести себя въ ихъ положеніе и смотръть в все ихъ глазами. Онъ увъренъ, что въ такомъ случав каждому будетъ ясно, что, кромъ названныхъ причинъ, «въ эту вражду входить еще одинь элементь, который, какъ намъ кажется, весьма существенно опредъляеть дъло. Поляка возбуждены противъ насътакже, какъ народъ образованный противъ народа менъе образованнаго или даже вовсе необразованнаго. Каковы бы ни были поводы къ борьбъ, но одушевленіе борьбы, очевидно, воспламеняется тъмъ, что съ одной стороны борется народъ цивилизованный, а съ другой — варвары. Таковъ, по крайней мере, должно быть взглядь поляковь. Чтобы убъдиться въ глубокой дъйствительности этой причины, какъ составнаго элемента вражды, стоить только вспомнить, что польскій народъ имъсть полное право считать себя въ цивилизаціи наравнъ со всеми пругими европейскими народами, и что. напротивъ, на насъ они едва-ин могутъ смотръть иначе, какъ на варваровъ. Доказательству этой мысли и посвящены ть одинадцать страничекъ, которыя погубили журналъ. Въ закиюченіе авторъ находиль, что намь, русскимь, нужно «сь большею втоого и надеждою обратиться къ народнымъ чаламъ», а полякамъ — «отказаться отъ той доли своей рдости, которая опирается на ихъ высокую цивилизацію» 1).

Надо ли говорить, что при атмосферъ, царившей съ варя въ массъ нашего общества, мысль «Русскаго» была нята прямо-таки, какъ кощунство. Начался ропотъ, реалиэованный очень быстро какимъ-то Петерсономъ въ органъ ткова. Называя «Русскаго» бандитомъ, онъ заявилъ, что **чтыя** его — сплошная ложь, что если бы Россіи было Въстно имя автора, то оно произносилось бы каждымъ стинно-русскимъ» съ презрѣніемъ и т. д. Короткая замѣтка дълала дъла... Достоевскій нопробоваль обратиться въ .-Петербургскія Вѣдомости» съ разъясненіемъ, цензура его разръщила, потому что было уже извъстно, что все довено до государя и журналу предстоить запрещение. Страгь написаль Каткову и И. С. Аксакову, прося у нихъ цержки и разсъянія недоразумънія, но ни въ «Московихъ Въдомостяхъ, ни въ «Диъ» ничего не появлялось жовская цензура была предувъдомлена... Записка для туева оказалась безрезультатной... Наконецъ, 1 іюня жургь быль закрыть.

Только позже, въ майской книжкъ «Русскаго Въстника» прованной цензурой 28 іюня, появилась статья Каткова— о новоду статьи "Роковой вопросъ", въ которой реабилитиались и журналь, и авторъ. «Сколько несчастныхъ слувъ бываетъ вслъдствіе недоразумъній!» — такъ начиналь гковъ защиту безвинно погубленнаго имъ журнала своъ, въ сущности, единомышленниковъ.

Статья эта, разрѣшенная Валуевымъ только «Русскому стнику», убѣдила всѣхъ въ полной безвредности «Времени», тъ февраля 1864 года оно было перекрещено въ «Эпоху». тько за Страховымъ цензура зорко слѣдила еще лѣтъ надцатъ и когда издатели журналовъ предлагали ему акторство, она отказывалась его утвердить... 2)

5 іюня въ «Сѣверной Почтѣ» было опубликовано: осударь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу нистра внутреннихъ дѣлъ о вредномъ направленіи газеты временное Слово» и о неодпократномъ напечатаніи въ

<sup>1) &</sup>quot;Время" 1863 г., IV, 152 -163.

<sup>2) &</sup>quot;Воспоминанія о ⊖. М. Достоевскомъ", 256.

той же газеть статей съ нарушеніемъ постановленій о цензурѣ, высочайше повелѣть сонзволилъ: прекратить дальнѣйшее изданіе газеты «Современное Слово» 1).

Это было уже не педоразумѣніемъ, по крайней мѣрѣ съ точки зрѣнія Валуева. Мы уже знаемъ, что онъ еще раньше заносилъ мечъ на умѣренную, но честную и отзывчивую либеральную газету, только съ января отдѣлившуюся отъ «Русскаго Инвалида». Кромѣ того, Валуевымъ отчасти руководило желаніе сдѣлать непріятность военному министру. Д. А. Милютину, нозволившему такое «приложеніе» къ офиціальному органу, на который Валуевъ хотѣлъ бы разсчитывать, какъ на подголосокъ своей «Сѣверной Ночтѣ».

Къ началу йоня относится и елъдующая запись Никитенка: «Долго бесъдовалъ съ Погодинымъ, заъхавъ къ нему поутру. Но поручению государя, онъ написалъ статью въ отвътъ на наглую какую-то и грубую клевету на Россію, напечатанную во французскомъ журналъ 2). Завтра онъ покажетъ ее кн. А. М. Горчакову. Онъ написалъ также инсьмо къ Гарибальди, которое мнъ прочиталъ. Письмо очень умно... Князь одобрилъ ее и ръшилъ напечататъ сначала по-русски въ «Русскомъ Инвалидъ» или въ «Московскихъ Въдомостяхъ», а потомъ перевести на французскій языкъ и тиснуть въ «Journal de St.-Pétersbourg». О письмъ къ Гарибальди онъ сказалъ, что надобно немного смягчить въ немъ похвалы ему» 3).

#### VII.

### Сила и вліяніе Каткова.

Посять нашихъ апръльскихъ (очень тождественныхъ) нотъ и общаго отвъта державъ Россіи 27 іюня, въ которомъ были точно формулированы шесть пунктовъ о пеобходимыхъ реформахъ въ Польшъ. — Англія. Франція и Австрія въ августъ, объявили намъ, что онъ слагаютъ на Россію всю

¹) 1863 r., № 122.

 $<sup>^{2})</sup>$  Статья по адресу Россін была помъщена въ "Revue des Deux Mondes".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Диевникъ", "Рус. Старина" 1891 г., III, 730, 731.

отвътственность за дальнъйшія послъдствія польскаго возстанія. Въ это же время въ Лондонъ зарождался «Интернаціоналъ»...

Могло-ли все это хоть сколько-нибудь способствовать успокоенію разныхъ группъ русскаго общества? Оно положительно растералось и ежедневно ошеломляло сторонняго наблюдателя массою самыхъ неожиданныхъ выходокъ.

Недурной иллюстраціей общественной смуты можеть служить хотя бы такой, довольно, впрочемъ, извъстный инцидентъ. Въ ноябръ, ко дню именинъ гр. Мих. Муравьева-Виленскаго, петербургскій beau monde рѣшилъ послать ему икону съ коллективнымъ поздравительно - благодарственнымъ письмомъ. Когда подписаться подъ послѣднимъ было предложено и петербургскому генералъ-губернатору, кн. Л. Л. Суворову, онъ отвѣтилъ, что «людоѣдъ» недостоенъ этой высокой чести... И вдругъ по рукамъ начинаетъ ходитъ стихотвореніе Ө. И. Тютчева, вылившаго свое негодованіе на гуманнаго сановшка. Что къ Тютчеву потомъ присоединилъ свои вирши кн. П. А. Вяземскій — это нисколько неудивительно, но что самъ Тютчевъ оказался противникомъ Суворова и, что еще знаменательнъе — сторонникомъ Муравьева—это, конечно, знаменіе времени.

Стихотвореніе его настолько любопытно, какъ прекрасная иллюстрація настроенія ретроградной массы, что я считаю необходимымъ привести его полностью:

Кн. Италийскому, графу А. А. Суворову-Рымникскому.

Гуманный внукъ воинственнаго дъда, Простите намъ, нашъ симпатичный киязъ, Что русскаго честимъ мы людоъда, Мы, русскіе, Европы не спросясь...

\* \*

Какъ извинить предъ вами эту смълость? Какъ оправдать сочувствіе къ тому, Кто отстояль и спасъ Россіи цълость, Всъмъ жертвуя народу своему.

\* \* \*

Кто всю отвътственность, весь трудъ и бреми Взялъ на себя въ отчаянной борьбъ — И блъдное, замученное племя, Воздвигнувъ къ жизни, вынесъ на себъ.

Кто избранный для всёхъ крамолъ мишенью. Сталъ и стоитъ спокоенъ, невредимъ, На зло врагамъ, ихъ лжи и озлобленью, На зло, увы! и пошлостямъ роднымъ!

\* \*

Такъ будь и намъ позорною уликой Иисьмо къ нему отъ насъ, его друзей! Но намъ сдается, князь, вашъ дъдъ великой Его скръпилъ бы подписью своей 1).

А Вяземскій свойственнымъ ему поэтическимъ топсромъ прямо отрубилъ:

"Кто Муравьеву врагь, его кто порицаеть, Россіи тоть не сынь и русскому чужой!" <sup>2</sup>).

Въ такія времена всегда особенно дѣятельны люди опредѣленнаго склада. Явленіе это повторяется съ безусловной правильностью во всѣ эпохи. 1863-й годъ не былъ исключеніемъ. Отечественные «благодѣтели» спѣшили воснользоваться моментомъ, чтобы еще больше закрѣпить свое вліяніе. Охлажденіе интеллигентной толны къ освободительнымъ началамъ, увлекшимъ ее еще такъ недавно, достигло своего апогея. «Педаромъ—пишеть современникъ—все чаще и громче произносилось въ разговорѣ имя Каткова, быстро занявшаго позицію представителя цѣлаго направленія, впослѣдствін такъ твердо установившагося на десятки лѣть и нринесшаго не мало горькихъ плодовъ».

Дъйствительно, Катковъ, во всеоружіи ежедневнаго и ежемъсячнаго органовъ, велъ неослабную канонаду по всему, что еще хотъло жить и самостоятельно мыслить. Нашелся, конечно, и беллетристъ, который взялся поставить громадную партію гранатъ... Съ марта въ «Русскомъ Въстникъ» пошло «Взбаломученное море» — этотъ смрадъ нутра Писемскаго, перегоръвшаго —или върнъе —закалившагося въ прозапческой пошлости и полной безпринципности в). Массъ такое оплеваніе всего лучшаго было на-руку; только нъкоторые изъ людей болъе развитыхъ, хотя и всецъло принадлежащихъ къ реакціонному теченію, находили романъ

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина" 1883 г., IV, 208-209.

<sup>2)</sup> Ibidem, 210.

<sup>3)</sup> No.No. III - VIII.

не стоющимъ серьезнаго вниманія. Катковъ, разумбется, видълъ въ немъ сильную бомбу по своимъ противникамъ, которыхъ онъ могъ обстреливать изъ любой батарен, изъ любого орудія. Раненыхъ выносили изъ строя — припомните хоть «Время» — бросали куда попало, а отстръщваться, все-таки, не позволяли ни подъ какимъ видомъ. Краевскій за статью въ своемъ «Голось» противъ сіятельнаго Михаила Никифоровича быль призываемъ лично къ Валуеву, сдълавшему ему очень строгій выговоръ 1). Между тыть, изъ «Голоса», единодушно съ Катковымъ кричавшаго «смерть нигилистамъ!», шла, конечно, ужъ ни больше, какъ легкая картечь... Надо-ли говорить, какъ уродствовалъ страстнобульварскій изувъръ? Недаромъ даже Никитенко находилъ, что-«Московскія Въдомости» иногда со своими совътами народу и правительству заходять слишкомъ далеко, и какъ онъ имъютъ привычку говорить обо всемъ диктаторскимъ тономъ, что это становится нестернимымъ. Имъ, по извъстнымъ причинамъ — прибавляетъ хорошо освъдомленный въ круг в цензурно-литературныхъ делъ авторъдають больше воли, чёмъ другимъ газетамъ» 2).

Но его оцѣнка Каткова немного значила въ шумѣ иныхъ голосовъ. «Въ нашей литературѣ теперь — писалъ 30 іюня П. А. Плетневъ — одинъ человѣкъ, котораго не стыдно назвать писателемъ. Его "Московскія Вѣдомости" изо дня въ день представляютъ намъ такой высокій интересъ, такой ученый анализъ современной политики, такія патріотическія и назидательныя идеи, что Катковъ дѣйствительно, по публичной своей дѣятельности, у насъ первое лицо въ Россіи. Все прочее не вышло изъ ряду обыкновенности» 3). И это писалъ не полуграмотный «патріотъ своего отечества», а другъ Пушкина, Дельвига, ректоръ университета, писатель, пережившій желѣзное тридцатилѣтіе 1825—55 годовъ.

Но это одна сторона миѣній, которыми къ счастью, оцѣнка Каткова не оканчивалась. Направленіе его диктаторской дѣятельности встрѣчало сильное перасположеніе даже

<sup>1)</sup> A Никитенко, "Дневникъ", "Рус. Старина" 1891 г., III, 737.

<sup>2)</sup> Ibidem, 738.

<sup>3)</sup> II. Плетневъ, "Сочиненія и переписка", III, 493—494.

среди людей, не претендовавшихъ на передовыя общественныя позици.

«Въ возникновеніи этого направленія, — пишеть одинъ современникъ, -- конечно, еще не было бы бъды: нельзя требовать, чтобы въ человъческомъ обществъ всъ смотръли на вещи одинаково. Но бъда — и бъда большая, — была въ тъхъ исключительныхъ условіяхъ, въ которыхъ вскорѣ очутился вцохновитель «Московскихъ Въдомостей». Ядъ выражавшагося ими направленія заключался въ беззаствичивомъ заподозръвании всякаго противнаго мнънія, въ приравниваніи всякой мысли съ освободительнымъ оттънкомъ къ преступленію. 1) Надо отдать справедливость талантливому московскому публицисту: онъ зналъ свою публику и умълъ диспиплинировать ее. При вынужденномъ безмолвіи противниковь; ему нетрудно было наложить на либеральную печать клеймо безсилія и тімь способствовать разстройству партіи, которую онъ громилъ. Но именно это обстоятельство не свидътельствовало-ли о томъ, что въ ту пору либерализмъ не имълъ уже характера органической общественной силы? Последующие годы еще более ярко доказали это. Чемъ иначе объяснить такое, повидимому, непостижимое явленіе, какъ захуданіе на долгіе годы той самой партіи, на знамени которой начертаны были принципы правительственныхъ реформъ, тогда какъ именно противники этихъ реформъ прі-

<sup>1)</sup> По этому поводу Салтыковъ въ одной изъ своихъ хроникъ общественной жизни замъчалъ Каткову, кричавшему объ отсутствіи справедливости у его противниковъ: "Милостивые государи! Конечно, справедливость сама по себъ важное слово, но потому-то именно и следуеть пользоваться этимъ словомъ съ осторожностью. По новоду чего вы требуете справедливости? по поводу вашей же собственной несправедливости. Къ кому требуете справедливости? къ самимъ себъ!.. Вы требуете справедливости, вы, которые сами насквозь проникнуты ненавистями и неправосудіемъ всякаго рода, вы, которые шагу не можете ступить безъ того, чтобы не допросить съ пристрастіемъ, чтобы не кинуть тани язвительнаго подозранія, чтобы не уськнуть и не кивнуть головой на тъхъ, которыхъ вы, правильно или неправильно считаете врагами вашего спокойствія! Сердца ваши преисполнены желчью и оптомъ, языкъ вашъ источаеть ядъ клеветь, руки ваши сводятся судорожно и вы хотите, чтобы къ этому поворному арълищу, чтобы къ этой "хладной" ненависти, сдъдавщейся почти ремесломъ, оставались равподушными и даже оказывали дань уваженія ! снисходительности!" ("Современникъ" 1863 г., IV, 379-380);

обрѣли вѣсъ и значеніе въ качествѣ «охранителей»? Что охраняли они? Старый режимъ, которому сама власть стремилась положить конецъ? Но въ такомъ случаѣ рѣчь должна бы идти не объ охранѣ, а о противодѣйствіи~и внесеніи въ общество смуты» 1).

Желая подтвердить свои слова свидітелемъ-современникомъ, я умышленно остановился на никому невідомомъ, можеть быть, г. Р, потому что, прочтя всі его воспоминанія о лично пережитыхъ щестидесятыхъ годахъ, вы ясно видите передъ собой самаго обыкновеннаго человіка изъ тогдашней широкой мыслящей публики. Это ни крупный администраторъ, ни лишенный языка писатель, ни скольконноўдь видный общественный діятель — показанія которыхъ могли бы быть признаны субъективными. Это просто обыкновенный обыватель, болівшій и страдавшій за происходящее предъ его глазами геростратовское сметеніе всего, что передовому обществу было дорого и близко.

И сила Каткова была настолько велика, а вліяніе—
значительно, что Головнинъ снова обращается къ нему
съ «участіемъ», состоящимъ на этотъ разъ въ предложеніи
издать сборникъ статей вдохновителя реакціи по нольскому
вопросу и пріобрѣсти большое количество экземпляровъ
книги для разсылки по всѣмъ учебнымъ заведеніямъ... Это
письмо Головнина было помѣчено 7 іюня, т. е. самымъ кульминаціонымъ пунктомъ добровольной охраны «Московскихъ
Вѣдомостей»... А когда Катковъ отказался и отъ этого предложенія, министръ просвѣщенія не переставалъ выражать
ему въ нѣсколькихъ письмахъ полное свое сочувствіе и
солидарность 2)...

Словомъ, если 1863 годъ въ политическомъ отношеніи ознаменованъ польскимъ возстаніемъ, то въ отношеніи общественнаго настроенія и исторіи русской журналистики онъ прямо можеть быть названъ годомъ наибольшей популярности Каткова.

Понятно поэтому, какъ горячо передовые органы принимали къ сердцу всякую защиту администраціей монополіи слова этого господина, какъ они пользовались всѣми воз-

<sup>1)</sup> P. "Выдос", "Рус. Старина" 1902 г., I, 213—214.

<sup>2) &</sup>quot;Московскія Въдомости" 1864 г., №№ 195 и 212.

можными способами, чтобы показать обществу, куда оно можеть прійти съ такимъ поводыремъ.

«Искра» рисовала «Леона-Катковскаго» въ массѣ самыхъ разнообразныхъ положеній, писала на него баллады, сказки, анекдоты, оды --- словомъ, дѣлала все, чтобъ осмѣять его и уничтожить хоть часть его вліянія. Успѣхъ «Искры» подсказаль «Современнику» цѣлесообразность возобновленія «Свистка».

Тамъ мы находимъ необыкновенно сильную «Пѣснь московскаго дервиша», написанную Салтыковымъ («Михаилъ Зміевъ-Младенцевъ»). Кстати, она, по моему, еще разъ, доказываетъ какимъ громаднымъ размахомъ пера обладалъ нашъ великій сатирикъ.

#### Пѣснь московскаго дервиша.

(Начинаеть робко, тихимь голосомь). Ужь я русскому народу Показаль бы воеводу, Только дали бы мив ходу, Ходу! ходу! ходу ходу!

(Постепенно разгорячается).

Покаталея бъ! Напградея бъ! Наломалея бъ! Наплясалея бъ! Наругалея бъ! Насосалея бъ! Насосалея бъ! Насосалея бъ!

(Разгорячается окончательно, и видя, что никто ему не возражаеть, изъ условной формы переходить въ утвердительную).

Я россійскую реформу, Какъ негодную проформу, Вылью въ пряничную форму! Форму! форму! форму! форму!

Нигилистовъ строй разрушу, Уязвлю имъ веладиъ душу: Поощрили бъ лишь—не струшу!

(Въ изступленій думасть, что все сів совершилось).

Я цензуру пріумножиль, Нигилистовь упичтожиль, Землю русскую стреножиль!

(Закатывается и не понимаеть самь, что говорить). Ножить! ножиль! ножиль! ножиль! ножиль! 1)

<sup>1) &</sup>quot;Современникъ" 1863 г., IV, "Свистокъ" № 9, 71—72.

Тамъ же находимъ другое произведеніе Салтыкова— «Соп'влковцы», представляющее отрывокъ изъ частнаго письма отъ москвича:

«Вся Москва крайне заинтересована появленіемъ какой-то новой секты, о которой уже и прежде ходили темные слухи. Приверженцы ея называють себя "сопълковцами", производя это слово отъ глагола "сопъть", такъ какъ они всь пьйствія свои, по какому-то странному обычаю, сопровождають сопъніемь. Само собой разумьется, что появленіе сопълковцевъ сейчасъ же породило въ Москвъ самые странные слухи. Разсказывають, что они поклоняются Абракадабръ и всякаго вступающаго въ ихъ согласіе заставляютъ предварительно разжевать раскаленный уголь, — и при этомъ произнести ту страшную клятву, которую произносить въ "Князъ Серебряномъ" колдунъ мельникъ: "шикалу! ликалу! слетаются вороны издалека, кличуть другь друга на богатый пиръ, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чують, летять да кричать! шагадамъ! шагадамъ!" Прибаляють, что человъкъ, выдержавшій такое испытаніе, можеть свободно читать "Наше Время", употреблять въ пищу разваренныя въ сулемъ "Московскія Въдомости" и запивать ихъ раствореннымъ въ синильной кислотъ "Русскимъ Въстникомъ". Увъряють даже, что они ловять по улицамъ людей, увлекають ихъ, и потомъ, разрезавъ жилы, пьють изъ нихъ кровь; на-дняхъ даже говорили, что нъчто подобное въ страстную пятницу (сін люди всегда лопають скоромное!) случилось съ однимъ нигилистомъ, безпечно гулявшимъ въ сумерки по Страстному бульвару. Будто бы, въ ту минуту, когда онъ поровнялся съ университетской типографіей, напали на него какія-то люди, одётые въ непромокаемые плащи изъ листового желъза, и увлекли несчастнаго во дворъ университетскаго дома. Какъ бы то ни было, но простой народъ встревоженъ. Одинъ говоритъ, что виделъ бълесоватого упыря съ темнофіолетовыми губами, который, за отсутствіемъ пищи, грызъ собственную свою руку; другой говорить, что видъль чудовищнаго горбуна, который отъ голоду въ одну ночь перегрызъ зубами сътку Страстного монастыря и по дорогъ сръзалъ изыкомъ до пятидесяти толстыхъ липъ на бульваръ... Однимъ словомъ, всъ боятся, всь въ страхъ. Старожилы сравниваютъ настоящее положеніе Москвы съ тъми временами, когда бывало, на**ъзжалъ въ** нее покойникъ Шешковскій, но М. Н. Лонгиновъ утверждаетъ, что нынче хуже, ибо тогда былъ одинъ Шешковскій, а теперь ихъ нѣсколько.

«Какая цѣль появленія "сопѣлковцевъ" и какое ученіе проповѣдуютъ — все это еще тайна, потому что нельзя же въ самомъ дѣлѣ согласиться, будто они существуютъ для того только, чтобы сосать человѣческую кровь. Замѣчательно, что еще Кузьма Прутковъ предрекалъ появленіе подобныхъ людей. "Погоди! говорилъ онъ мнѣ на смертномъ одрѣ своемъ — будутъ еще не такіе люди! будутъ люди съ песьими головами! Эти люди будутъ говорить, что самое приличное для человѣка мѣсто есть отходная яма!" И съ этими словами прозорливый старецъ скончался. Я не могу забыть этихъ словъ, потому что, дѣйствительно, самое ясное, что до сихъ поръ высказали "сопѣлковцы", — это то, что приличнѣйшее для человѣка мѣсто есть отходная яма» 1).

Читающая публика хорошо тогда понимала подобныя замътки и въ опредъленныхъ кругахъ онъ имъли громадный усибхъ. Конечно, иное впечатлъніе производили бы серьезныя, обстоятельныя статьи, поясняющія истинную ивну московскихъ юродствующихъ, но развв онв возможны были тогда?.. Да и не только тогда... Читатель хорошо зналъ, что противъ Каткова и Ко могли выступать лишь «Свистокъ», «Искра», «Гудокъ» и т. д., которымъ всегда было достаточно одного-двухъ штриховъ, чтобы набросать цёлую картину... Къ сожалению, до сихъ поръ не удалось найти ни одного документа, позволяющаго считать Каткова персоной недоступной литературно-политической критикъ, какъ это мы имъемъ въ отношении г. Чичерина, но вся ценвурная практика неоспоримо доказываеть, что такія распоряженія были... Валуевъ очень цёниль номощь Каткова, и потому павловское «Наше Время», съ началомъ силы «Московскихъ Въдомостей», отошло уже на задній планъ, затъмъ вскоръ было прекращено самимъ издателемъ, съ 3 сентября открывшимъ безцвѣтныя «Русскія Вѣдомости» 2)...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Ibidem, 81 82.

<sup>2) 3</sup> сентября 1903 г., редакція "Русскихъ Въдомостей" скромно отпраздновала свой *сорока, таній* юбилей, а постоянные ся читатели и многіє представители разнообразныхъ слоевъ общественной жизни и

потомъ Валуевъ не разъ ссорился съ своимъ страстнобульварскимъ союзникомъ, но пъсенка Павлова была уже спъта...

## VII.

## Стъсненія малорусской литературы.

Вліяніе Каткова въ 1863 году проявилось очень опредъленно, между прочимъ, въ вопросъ о малорусской литературъ, заслуживающемъ, по всъмъ соображеніямъ, серьезнаго вниманія. Это былъ годъ, когда малорусскому печатному слову впервые встрътились неодолимыя препятствія.

А такъ какъ въ обзорѣ 1859 — 62 гг. я умышленно совершенно не касался этого вопроса, то теперь мы и обратимся сначала немного назадъ.

Въ 1859 году по цензурѣ было сдѣлано распоряженіе, чтобы «сочиненія на малороссійскомъ парѣчіи, писанныя собственно для распространенія ихъ между простымъ народомъ, печатались не иначе, какъ русскими буквами, и чтобы подобныя народныя книги, напечатанныя за границею польскимъ шрифтомъ, не были донускаемы ко ввозу въ Россію» 1).

Кром'в этого, никакихъ стѣсненій нока не предпринималось. Въ январ'в 1861 года сталъ даже выходить южнорусскій литературно-ученый журналъ «Основа» подъ редакціей В. М. Бълозерскаго и при очень д'ьятельномъ участін когда-то гонимыхъ Костомарова, Кулиша и Шевченка: много работалъ тамъ и А. Ө. Кистяковскій, а затѣмъ, съ января 1862 года, присоединился и изв'єстный современный историкъ, В. Б. Антоновичъ, «Основа» прикончила свое существованіе на сентябрьской кинжк'ъ 1862 года, по обстоятель-

двятельности привътствовали въ этотъ день честную работу единственнаго теперь у насъ столичнаго газетнаго органа. Миъ кажетел глубокоуважаемая редакція не сдълала бы ошибки, еслибы изъ прошлаго нынъшинхъ "Русскихъ Въдомостей" вычеркнула время редактированія ихъ Н. Ф. Павловымъ, несмотря на обычай считать юбилен изданій по продолжительности существованія ихъ названій, а не опредъленнаго паправленія, что было бы, вообще говоря, у пасъ при условіяхъ, создающихъ хамелеонство, очень желательно.

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ постановленій и распоряженій по цензуръ съ 1720 по 1862 годъ", 445.

ствамъ, и до сихъ поръ еще, въ сущности, малоизвъстнымъ. Везспорно лишь одно: ее не закрыли, она закрылась сама.

Украйнофилы работали у себя на родин**т тоже безъ** особенныхъ стъспеній.

Такъ продолжалось, пока Катковъ не изрекъ: «пр-р-ропагандисты! тъснить!»

Въ 1862 году Катковъ былъ еще сравнительно милостивъ. Написанная И. В. Анненковымъ корреспонденція изъ Кіева, хотя и не особенно сочувственно отнеслась къ «партін мѣстнаго образованія», борящейся съ «партіей образованія обще-русскаго», но вопроса о зловредности нервой, ясно по крайней мъръ, поставлено не было. Редакція «Съверной Автописи» ограничилась тогда лишь следующимъ примѣчаніемъ: «Очень грустно, если дѣло русскаго образованія могло быть дёломъ партін въ одной изъ самыхъ коренныхъ русскихъ областей. Мъстныя наръчія есть везлъ и гораздо болъе ръзкія, чъмъ малороссійское, но нигдъ они не вступають въ соперничество съ общимъ языкомъ и общимъ образованіемъ народа. Русскій языкъ есть общее достояніе и такъ называемыхъ великоруссовъ и малоруссовъ. Это не великорусскій языкъ, а русскій, который сознанъ исторіей и съ которымъ неразрывно соединяется русское образованіе» 1).

Это было въ йонъ 1862 года. Разыгравшіяся вслъдъ за тъмъ событія въ Польшь, покушенія на жизнь намъстниковъ и многое другое, создали уже около имени украйнофиловъ атмосферу противоправительственной дъятельности. Они были взяты на подозрѣніе... Толки объ этомъ сдѣлались унорны, что группа настолько украйнофиловъ пеобходимымъ выступить съ публичнымъ исповъданіемъ своего profession de foi и съ этою цълью обратилась въ «Современную Лътопись», изъявивъ, если върить Каткову, сочувствіе общему направленію журнала, по не согласившись съ нимъ въ мибніи о малорусской литературъ... Заявленіе ихъ, названное «Отзывомъ изъ Кіева», настолько характерно для описываемаго мною времени и такъ затеряно въ ныли журнальныхъ листовъ, что, я думаю, небезынтересно познакомиться съ нимъ сейчасъ.

<sup>1) &</sup>quot;Современная Лътопись Русскаго Въстника" 1862 г., № 25.

Указавъ на неопредъленность термина «либералъ», подписавшеся считали необходимымъ отгородится отъ нъкоторыхъ элементовъ «либерализма» и потому откровенно высказали свой образъ мыслей, принявъ впередъ навязываемый имъ эпитетъ «хлопомановъ». Основное положеніе ихъ программы: «спомоществовать развитію народа, не вдаваясь въ политическіе или соціальные толки, и ожидая терпъливо времени, когда народъ будеть въ состояніи толковать съ нами о предметахъ, которые теперь недоступны его умственному развитію, а потому для него загадочны, темны и ненужны». Изученіе же народа и его нравственныхъ началъ побудило ихъ сдълать слъдующіе выводы, на которыхъ, какъ на ступени общественныхъ нонятій, пока и можно было остановиться:

«1) Нашъ народъ въ высшей степени религіозенъ, и потому воспитание его должно опираться на полномъ уваженій къ христіанскимъ истинамъ»; «2) народъ нашъ сознаеть всю важность поземельной собственности, сознаеть, что безъ нея самая свобода мыльный пузырь, лживое слово; поэтому необходимо растолковать ему всё экономическія и юридическія данныя, на основаній которыхъ онъ можеть въ настоящее время, законнымъ путемъ, достигнуть желаемой поземельной собственности. Онъ не можетъ сразу измѣнить свой взглядь на людей, благополучіе которыхь было основано на его горькой долф, хотя у него сильно развито чувство справедливости и любви къ ближнему и при томъ онъ въритъ въ своего Освободителя, съ Его именемъ соединяеть всь свои понятія о высшей правдъ»... «З) Народъ проникнуть глубокимъ уваженіемъ къ своимъ обычаямъ, преданіямъ, обстановкѣ, ко всему тому, что составляеть признакъ національной личности; потому при воспитаніи его должно сохранять уважение къ народному крестьянскому быту, этнографическимъ его особенностямъ, къ языку и національности, «4) Изъ элементовъ, общественной жизни единственный элементь, доступный народу, въ настоящее время и пользующійся его глубокимъ уваженіемъ, этосвязь семейная; потому при воспитаніи народа, устранивъ всь другія соціальныя соображенія, следуеть усилить, соразмерно съ развитіемъ, его уваженіе къ семью, развить на разумныхъ основаніяхъ сознаніе семейныхъ обязанностей и потомъ, расширяя понятіе, отъ семьи переходить къ громадѣ (общинѣ)».

Послѣ такой положительно выраженной программы, подписавшіеся опровергали взводимыя на нихъ обвиненія, главнымъ изъ которыхъ была солидарность съ групной, выпустивней прокламацію «Молодая Россія» 1). По этому пункту они писали: «мы объявляемъ положительно и гласно, что въ отношении къ намъ заключение это вполиф ошибочно. Религію, семейную нравственность и право собственности мы считаемъ неотъемлемымъ народнымъ достояніемъ; посягательство на эти начала считаемъ вреднымъ для народа и истекающимъ изъ сектаторскаго эгоизма въ противность народному духу и народной волъ... Не менъе вредными для нашего народа считаемъ проповъдуемыя этимъ отзывомъ революціонныя средства, какъ препятствующія всякому положительному спокойному труду общества, какъ влекущія за собой жертвы, тратящія силы и дарованія среди фрондерскихъ увлеченій, вмѣсто того, чтобы примѣнить ихъ къ честному и илодовитому труду»...

Второе обвиненіе по адресу этой группы сводилось къ нрепятствованію принятія крестьянами уставныхъ грамотъ и къ возбужденію ихъ къ рѣзнѣ. Рѣзко опровергая эти «клеветы малорусскихъ помѣщиковъ», авторы «отзыва» говорили: «Не потому-ли, что мы знакомимся съ крестьянами, обходимся съ ними дружелюбно, стараемся учить ихъ дѣтей, да, пожалуй, надѣваемъ ихъ костюмъ? Да неужели, господа, при сношеніяхъ съ крестьянами невозможно допустить иной мысли, кромѣ желанія поразбойничать?»- а въ заключеніе просили фактическихъ указаній на свою террористическую пропаганду.

Наконецъ, на третье обвинение въ стремлении къ сепаратизму, «отзывъ», расчленивъ это понятие на государственное и національное, отвъчалъ:

«Если насъ упрекають въ сепаратизмѣ или, по крайней мѣрѣ, въ желаніи сепаратизма государственнаго, то мы объявляемъ что эта самая нелѣпая и самая напвная клевета. Никто, вѣдь, изъ насъ не только не говоритъ и не

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Чернышевскій и его единомышленники отнеслись къ этой прокламацій если не отрицательно, то очень холодно.

помышляеть о политикъ, но всякое политическое стремленіе, при настоящемъ состояніи общества, до того смѣшно и ребячески наивно въ нашихъ глазахъ, что серіозно даже считаемъ лишнимъ возражать на этотъ упрекъ... Другое дъло, если подъ словомъ сепаратизмъ разумфють желаніе развить южно-русскій языкъ и южно-русскую литературу. Это желаніе мы действительно имбемь; но что въ немъ видять преступнаго-не понимаемъ. Въ настоящее время, никто, кажется, не станеть доказывать необходимость перерабатывать одну національность въ другую... Удивительно-ли, если мы, зная, что народность безъ литературы — паразитное явленіе, не желали бы своей народности печальной участи царазитовъ? Научныя же оправданія своихъ убъжденій мы готовы представить веёмъ и каждому, а что важнёе всего, мы видимъ на опытъ, что обучение народа, при употреблении его собственнаго языка, идеть, по крайней мфрф втрое успфшнъе и скоръе».

Заканчивался «отзывъ» сознаніемъ подписавшихся, что они не удовлетворять ни «ярыхъ прогрессистовъ, которые желали бы, чтобы общество дълало гальваническіе скачки впередъ», ни «консерваторовъ — помѣщиковъ, между которыми просвѣщенныя современныя личности хотя и появляются, но до сихъ поръ составляють еще исключеніе» — и приглашеніемъ противниковъ публично высказать свои убъжденія. Затѣмъ шли подписи: Владиміръ Антоновичъ, Павелъ Губинскій, Константинъ Солонина, Ал. Стояновъ, Михайло Милашенко, Антонъ Тищенко, Евгеній Синегубъ, Иванъ Ничипоренко, Павелъ Житецкій, Викторъ Торскій, Дмитрій Богдановъ, Өаддей Рыльскій, Николай Синегубъ, Петръ Супруненко. Владиміръ Синегубъ, Борисъ Познанскій, Викторъ Синегубъ, Александръ Лашкевичъ, Өедоръ Горячковскій, Андрей Стефановичъ и Иванъ Касяненко.

Редакція «Современной Л'топіси» въ своемъ примъчаніи къ «отзыву», между прочимъ, заявила: «Что касается до малороссійской литературы, то мы менье всякаго другого могли желать, чтобъ ея попытки встрвчали какое-нибудь внышнее противодыйствіе и подвергались ствененію; мы только сомнывались въ ихъ успых и опасались только того, чтобы многія добрыя силы не были отвлечены ими на без-плодное и безуспышное дёло; но мы никогда не имыли пре-

оказывать полное уваженіе противоположному оказывать полное уваженіе противопольженій и настрання чести же при томъ мнѣніе, съ которымъ мы менѣе несогласны, опирается на однить съ нами и находится въ тѣсной связи со многимъ, въ

Маскость тона и терпимость просто поразительныя, сестию, если принять во вниманіе, что все это писалось пода Зам'єтки» по адресу Герцена, когда Катковъ впервые сетувствоваль свою силу во вновь принятомъ курсть.

Но вотъ пропило полгода; польское возстание вдохнозано Каткова на борьбу со всёмъ, что не носило на себѣ на гріотически-квасного ярлыка; «происки ляховъ» не давали ему покоя, а тутъ вдругъ Костомаровъ еще разъ выступаетъ со сборомъ пожертвованій на изданіе малорусскихъ книгъ. Прежнія его попытки, даже въ 1863 же году, не встрачали противодъйствія страстнобульварскихъ охранигелей; больше они печатали его воззванія. Но теперь, теперь...

«Питрига, вездѣ интрига, коварная, іезунтская интрига, іезунтская и по своему происхожденію и по своему характеру!» — завонили «Московскія Вѣдомости».

«Эта интрига, разумбется, не упустила воспользоваться и украйнофильскими тенденціями, на которыя наше общественное мибніе еще не обратило должнаго вниманія, потому что общественнаго мибнія у насъ не существовало, потому что общественное мибніе было у насъ случайнымъ сбродомъ всякихъ элементовъ, преданныхъ на жертву всякому вліянію, — всякой интригь».

Упомянувъ дальше, что нѣтъ другихъ народовъ въ Россіи, кромѣ русскихъ, что въ Малороссіи «искони жилъ русскій народъ, здѣсь началось русское государство, здѣсь началась русская вѣра и здѣсь же начался русскій языкъ», Катковъ продолжалъ:

«Года два или три тому назадъ вдругъ почему-то разыгралось украйнофильство. Оно пошло параллельно со всѣми дру-

<sup>1) &</sup>quot;Соврем. Иътопись Рус. Въстника" 1862, № 46, цензурная, дата: 14 ноября. Курсивъ мой.

гими отрицательными направленіями, которыя вдругъ овладѣли нашею литературою, нашею молодежью, нашимъ прогрессивнымъ чиновничествомъ и разными бродячими элементами нашего общества. Оно разыгралось именно въ ту самую пору, когда принялась дѣйствовать іезуитская интрига по правиламъ извѣстнаго польскаго катехизиса.

«...Мы далеки отъ мысли бросать тънь подозрънія на намъренія нашихъ украйнофиловъ. Мы вполнъ понимаемъ, что большинство этихъ людей не отдаютъ себъ отчета въ своихъ стремленіяхъ... Но не пора-ли этимъ украйнофиламъ понять, что они дълаютъ нечистое дъло, что они служатъ орудіемъ самой враждебной и темной интриги, что ихъ обманывають, что ихъ дурачать?...

«...Мы были очень рады, когда нёсколько кіевскихъ украйнофиловъ прислали для напечатанія свою исповёдь, въ которой свидётельствовали о своемъ патріотизмё и чистоть своихъ намъреній. Мы напечатали ихъ исповёдь; намъ пріятно было върить чистоть ихъ намъреній и мы не сочли нужнымъ пускаться съ ними въ толки о безплодіи ихъ украйнофильскихъ стремленій, тъмъ болье, что въ это время начинали уже разыгрываться польскія смуты. Но за это посыпались на насъ сильные упреки изъ Малороссіи, насъ обвиняли въ послабленіи. Каемся въ грълъ и постараемся загладить его.

«Кстати, мы считаемъ своимъ долгомъ объявить г. Костомарову, чтобы онъ не трудился присылать въ редакцію нашей газеты объявленія о пожертвованіяхъ, собираемыхъ имъ въ пользу изданія малороссійскихъ книгъ. Такихъ объявленій мы нечатать не будемъ и каемся, что въ началь этого года, по случайной оплошности, эти объявленія раза два появлялись въ «Московскихъ Вёдомостяхъ»... Мы думаемъ, что общественный сборъ на такой предметь по своимъ послёдствіямъ, если не по намёреніямъ производящихъ его лицъ, гораздо хуже, чёмъ сборъ на Руси доброхотныхъ подаяній въ пользу польскаго мятежа».

Заканчивалась эта статья извъстной фразой: «Лучше **бросить эти** деньги... Богь съ ними! Онъ жгутся!» 1).

**Надо-ли го**ворить, какъ отозвалось это въ кабинетѣ **Валуева и** вообще въ правящихъ сферахъ...

¹) "Московскія Въдомости" 1863 г., № 136, 22 іюня.

Вотъ отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ къ министру народнаго просвѣщенія отъ 18 іюля <sup>1</sup>), сдѣланное по высочайшему повелѣнію:

«Давно уже идутъ споры въ нашей печати о возможности существованія самостоятельной малороссійской литературы. Поводомъ къ этимъ спорамъ служили произведенія нъкоторыхъ нисателей, отличавшихся болъе или менъе замъчательнымъ талантомъ или своею оригинальностью. Въ послъднее время вопросъ о малороссійской литературь получиль иной характерь, всибдствіе объстоятельствь чисто политическихъ, не имъющихъ никакого отношенія къ интересамъ собственно литературнымъ. Прежнія произведенія на малороссійскомъ языкѣ имѣли въ виду лишь образованные классы Южной Россіи, нынъ же приверженцы малороссійской народности обратили свои виды на массу непросвъщенную, и тъ изъ нихъ, которые стремятся къ осуществленію своихъ политическихъ замысловъ, принялись, подъ предлогомъ распространенія грамотности и просвъщенія, за изданіе книгь для первоначальнаго чтенія, букварей, грамматикъ, географій и т. п. Въ числѣ подобныхъ дѣятелей находилось <sup>2</sup>) множество лиць, о преступныхъ дъйствіяхъ которыхъ производилось слъдственное дъло въ особой комиссіи.

«Въ С.-Петербургѣ даже собираются пожертвованія для изданія дешевыхъ книгъ на южно-русскомъ нарѣчіи. Многія изъ этихъ книгъ поступили уже на разсмотрѣніе въ С.-Петербургскій цензурный комитеть. Не малое число такихъ же книгъ представляется и въ кіевскій цензурный комитетъ. Сей послѣдній въ особенности затрудняется пропускомъ упомянутыхъ изданій, имѣя въ виду слѣдующія обстоятельства: обученіе во всѣхъ безъ изъятія училищахъ производится на обще-русскомъ языкѣ и употребленіе въ училищахъ малороссійскаго языка нигдѣ не допущено; самый

<sup>1)</sup> Эта дата върная; въ цитируемомъ мною источникъ, благодаря опечаткъ, проставлено 8-е число. Она заимствована мною изъ другого источника, гдъ "отношеніе" приведено въ нъсколько сокращенномъ видъ—"Разная переписка по министерству народнаго просвъщения въ 1862, 1863 и 1864 г.", 1864 г.

<sup>2)</sup> По другой редакцій такъ: "находились прежде члены харьковскаго тайнаго общества, а въ недавнее время множество лицъ" еtc.

вопросъ о пользъ и возможности употребленія въ школахъ этого наръчія не только не ръшень, но даже возбужденіе этого вопроса принято большинствомъ малороссіянъ съ негодованіемъ, часто высказывающимся въ печати. Они весьма оснивательно доказывають, что никакого особеннаго малороссійскаго языка не было, нъть и быть не можеть, и что наръчіе ихъ, употребляемое простонародіемъ, есть тотъ же русскій языкъ, только испорченный вліяніемъ на него Польши; что обще-русскій языкъ также понятенъ для малороссовъ, какъ и для великороссіянъ, и даже гораздо понятнье. чымь теперь сочиняемый для нихь ныкоторыми малороссами, и въ особенности подяками, такъ называемый, украинскій языкъ. Лицъ того кружка, который усиливается доказывать противное, большинство самихъ малороссовъ упрекаеть въ сепаратистскихъ замыслахъ, враждебныхъ къ Россіи и гибельныхъ для Малороссіи 1).

«Явленіе это тёмъ болёе прискорбно и заслуживаетъ вниманія, что оно совпадаетъ съ политическими замыслами поляковъ, и едва-ли ни имъ обязано своимъ происхожденіемъ, судя по рукописямъ, поступавшимъ въ цензуру, и по тому, что большая часть малороссійскихъ сочиненій дёйствительно поступаетъ отъ поляковъ. Наконецъ, и кіевскій генералъ - губернаторъ находитъ опаснымъ и вреднымъ выпускъ въ свётъ разсматриваемаго нынё духовною цензурою перевода на малороссійскій языкъ Новаго Завёта.

«Принимая во вниманіе, съ одной стороны, настоящее тревожное положеніе общества, волнуемаго политическими событіями, а съ другой стороны, иміл въ виду, что вопросъ объ обученіи грамотности на містныхъ нарічіяхъ не получиль еще окончательнаго разрішенія въ законодательномъ порядкі, министръ внутреннихъ діль призналь необходимымъ, впредь до соглашенія съ министромъ народнаго просвіщенія, оберъ-прокуроромъ св. синода и шефомъ жандармовъ относительно печатанія книгь на малороссійскомъ языкі, сділать по цензурному відомству распоряженіе, чтобы къ печати дозволялись только такія произведенія на этомъ языкі, которыя принадлежать къ области изящной литературы: пропускомъ же книгь на малороссійскомъ

<sup>1)</sup> Весь этоть абзаць выпущень въ "Разной перепискъ etc.".

язык'в какъ духовнаго содержанія, такъ учебныхъ и вообще назначаемыхъ для первоначальнаго чтенія народа, пріостановиться. О распоряженіи этомъ было повергаемо на высочайшее государя императора воззр'вніе и Его Величеству благоугодно было удостоить оное монаршаго одобренія 1).

«Сообщая вашему превосходительству о вышеизложенномъ, имѣю честь покорнѣйше просить васъ, м. г., почтитв меня заключеніемъ о пользѣ и необходимости дозводенія къ печатанію книгъ на малороссійскомъ нарѣчіи, предназначенныхъ для обученія простонародыя.

«Къ сему неизлишнимъ считаю присовокупить, что по вопросу этому, подлежащему обсуждению въ установленномъ порядкъ, и нынъ же вошелъ въ сношение съ генералъадъютантомъ княземъ Долгоруковымъ и оберъ-прокуроромъ св. синода.

«(Послѣ подписи статсъ-секретаремъ Валуевымъ приписано):

«Нелишнимъ считаю присовокупить, что кіевскій цензурный комитеть вошель ко мнѣ съ представленіемъ, въ которомъ указываеть на необходимость принятія мѣръ противъ систематическаго наплыва изданій на малороссійскомъ нарѣчіи».

Отвътъ Головнина, 20-го іюля, очень любопытенъ въ смыслѣ измѣненія его взглядовъ, уже не оказывавшихъ вліяніе на «столь любимую имъ» раньше литературу.

«Ваше превосходительство, спращивая мое митейе о пользт и необходимости дозволенія къ печатанію книгь на малороссійскомъ нартчіи, предназначенныхъ для обученія простонародья, изволите сообщать, что кіевскій цензурный комитеть указываеть на необходимость принятія мтръ противъ систематическаго наплыва изданій на малороссійскомъ нартчіи и что кіевскій генераль-губернаторь находить опаснымъ и вреднымъ выпускъ въ свътъ разсматриваемаго нынть духовною цензурою перевода на малороссійскій языкъ Новаго Завъта.

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ распоряженій по діламъ печати etc.", 9—11. Дальше приходится цитировать "Разную переписку", только въ которой и приведенъ конецъ.

«Вследствіе сего, имею честь уведомить, что сущность сочиненія, мысли, изложенныя въ ономъ 1), и вообще ученіе, которое оно распространяеть, а отнюдь не языкь или нарычіе, на которомъ написано, составляють основание къ запрещенію или дозволенію той или другой книги, и что стараніе дитераторовь обработать грамматически каждый языкъ иди наръчіе и для сего писать на немъ и печатать — весьма полезно въ видахъ народнаго просвъщенія и заслуживаеть полнаго уваженія. Посему министерство народнаго просвіщенія обязано поощрять и содействовать подобному старанію, За тъмъ, если стараніе это употребляется нъкоторыми лицами, какъ личина, прикрывающая преступные замыслы, и если книги, писанныя на малороссійскомъ языкъ, употребляются, какъ орудіе вредной антирелигіозной или политической пропаганды, то цензура обязана запрещать подобныя книги; но запрещать ихъ за мысли, въ нихъ изложенныя, а не за языкь, на которомъ писаны, и если таковыхъ сочиненій представляется въ кіевскій цензурный комитеть значительное число, то комитеть сей могь бы просить о временномъ усиленіи личнаго состава цензоровъ. ваніе же комитета, чтобы приняты были міры противъ систематического наплыва изданій на малороссійскомъ языкъ, я нахожу совершенно неосновательнымъ. Что же касается до мивнія кіевскаго генераль-губернатора, что онасно и вредно выпустить въ свътъ малороссійскій переводъ Новаго Завъта, разсматриваемый духовною цензурою. то изъ уваженія къ г. ген.-ад. Анненкову<sup>2</sup>) я объясняю себ'в полобный отзывъ какою-то неопытною канцелярскою ошибкою. Духовное въдомство имъетъ священную обязанность распространять Повый Завёть между всёми разноплеменными жителями имперін на всёхъ языкахъ и истиннымъ праздникомъ нашей церкви быль бы тотъ день, когда мы могли бы сказать, что въ каждомъ домъ, избъ, хатъ и юртъ находится экземпляръ Евангелія на языкѣ понятномъ обитателямъ. Министерство народнаго просвъщенія, съ своей

<sup>1)</sup> Здъсь и дальше курсивъ подлинника.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Интересующихся взглядами генерала Анненкова на просвъщеніе и литературу отсылаю къ своей статьт: "Эпоха цензурнаго террора (1848—55 гг.)" въ книгъ: "Очерки по исторіи цензуры и журналистики XIX стольтія", Спб., 1904 г.

стороны, всемёрно старается о распространеніи въ своихъ училищахъ и черезъ нихъ въ народё книгъ духовнаго содержанія, печатаетъ ихъ въ числё десятковъ тысячъ экземпляровъ, и въ ряду этихъ книгъ Новый Завётъ на мёстномъ нарёчіи долженъ бы занимать первое мёсто. Посему малороссійскій переводъ Евангелія, исправленный духовною цензурою, составитъ одно изъ прекраснёйшихъ дёлъ, которыми ознаменовано нынёшнее царствованіе, и министерство народнаго просвёщенія должно желать этому дёлу скорёйшаго и полнаго успёха.

«Въ заключеніе считаю долгомъ сказать, что лѣть за 15 предъ симъ, я находился въ Финляндін въ то самое время, когда приняты были строгія цензурныя мѣры противъ книгъ, которыя печатались для народа на финскомъ языкѣ и разныхъ нарѣчіяхъ онаго, причемъ было дозволено издавать на этомъ языкѣ только книги духовнаго или агрономическаго содержанія. Я былъ тогда свидѣтелемъ негодованія, которое возбудила эта мѣра въ лицахъ самыхъ преданныхъ правительству, которыя оплакивали оную, какъ политическую ошибку. Враги правительства радовались этому распоряженію, ибо оно приносило большой вредъ самому правительству» 1).

Валуевъ не былъ удовлетворенъ отвътомъ Головнина, а что писалъ оберъ-прокуроръ синода и шефъ-жандармовъ, неизвъстно — и распоряжение по цензуръ осталось въ полной силъ.

Фактически предѣлы, предоставленные Валуевымъ малорусской литературѣ, такъ сузились, что положительно не оставалось мѣста здоровой народной книгѣ. Костомаровъ написалъ объ этомъ очень скромную статью въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» и имѣлъ паивность просить въ ней Каткова вступиться за малорусскую литературу, стѣсненную по его иниціативѣ...

Редакторъ «Московскихъ Въдомостей» отвъчаль, что ему «пътъ никакого дъла до затрудненій, которыя встръчаетъ издательство г. Костомарова и комнаніи», и, спрашивая, въ свою очередь: «Изъ какихъ побужденій стали бы мы способствовать къ устраненію ихъ?»—вопилъ на это: «Мы отъ

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> "Разная переписка etc.", 41—43.

всей души желали и желаемъ, чтобы дѣло его не имѣло успѣха: какъ же онъ хочетъ, чтобы вдругъ, потерявъ всякій смыслъ, стали пособлять ему?.. Мы повторимъ съ полнымъ убѣжденіемъ, что сознательно или безсознательно украйнофилы и другіе сепаратисты служатъ очень дурному и вредному дѣлу, что сознательно или безсознательно они служатъ орудіемъ самой враждебной интриги... Мы съ своей стороны ничего не находимъ сказать противъ задержекъ, которымъ подверглись задуманныя г. Костомаровымъ изданія; мы находимъ, что эти мѣры противодѣйствія свидѣтельствуютъ только о зоркости и заботливости нѣкоторыхъ правительственныхъ лицъ посреди той смуты, которая насъ окружаетъ».

Заканчивалась эта статья очень патетически: «Доказывайте сколько угодно, что ваши старанія выкроить изъ русскаго народа нѣсколько особыхъ народностей могутъ только укрѣпить и усилить его единство; но, конечно, нельзя среди русскаго народа проводить съ усиѣхомъ мысль, что единство и цѣлость русскаго народа есть обстоятельство ничтожное, или что Россія есть призракъ, который долженъ исчезнуть!» 1).

Что рѣчи эти имѣли серьезное значеніе для послѣдующаго, можетъ доказать хотя бы фактъ представленія Головнинымъ, уже въ 1864 году, особой, очень оригинальной «Записки объ украйнофилахъ» шефу жандармовъ, кн. Долгорукову, — «вслѣдствіе обвиненій, взведенныхъ на нѣкоторыхъ лицъ», какъ сказано въ источникѣ, изъ котораго я и сдѣлаю частичныя извлеченія этого тоже очень интереснаго документа.

Сказавъ о стремленіяхъ украйнофиловъ къ равноправности своего языка, авторъ «Записки» ставилъ знакъ равенства между ними и славянофилами, а безвредность послъднихъ доказывалъ, между прочимъ, пользой «Дня» Аксавова: «въ польскомъ вопросъ и во многихъ другихъ, касающихся внутреннихъ преобразованій, газета "День", органъ славянофильской партіи, служила твердою опорою правительства, возбуждая противъ себя неистовые вопли нашей дондонской эмиграціи». Публика была справедливо и «твердо

<sup>1) &</sup>quot;Московскія Въдомости" 1863 г., № 191, 4 ноября.

убъждена, что малороссійское нарѣчіе не можетъ выработаться въ самостоятельную литературу, она осталась равнодушною къ ихъ (украйнофиловъ) попыткамъ, зная, что имъ не удастся выработать что-либо изъ ничего». Но такой взглядъ, по словамъ «Записки», въ 1863 году значительно измѣнился.

«Подъ вліяніемъ "Московскихъ Вѣдомостей", вопросъ перенесенъ былъ съ почвы научной на почву политическую. Въ попыткахъ украйнофиловъ усмотрънъ былъ вдругъ весьма опасный характерь и прямо высказано было обвинение въ томъ, что они стремятся къ сепаратизму, къ политическому отдъленію малороссійскаго края отъ имперіи. Обвиненіе это не могло не показаться нъсколько страннымъ уже потому, что оно сдълано было въ ту самую минуту, когда украйнофилы принуждены были сами отказаться отъ нъкоторыхъ изъ своихъ увлеченій. Журналъ ихъ "Основа" прекратиль свое существованіе не вслъдствіе какихъ-либо административныхъ стесненій, а единственно по недостатку подписчиковъ, по отсутствію сочувствія малороссійской публики въ попыткамъ создать самостоятельную малороссійскую литературу. Следовательно, заботы украйнофиловъ привлечь къ себъ высшіе классы южнаго края окончились неудачно. Ивятельность ихъ съ техъ поръ посвящена была исключительно распространению грамотности въ простомъ народъ. и она-то подверглась наиболъе сильнымъ нареканіемъ».

Устраняя обвиненія украйнофиловъ въ солидарности съ поляками, «Записка» говоритъ:

«Значительнѣйшія по талантамъ лица, стоящія во главѣ этой партіи, энергично боролись съ польскою пропагандою. Бывшій профессоръ Костомаровъ, котораго украйнофилы считають своимъ вождемъ, поспѣшилъ, въ началѣ минувшаго года, напечатать въ «Русскомъ Инвалидѣ» статью, въ которой онъ заявилъ прямо, что «проклятъ» былъ бы тотъ, кто помыслилъ бы о поколебаніи государственнаго единства Россіи. Можно сказать положительно, что въ южномъ краѣ польскій элементъ не встрѣчаетъ ни въ комъ такого рѣзкаго противодѣйствія, какъ въ партіи украйнофиловъ. Противники ихъ знаютъ все это очень хорошо, в вотъ почему они принуждены согласиться, что дѣйствительно партія эта не имѣетъ никакихъ затаенныхъ плановъ,

которые она старалась бы проводить ко вреду государства».

Въ заключение неизвъстный авторъ писалъ:

«До сихъ поръ украйнофилы не дали противникамъ своимъ никакого повода обвинять ихъ въ томъ, что они распространяютъ ложныя и преступныя понятія въ народѣ. Если бы они впали въ подобный непростительный проступокъ, правительство немедленно прекратило бы зловредную ихъ дѣятельность,—но пока ничего этого не существуетъ, спѣдуетъ, повидимому, безъ нужды не поселять въ нихъ раздраженіе, а бороться съ ними тѣми же самыми средствами, которыя они сами употребляютъ». Средства же эти были указаны раньше—распространеніе книгъ для народа на русскомъ языкъ, основаніе ніколъ съ русскимъ преподаваніемъ» 1).

Какое употребленіе изъ этой «Записки» сдёлаль кн. Долгоруковь—не знаю, но во всякомъ случать, это уже выходить за предёлы намъченной темы.

## VIII.

# Распоряженія по цензурѣ. Шедо-Ферроти о Герценѣ. Аттестаціи Валуева цензурѣ н литературѣ.

Теперь скажу о нѣкоторыхъ распоряженіяхъ Валуева по цензурному вѣдомству, не вошедшихъ въ предыдущія главы.

Прежде всего вотъ очень интересное циркулярное предложеніе министра 29-го іюля:

«Въ настоящее время, по цензурному въдомству особенно часто возникають вопросы о томъ, въ какой степени подлежать дозволенію къ напечатанію статьи, заключающія въ себъ: 1-е, обличительное направленіе, 2-е, изложеніе преимуществь представительнаго образа правленія и 3-е, извъстія о дъйствіяхъ польской революціонной партіи и толкованіе оныхъ. Совъть министра внутреннихъ дъль по дъламъ книго-печатанія, по обсужденіи означенныхъ трехъ вопросовъ, в именно:

**<sup>1) &</sup>quot;Разна**я переписка etc.", 78—84.

- «1. Относительно обличительныхъ статей находилъ, что безпрепятственно могутъ появляться въ частныхъ періодическихъ изданіяхъ изображенія личныхъ недостатковъ должностныхъ лицъ, согласно §§ III и IV высочайше утвержденныхъ 12 мая 1862 г. временныхъ правилъ, но отнюдь не нападки на авторитетъ правительственныхъ, особенно высшихъ, учрежденій и званій, путемъ обобщенія отдільныхъ фактовъ или приданія имъ типическаго значенія, какъ послідствія неудовлетворительной организаціи всего государственнаго управленія; кром'є этихъ особенностей въ содержаніи, условіемъ для напечатанія подобныхъ статей должно считаться приличіе въ тон'є и отсутствіе різкостей въ форм'є изложенія.
- «2. По вопросу о статьяхъ, излагающихъ преимущество представительнаго образа правленія, совѣтъ, руководствуясь §§ І и ІІ высочайше утвержденныхъ 12 мая 1862 г. временныхъ правилъ, полагалъ, что появленіе ихъ въ печати не можетъ быть допускаемо не только, если въ нихъ идетъ рѣчь о непосредственномъ примѣненіи этого образа правленія къ нашему государственному устройству, но даже когда въ произведеніяхъ сего рода излагаются историческія событія, группированныя такимъ образомъ, что они выражаютъ особую мысль о существованіи, будто бы, такого образа правленія въ нашей прошедшей народной жизни и о примѣненіи его къ настоящему времени, хотя и безъ категорическаго заявленія сего намѣренія.
- «З. Касательно статей, заключающихъ въ себъ описаніе дъйствій польской революціонной партіи, совъть приняль во вниманіе, что въ нашихъ періодическихъ, и особенно ежедневныхъ изданіяхъ, слишкомъ часто и подробно помъщаются свъдънія о дъятельности такъ называемаго революціоннаго правительства, акты коего цъликомъ являются на каждой страницъ, на ряду съ ръдкими и незначительными извъстіями о распоряженіяхъ законныхъ властей въ Царствъ Польскомъ, чъмъ послъднія утрачивають свой авторитеть, а первыя пріобрътають часто неумъстную гласность и, не будучи большею частью сопровождаемы соотвътственными возраженіями, не могуть не производить превратнаго иногда вліянія на массу простонародныхъ читателей,—посему совъть находиль необходимымъ, не стъсняя благома-

мъренную журналистику въ ознакомленіи публики съ обстоятельствами польскаго мятежа и взглядами на оный иностранныхъ газетъ, допускать въ печать, съ соотвътственными объясненіями, преимущественно тъ акты такъ называемаго революціоннаго правительства, которые первоначально появляются на столбцахъ полуофиціальныхъ органовъ нашей прессы.

«Утвердивъ означенное заключение совъта и предлагая оное къруководству по цензурному въдомству, министръ внутреннихъ дълъ присовокупилъ относительно обличительныхъ статей, что г.г. цензоры должны имъть въ виду допускать такихъ статей въ печать менте и менте, если не будуть рядомь съ ними помъщаемы другія статьи въ противоположномъ духь, такъ какъ систематическое заявление однихъ недостатковъ, при совершаемыхъ нынъ правительствомъ улучшеніяхъ во всъхъ сферахъ государственнаго управленія, обнаруживаетъ не стремленіе къ раскрытію, а систематическое же стараніе возбуждать умы и вселять въ нихъ недовъріе; что же касается до выраженнаго совътомъ мнтнія о болбе тщательномъ и ограниченномъ пропускъ въ печать статей о дъйствіяхъ револющонной партін, то прим'тненіе онаго, въ количественномъ и качественномъ отношеніи, при каждомъ отдъльномъ случав, поручить особому такту г.г. цензоровъ» 1).

Циркуляръ, несомнънно, очень любопытный какъ для для характеристики части журналистики некатковскаго пошиба, такъ и самого Валуева...

25 сентября цензурнымъ комитетамъ конфиденціально вибнено въ обязанность: «допускать въ частныхъ періодическихъ изданіяхъ перепечатки лишь тѣхъ статей освобожденнаго отъ общей цензуры «Русскаго Инвалида», которыя вполнѣ согласны съ дъйствующими цензурными правилами» <sup>2</sup>)... Это было косвенное указаніе на несоблюденіе военнымъ министромъ закона о печати...

18 ноября предложено, тоже конфиденціально, какъ, впрочемъ и почти всегда — «всѣ статьи о современныхъ дъйствіяхъ, такъ называемой, раскольнической іерархіи, на-

 <sup>&</sup>quot;Сборникъ распоряженій по дъламъ печати еtc.", 11 --13. Курсивъ мой.

<sup>2) &</sup>quot;Собраніе матеріаловъ etc.", 202.

значеніи старообрядческихъ епископовъ, соборныхъ совъщаніяхъ и тому подобныхъ вопросахъ представлять на предварительное разръшеніе министерства» <sup>1</sup>).

21 ноября, петербургскій цензурный комитеть получиль слъдующее предложеніе министра внутреннихъ дълъ.

«Въ № 226 "С.-Петербургскихъ Въдомостей" въпримъчаніяхъ Скедо-Ферроти къ письму польскаго патріота, скавано: "Г. Герценъ энтузіасть, вся жизнь его доказываеть, что онъ честнъйшій человъкъ". Имън въ виду, что противъ сего примъчанія Скедо-Ферроти редакція "С.-Петербургскихъ Въдомостей" не сдълала никакой оговорки, тогда какъ по другимъ заявленіямъ его, несогласнымъ съ ея взглядами, она считала нужнымъ дълать опроверженія, министръвнутреннихъ дълъ, согласно заключенію совіта по дъламъ книгопечатанія, призналь, что не следовало допускать въ печати, безъ надлежащей оговорки, приведеннаго выше замъчание касательно лица, признаннаго въ Россіи государственнымъ преступникомъ, а посему приказалъ сдълать замъчанія цензору сего комитета, дозволившему напечатание означенной статьи въ такомъ видъ въ пензируемыхъ имъ "С.-Петербургскихъ Въдомостяхъ" 2).

Въ теченіе второй половины года пріостановленъ быль на два мѣсяца одинъ изъ отдѣловъ «Воронежскаго Листка» и одному изданію сдѣлано было предостереженіе, тогда объявлявшееся конфиденціально, такъ какъ подобная мѣра не входила во «временныя правила» 12 мая 1862 года, замѣнявшія цензурный уставъ вплоть до 1 сентября 1865 года. Къ сожалѣнію, неизвѣстны ни закрытый отдѣлъ, ни предостереженное изданіе — свѣдѣнія объ этихъ карахъ приходится заимствовать въ такомъ глухомъ видѣ изъ всеподданѣйшаго отчета министра внутреннихъ дѣлъ за 1861—63 годы в).

<sup>1)</sup> Ibidem.

<sup>2) &</sup>quot;Сборникъ распоряженій по дівламъ печати еtc.", 16—17. Цитата циркуляра невірна. Въ "С.-Петербургскихъ Віздомостяхъ" было сказано: "Г. Герценъ—энтузіасть, простирающій любовь къ свободів до желанія навязать ее силою даже и тівмъ, кто ея не требуетъ; но вся жизнь его доказываетъ, что онъ честнійшій человівкъ", Різчь идетъ о брошюрів бар. Фиркса: "Lettre d'un patriote polonais v. Pitkiewicz, Ios.". 1863 г.

<sup>3) &</sup>quot;Съв. Почта" 1865 г., № 263. Въроятно, потому же эти два взысканія не вошли въ весьма цънную работу В. Богучарскаго—"Цен-

Такое небольшое число взысканій непосредственно съ рналистики вовсе не должно быть разсматриваемо, какъ ультатъ какой бы то ни было большей свободы пси. Оно находилось въ тёсной связи съ литературою цирпяровъ и всевозможныхъ предложеній и предписаній опувшихъ руки литературы...

Съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія Валуевъ могъ по цензурѣ прекрасную аттестацію, когда оглянулся на эйденное ею поле, все усѣянное мертвыми, увѣчными и неными...

«Чтобы имъть върное понятіе о духъ и общемъ наоеніи нашей прессы, надлежить постоянно сохранять въ цу. что ни одна книжка журнала, ни одинъ почти нутазеты, почти ни одна сколько-нибудь замъчательная лья, и даже неръдко ни одна страница въ этой статьъ, появляются въ печати въ томъ видъ, въ какомъ они поглись бы, если бы издатели и редакторы не были поднены предварительному контролю цензуры» — зам'вчалъ годовольно Валуевъ. «Между цензурою, съ одной стороны исателями всёхъ литературно-политическихъ партій и ънковъ, съ другой, происходить постоянная, непрерывная ьба, которой слёды едва замётны, а трудность большею тью неизвъстна тъмъ, кто въ ней не принимаеть участія. нзурныя ощибки случаются часто; но онъ не могутъ не чаться при разнообразіи, сложности и неизбъжной позшности пензурныхъ занятій. Въ появляющихся въ свъть изведеніяхъ печати легко замічается то, что недосмозно цензурою; но не видно того, что ею было усмотръно странено. При томъ, въ отношении къ общему направле-

ныя взысканія", начинающую 75-й полутомъ энциклопедическаго варя Брокгауза и Ефрона. Ее нельзя не рекомендовать всъмъ, ересующимся этой стороной жизни нашей журналистики и литеатуры — тамъ приведенъ списокъ и книгъ, подвергшихся уничтоню въ періодъ 1865—1902 годовъ. Работа г. Богучарскаго не ь ошибокъ и пропусковъ ("Парусъ" закрытъ въ 1859, а не въ 3 г., пропущены: прекращенныя "Молва" (1857 г.) и "Рус. Газета" 9 г.), воспрещеніе розничной продажи "Рус. Курьера" 23 мая, а сков. Телеграфа" 27 іюня 1881 года), но достаточно того, что, вовыхъ, она пока единственная въ своемъ родъ, во-вторыхъ, число юбокъ и пропусковъ такъ незначительно, что самые требователь- библіографы должны признать эту работу безусловно цънной.

нію прессы, цензура большею частью безсильна. Она можеть пріостанавливать статью, не соотвѣтствующую видамъ правительства; но она никого не можеть принудить написать или помѣстить статью, соотвѣтствующую этимъ видамъ. Она можеть не допустить тѣхъ или другихъ сужденій въ отношеніи къ Россіи, и вынуждена допустить ихъ, если онѣ будутъ отнесены, съ нѣкоторыми редакціонными предосторожностями, къ Англіи. Франціи или Австріи. Наконецъ, она вообще не можетъ цензировать, такъ сказать, между строкъ, и указывать предѣлъ догадливости читателей. Когда на одной сторонѣ цензура съ данными ей инструкціями, а на другой — писатели и читающая публика съ понятіями и желаніями, несоотвѣтствующими этимъ инструкціямъ, то возникають затрудненія, которыхъ никакое цензурное управленіе устранить не можетъ».

Въ иныхъ краскахъ представлялась докладчику-министру литература.

«Общій характерь литературы, въ теченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ (1861—63- М. Л.), и въ особенности характеръ литературы періодической, заключался въ преобладаніи политическаго элемента надъ всѣми другими. Наука находила себѣ представителей преимущественно въ правительственныхъ спеціальныхъ изданіяхъ, а произведенія баллетристики, появлялись рѣдко и еще рѣже отличаясь литературными достоинствами, тогда только производили нѣкоторое впечатлѣніе на публику, когда въ нихъ выражались, какъ въ «Отцахъ и дѣтяхъ» Тургенева или въ «Князѣ Серебряномъ» графа Толстого, извѣстный взглядъ и извѣстное направленіе въ современнной средѣ нашего общества.

«Причины тому указать нетрудно, хотя общія литературныя явленія им'єють сложное основаніе, проистекають оть разнообразных в источниковь и заключають въ себъ, при всемь однообразіи внішнихь признаковь, различные результаты весьма многихь силь, дібствующихь въ одномь направленіи, или возбуждающихь одна другую, или одна другой противодійствующихь.

«Во всякое время, но въ особенности во времена видимыхъ историческихъ событій, или внутреннихъ преобразованій, или затруднительныхъ экономическихъ и общественныхъ обстоятельствъ. въ обществъ обнаруживаются съ осо-

бою дъятельностью, обобщаются съ особою быстротою и пріобрѣтаютъ особое значеніе, тѣ частные взгляды, желанія, стремленія и толки, которые, въ общей совокупности называются общественнымъ мненіемъ. Съ техъ поръ, какъ изобрътеніе печати дало возможность закръплять на бумагъ, въ произвольномъ числъ экземпляровъ, выражение каждой отдъльной мысли, открылось обширное и удобное поприще къ распространенію и обмёну всёхъ частныхъ мыслей и сужденій. На основаніи общаго начала распредѣленія и труда, должны встръчаться въ средъ общества люди, которые обращають въ свое спеціальное призваніе или занятіе собираніе и разглашеніе этихъ сужденій и мыслей. Они прислушиваются къ частнымъ толкамъ и передаютъ ихъ читающей публикъ, иногда безъ присовокупленія своихъ собственныхъ мнъній, иногда съ большею или меньшею примъсью своихъ взглядовъ, выводовъ или соображеній. Но интересъ ихъ прямо связанъ съ расширеніемъ круга ихъ читателей, и потому они пренмущественно обращаются къ тъмъ предметамъ, на которые обращается внимание большинства читающаго общества, и стараются высказывать предпочтительно тъ самыя мнънія, которыя имъ встръчаются съ сочувствіемъ 1). Здёсь вліяніе общества и его умственнаго настроенія отражается на литературъ.

«Съ другой стороны, между тъми писателями, которые принимаютъ на себя формулировку и разглашеніе разныхъ видовъ такъ называемаго общественнаго мнѣнія, много людей, имѣющихъ свои личные интересы, взгляды, стремленія и цѣли. Они преслѣдуютъ эти цѣли съ большимъ или меньшимъ искусствомъ, подсказывая свои мнѣнія читателямъ въ видѣ мнѣній общественныхъ, или результатовъ историческаго анализа, или выводовъ изъ совершающихся въ глазахъ общества событій. Они проводять одну и ту же главную мысль въ разныхъ формахъ, возвращаются къ ней при разныхъ случаяхъ, или стараются всячески колебать и опровергать мысли и понятія противоположныя. Маеса читателей не обладаетъ ни большою самостоятельностью взглядовъ,

<sup>1)</sup> Какъ извъстно, Валуевъ самъ... литераторъ. "Лоринъ", "Княжни Татьяна", "Современныя задачи", "Русскіе заграничные публицисты" etc. — это все его произведенія...

ни значительнымъ запасомъ знаній и самостоятельной силой соображенія. Она вообще легко поддается вліянію печатнаго слова и удобно усваиваеть себъ чужія понятія и стремленія, когда они принаровлены къ ея ближайшимъ интересамъ или прикрыты лоскомъ нъкоторой даровитости писателя. Здъсь, въ свою очередь, вліяніе литературы отражается на обществъ.

«...Изъ всъхъ умственныхъ трудовъ, критика самый негкій. Для нея достаточно самыхъ поверхностныхъ и отрывочныхъ соображеній. Она контролируется только полнымъ анализомъ, и потому почти безконтрольна тамъ, где большинство довольствуется опрометчивыми критическими упраж неніями, а въ большинствъ встръчается мало людей, способныхъ доказывать несостоятельность этихъ упражненій. Такъ было и такъ не могло не быть у насъ. Слабыя стороны нашего общественнаго быта давно были извъстны, недостатки разныхъ частей управленія очевидны, административныя и экономическія затрудненія для всёхъ осязательны. Легко было указывать на эти недостатки и затрудненія, и указанія на нихъ, вскорѣ послѣ восточной войны, сдѣлались какъ бы всеобщимъ занятіемъ 1). Въ рукахъ писателей, искавшихъ популярности и матеріальныхъ выгодъ отъ сочувствія публики 2), это занятіе, въ свою очередь, произвело такъ называемую "обличительную" литературу.

«Но если въ "обличительныхъ" статьяхъ, которыми тогда наполнялись журналы и газеты, преимущественно отразилось митніе (вліяніе?) общества на литературу, то въ то же самое время систематически размножились и другія статьи, имтвинія цтлью проведеніе въ общество понятій менте близкихъ меньшинству читателей. Въ постепенномъ распространеніи этихъ понятій и въ усптхт ттхъ статей,

<sup>1)</sup> Разділнять его и самъ Валуевъ, только послів смерти Николая I написавшій свою "Думу русскаго", въ которой не было ровно ничего новаго...

<sup>2) &</sup>quot;Дума русскаго" не только искала, правда, ни у нублики, матеріальныхъ выгодъ, но и нашла ихъ: авторъ былъ вызванъ управлять департаментомъ министерства государственныхъ имуществъ, а пользуясь благосклонностью вел. кн. Константина Николаевича, върившаго въ искренность его либеральныхъ словъ, получилъ и востъ министра внутреннихъ дълъ.

которыя предназначались для ихъ распространенія, отразилось, наобороть, вліяніе литературы на общество» 1).

Въ этомъ лестномъ отзывъ о всей русской журналистикъ нашей лучшей литературной эпохи, несомнънно, ясна явная тенденція дискредитировать то ея значеніе, которое было живо въ сознаніи передового общества и, по счастливой идейной преемственности, передавалось изъ покольнія въ покольніе и до нашихъ дней, дней, когда сказать: «человъкъ шестидесятыхъ годовъ», а тъмъ болье—«литературный боецъ шестидесятыхъ годовъ»—значитъ, воскресивъ въ памяти эту лучшую эпоху русской общественности, вызвать то глубокое, подчасъ благоговъйное къ нимъ уваженіе, котораго они дъйствительно достойны, какъ и вся эпоха 1855—1865 гг., не совсьмъ правильно называемая «шестидесятыми годами».

Къ счастью, общественная работа, если и обусловливается результативно соприкосновениемъ съ такими администраторами, какимъ былъ Валуевъ, то зато въ осознанности и оцънкъ ея послъдующими поколъніями стоитъ внъ всякихъ ихъ домогательствъ.

## IX.

## Работы второй комиссін кн. Оболенскаго.

Теперь о работахъ второй комиссіи кн. Оболенскаго.

Въ первомъ же засъданіи, 19 февраля, какъ бы умышленно пріуроченномъ къ годовщинъ освобожденія крестьянъ отъ цъпей кръпостного рабства, было единогласно постановлено согласиться съ основными соображеніями комиссіи 1862 г., въ силу которыхъ: 1) система предварительной цензуры не могла быть принята, какъ базисъ новаго закона о печати, 2) одновременный полный переходъ отъ предварительной цензуры къ судебно-карательной невозможенъ, въ виду отсутствія соотвътствующаго ей устройства суда, и 3) желательны переходныя мъры.

<sup>4) &</sup>quot;Съв. Почта" 1865 г., № 264. Здъсь говоритъ раздраженность обличеннаго: "Искра" не разъ рисовала Валуева въ соотвътствующихъ краскахъ.

Въ послъдующихъ тринадцати засъданіяхъ получили обработку и всъ детали.

Скажу сначала объ общихъ положеніяхъ. Комиссія приняла ихъ вст по проекту 1862 г. Такимъ образомъ, отъ предварительной цензуры освобождались: всё книги, не менье 20-ти печатныхъ листовъ, изданныя въ Петербургъ и Москвъ, всъ изданія правительственныя, академій, университетовъ, ученыхъ обществъ и установленій, все, напечатанное на греческомъ и латинскомъ языкахъ, и тъ газеты и журналы, которыя будуть освобождены отъ нея по желанію издателей, при чемъ тогда они, кром'в отв'етственности по суду за нарушеніе законовъ и постановленій о книгопечатаніи, подчинялись дъйствію административныхъ правиль, о чемъ ниже. Все остальное подлежало предварительной цензурь, разрышеніе которой уже снимало отв'єтственность съ сочинителей, издателей и редакторовъ, исключая отвётственности по суду за опозореніе и поруганіе. Правительству предоставлялось право запретить напечатанную съ одобренія цензуры книгу, уплативъ издателю и автору сумму убытка.

Существенное разногласіе произошло только по вопросу о безцензурности періодическихъ изданій. Одни члены находили, что это право должно принадлежать de jure всякому издателю, согласившемуся подчиниться административнымъ взысканіямъ; другіе, отрицая вовсе необходимость вооружать министра правомъ административныхъ взысканій, предлагали предоставить ему строгій выборъ лицъ, которымъ дано будеть право издавать повременныя изданія безъ цензуры, чтобы этимъ «предупредить возможность такихъ злоупотребленій, которыя надобно бы было преследовать судомъ». Любонытно, что въ этой грунив были профессоръ полицейскаго права, И. Е. Андреевскій, и ставшій впослідствій начальникомъ главнаго управленія по деламъ нечати-Е. М. Өеоктистовъ... Наконецъ, одинъ членъ-върный приказаніямъ своего министра, Валуева-Фуксъ,-считалъ необходимымъ оставить это право за министромъ. Его аргументація очень характерна для новаго «президента» цензуры.

«Переходъ отъ цензуры къ безцензурности до того измъняетъ всъ привычки и пріемы періодическихъ изданій—возражаль Фуксъ, что не можетъ быть по силамъ каждому изъ нихъ; многія изданія, пе привыкши еще къ точному



разграниченію того, что легально подлежить или не подлежить опубликованію въ печати, и будучи до сихъ поръ сдерживаемы въ порывахъ своихъ не собственнымъ сознаніемъ, а лишь попечительствомъ цензуры, не замедлять, увлекшись выгодами безцензурности, на первыхъ же порахъ нарушить дъйствующіе законы и вызвать слишкомъ строгія или слишкомъ частыя административныя взысканія,—такимъ образомъ, пострадаетъ самое достоинство системы административныхъ взысканій, которыя, по его убъжденію, лишь дотолъ дъйствительны, пока они употребляются ръдко, въ крайнихъ только случаяхъ, выходящихъ изъ ряда обыкновенныхъ» 1).

Изъ деталей отмъчу наиболъе существенныя.

По вопросу о внесеніи періодическими изданіями денежныхъ залоговъ, комиссія единогласно признала справедливымъ установить залогъ исключительно въ обезпеченіе пеней, которыя могуть быть налагаемы на изданія по суду. При этомъ она выразила одну очень интересную мысль по адресу людей, стремившихся путемъ залоговъ устранить отъ журналистики недостаточныхъ издателей. «Устранить ихъ отъ изданія значило бы уничтожить нашу періодическую печать почти совершенно; какіе-нибудь два-три журнала остались бы единственными руководителями вкусовъ и мивній всей массы русскихъ читателей. Въ какой степени это вредно дъйствовало бы на развитіе публики и на развитіе литературы — угадать не трудно; но важно то, что такая крайняя монополія немногихъ журналовъ оказалась бы непремънно вредною и для правительства. Правительство не можеть разсчитывать, что журналы, которые останутся цълы, будуть ему преданы и что они не будуть возстановлять читателей противъ законнаго порядка. Но принимать мъры взысканій противъ немногочисленныхъ журналовъ для правительства крайне будеть затруднительно, именно вслъдствіе той силы и сосредоточенности, съ какою естественно будеть обращено къ нимъ сочувствие публики» 2).

<sup>1) &</sup>quot;Журналы высоч учежд комиссій для разсмотрънія проекта устава о книгопечатаній", Спб., 1863 г., № 8, стр. 3. Валуевъ при окончательной редакцій проекта, внесеннаго имъ въ государственный совъть, оставилъ себъ это право. Упоминаю здъсь объ этомъ во избъжаніе повтореній впослъдствій.

<sup>2)</sup> Ibidem, № 4-5, ctp. 9.

Признано было, что требованіе залога не простирается на тѣ періодическія изданія, содержаніе которыхъ будетъ чисто ученое, хозяйственное или техническое. Что касается періодическихъ изданій съ предварительной цензурой, то мнѣнія раздѣлились: всѣ, кромѣ одного члена, предлагали внесеніе такими изданіями половиннаго залога 1).

Очень интересны пренія по поводу административныхъ взысканій, которымъ, по проекту 1862 г., подвергались безцензурные органы въ случать замъченнаго въ нихъ «вреднаго направленія».

А. Ө. Бычковъ, И. Е. Андреевскій и Е. М. Өсоктистовъ заявили, что они вообще не могутъ допустить права административной власти налагать взысканіе безъ суда по дъламъ печати.

Доводы ихъ настолько интересны, что я приведу ихъ полностью.

«Несправедливость административныхъ взысканій относительно повременныхъ изданій, освобожденныхъ отъ предварительной цензуры, открывается изъ самаго существа этихъ взысканій. Административныя взысканія построены на началъ безусловнаго произвола правительственной власти прекратить такое изданіе, которое, не заключая въ себъпреступленій слова, не можеть быть предано судебному преслъдованію, но предоставляется возэрьніямъ администраціи преступнымъ и требующимъ наказанія. Главное основаніе, которымъ разсматриваемый проектъ устава стремится доказать необходимость административных взысканій, представляется чрезвычайно шаткимъ. Въ проектъ сказано, что одно изъ важитимихъ соображений, оправдывающихъ существованіе предварительной цензуры для повременныхъ изданій заключающееся въ трудности, неудобствъ и медленности судебнаго преследованія всёхъ частныхъ нарушеній сими изданіями законовъ о печати, оправдываеть и необходимость административныхъ взысканій послѣ уничтоженія предварительной цензуры. Изъ этого естественно слъдуеть такого рода выводъ: цензуру предварительную предлагается уничтожить, какъ вредную, основанную на произволъ, и вифстъ съ тъмъ является намърение замънить ее опять про-

<sup>1)</sup> Валуевъ принялъ мизніе большинства.

изволомъ, но еще болъе вреднымъ. Дъйствительно, произволъ административныхъ взысканій является болье широкимъ и тяжкимъ, чъмъ произволъ предупредительной цензуры. При существованіи сей посл'єдней, административная власть произвольно не дозволяеть печатать того, что признаетъ вреднымъ для себя, но при административныхъ взысканіяхъ та же самая власть, не надъясь доказать судебнымъ порядкомъ нанесенный ей повременнымъ изданіемъ вредъ. запрещаетъ самое повременное изданіе: слъдовательно, въ первомъ случав, при цензурв, она мъщаетъ произнести слово, а во второмъ, при административныхъ взысканіяхъ, она безъ суда лишаетъ человъка собственности потому только, что ей кажется, что слово для нея вредно, хотя доказать этого судебнымъ порядкомъ она не въ состояніи. Если бы захотъли защищать подобное право тою мыслыю, что неръдко всъ нарушенія повременнаго изданія, не представляя собою ничего особенно важнаго, въ совокупности и послъдовательности выражають цёлое направленіе, преследовать которое медленнымъ судебнымъ порядкомъ бываетъ не только неудобно, но и не всегда возможно, то взглядъ этотъ представляется въ высшей степени шаткимъ. Нельзя человъка произвольно лишить собственности только потому, что неудобно преследовать его судебнымъ порядкомъ или невозможно доказать въ судъ его преступленія: если посредствомъ суда нельзя выяснить его виновности, то, значить, юридически ея и не существуеть, а покарать кого-либо безъ суда все равно, что покарать невипнаго; если же предполагають, что судъ не въ состояніи признать преступленіемъ целаго ряда такихъ мыслей, изъ которыхъ ни одна отдельно не представляетъ ничего преступнаго, но всъ вмъстъ образують опасное направление, то это обнаруживаеть очевидное недовъріе къ суду; предположивши, что судъ въ состояніи произнести оптику каждаго отдельнаго преступленія слова, на какомъ основаніи можно думать, что онъ неспособень оцьнить цёлое направленіе, систематическій рядь явленій? Очевидно, что, идя этимъ путемъ, нельзя найти защиту административнымъ взысканіямъ, а можно доказать только ихъ совершенную несправедливость, ихъ произволъ и прямое смъщение администрации съ судомъ, которое само правительство ръшилось окончательно уничтожить въ настоящее время.

Какіе бы ни были придуманы виды административныхъ взысканій, всё они будутъ основаны на произволё, а слідовательно, при судебно-карательной цензурё, окажутся несправедливыми и для самого правительства безполезными. Взять-ли вполнё французскую систему административныхъ взысканій, или присоединить къ ней еще новые виды, какъ это дёлаетъ проектъ устава, результаты будутъ совершенно одинаковы.

«Въ проектъ устава административныя взысканія состоять въ двухъ предвареніяхъ и въ отдачѣ повременнаго изданія подъ цензуру или въ совершенномъ его запрешеніи. Легко видъть, что предваренія, какъ извъстные педагогическіе пріемы относительно газеты или журнала, рекомендующіе имъ болже осторожный образъ действій, имжють емыслъ только по послъдствіямъ, которыя они влекуть за собой. Запрещение журнала — вънецъ административныхъ взысканій — въ высшей степени несправедливо, какъ административное отнятіе собственности; разбираемый проекть устава, какъ бы соглашаясь съ этимъ, придумываеть нѣкоторое изміненіе противъ французской системы, именноонъ предлагаетъ отдачу подъщензуру. Приверженцы такого мивнія руководствуются темъ началомъ, что какъ въ Россіи предупредительная цензура будеть еще временно сохранена для книгъ (объемомъ менве 20 печатныхъ листовъ) и для журналовъ, которые не получать право выходить безъ цензуры, то это самое можеть доставить административной власти средство не лишать журналь существованія, а ограждать себя отъ вреда, имъ наносимаго, подчиняя его снова цензурѣ предварительной. Съ перваго взгляда такая мѣра можеть показаться удачною, но при болбе внимательномь анализъ она не выдерживаетъ критики. И дъйствительно. почему правительство рѣшается замѣнить предупредительную цензуру карательною? Натурально, потому, что цензура предупредительная не въ состояній достаточно обезпечить правительство и администрацію отъ преступленій прессы. что единственнымъ обезпеченіемъ для себя правительство признаетъ судебное преслъдование преступленій слова. Если существуеть подобное убъждение, то отдача неріодическаго изданія вновь подъ цензуру находится въ рѣзкомъ противорвчій съ тымъ, что дізлаеть правительство, отмыняя цензуру:

если же нътъ такого убъжденія, то не для чего и отмънять предупредительную цензуру: лучше удержать ее вполнъ, чъмъ удержать, какъ недостаточное средство относительно журналовъ.

«Вникая въ сущность системы административныхъ взысканій, легко убъдиться, что система эта отличается и для правительства и для общества, тъми же самыми неудобствами и недостатками, какъ и предварительная цензура. Съ правительственной точки зрвнія неудобства эти очевидны: вст попытки, сдъланныя до сего времени. должны были убъдить правительство въ невозможности регламентировать прессу, давать ей направленіе, а между тімь никакимъ образомъ не избъгнеть оно этого при существованіи новой системы. Безпрерывно печать будеть обращаться къ администраціи за указаніями и наставленіями, подобно тому, какъ происходить это теперь во Франціи, и администрація принуждена будеть входить въ непріятныя для нея самой объясненія, принимая на себя вслёдствіе того, нёкоторымъ образомъ отвътственность за то, что происходить въ литературъ. Но, обрекая себя на неудобства такого рода, администрація не извлечеть изъ нихъ ни мал'яйшей пользы: если строгость предупредительной цензуры была до сихъ поръ безсильна противъ ежедневныхъ захватовъ прессы, ТОЧНО ВЪ такой же степени окажется безсильною и строгость, даже самая крайняя, административныхъ взысканій. Достоинство правительства будеть, слъдовательно, страдать по-прежнему самымъ существеннымъ образомъ отъ произвольнаго вмбшательства въ ту сферу, въ которой было бы всего справедливъе и безопаснъе дъйствовать суду.

«Съ точки зрѣнія литературы, невыгоды административныхъ взысканій представляются еще яснѣе. Та недовѣрчивость, то систематическое нерасположеніе ко всякому сближенію съ нравительствомъ, которыми отличалась она въ послѣднее время, не уменьшатся нисколько; напротивъ печать наша будетъ предъявлять справедливыя жалобы на то, что положеніе ея, вслѣдствіе существованія административныхъ взысканій, сдѣлается еще тягостнѣе, нежели при предварительной цензурѣ. Примѣръ Франціи служитъ убѣдительнымъ тому доказательствомъ; не разъ періодическія изданія этой страны, даже отличающіяся самымъ умѣрен-

нымъ направленіемъ, высказывали мысль, что было бы несравненно выгоднѣе для нихъ подвергнуться снова предварительной цензурѣ, чѣмъ существовать подъ постояннымъ опасеніемъ административныхъ взысканій, не зная— что могуть они сказать и чего нѣтъ: ибо взысканія эти, при тѣхъ же самыхъ неудобствахъ, какъ и предварительная цензура, влекутъ за собою несравненно тягчайшія послѣдствія для самого существованія періодическихъ изданій» 1).

Всф остальные члены рфинтельно присоединились къ проекту и всячески опровергали доводы своихъ противниковъ. Напримъръ, они говорили, что «когда въ какомъ-либо снеціальномъ законоположеній предлагается міра чрезвычайная, вызванная потребпостью неотвратимыхъ вибшнихъ условій, тогда странно и безполезно было бы судить о достоинствъ этой мъры съ отвлеченной или теоретической: точки зрѣнія права и законности»... «Совсѣмъ иныя соображенія должны служить основаніямъ взгляду на относительное достоинство подобной мфры. Право административныхъ взысканій, предлагаемое проектомъ устава, принадлежить къ числу такихъ чрезвычайныхъмъръ, а потому совершенно напрасно было бы доказывать, что основаніемъ административнымъ взысканій служить произволь, онъ противенъ понятію законности и формальной легальности и проч.». Однимъ изъ главныхъ доводовъ сторонниковъ административныхъ взысканій былъ такой: «такъ какъ подчиненіе правиламъ административныхъ взысканій не дълается по проекту обязательнымъ, а представляется совершенно на волю издателей повременныхъ изданій, то поэтому сами собой надають всв возраженія трехъ членовъ о несправеддивости и тяжести административныхъ взысканій». Предполагалось, что издатели «легко поймуть, что сущность дъла заключается не въ современныхъ газетныхъ толкахъ о несправедливости произвола и посягательствъ на неограниченную свободу и проч., и проч.; они легко поймутъ, что произволъ не есть непремьяно несправедливость, что безусловно опасаться его такъ же неосновательно, какъ върнть въ безусловную непогрѣшимость суда».

¹) Ibidem, № 10-11, стр. 1-4. Курсивъ мой.

«Что можетъ руководить судьею въ дълахъ о преступленіяхъ слова, какъ не личный его взглядъ, личное его впечатлъніе, совершенно произвольно въ немъ слагающіеся? Туть неть уликь, неть доказательствь, неть фактовь, стесняющихъ его или ограничивающихъ. Судъ по дъламъ печати есть произволь нъсколькихъ лицъ, облеченный въ форму; онъ также измънчивъ и такъ же неотвратимъ, какъ и всякій произволь; что было преступленіемъ вчера, сегодня перестаетъ имъ быть — таково свойство всёхъ нарушеній законовъ печати. Никогда судъ, карающій ихъ, не удовлетворитъ тому отвлеченному чувству справедливости, о которомъ мечтають пылкіе ревнители свободы слова»... Очевидно, желая отстоять административныя взысканія, эти члены забыли свое единогласное постановление о необходимости постепеннаго перехода къ судебно-карательной системъ... Въ заключение своихъ соображений они высказали свое горячее убъжденіе, что «соглашаясь освободить повременныя изданія отъ предварительной цензуры, даже подъ условіемъ административныхъ взысканій, правительство ділаетъ важный шагъ впередъ къ освобожденію слова. Въ виду крайнихъ и нетерпъливыхъ требованій современной литературы, быть можеть, осторожныя мфры, предложенныя проектомъ, покажутся съ перваго раза неудовлетворительными; но ньшь сомнюнія, что опыть убъдить истинныхь друзей свободы слова, что избранный комиссіею путь върнъе приведетъ къ желанной цёли, чёмъ смёлыя попытки нарушить ходъ полезныхъ преобразованій» 1).

Дальнъйшее обсуждение самыхъ административныхъ взысканий происходило уже только среди ихъ сторонниковъ— Бычковъ, Андреевский и Өеоктистовъ не принимали въ немъ участия.

Кн. Оболенскій, Никитенко, Гиляровъ-Платоновъ и Фуксъ находили, что отдача изданій подъ цензуру и запрещеніе ихъ высочайшею властью не могуть быть допущены. Во-первыхъ, это значило бы допустить явное противорѣчіе въ проектѣ, считающемъ предварительную цензуру подлежащею возможно большему устраненію. Во-вторыхъ, помимо теоретической непослѣдовательности, это было бы и прак-

<sup>1)</sup> Ibidem, 5-9. Курсивъ мой.

тически безполезно. Послѣднія соображенія настолько характерны для хода цензурной реформы и объясненія взглядовъ на литературу, что я остановлюсь на нихъ подробиѣе.

«Для литературной даятельности частной - говорили эти четыре члена-цензура, дъйствительно, составляеть препону своею обыкновенно мелочною придирчивостью и своею не менбе обыкновенною ограниченностью воззрбнія. Но для писателей недобросовъстныхъ цензура есть истинная привилегія. Это слишкомъ хороню извъстно всякому, кому приходилось быть близкимъ свидфтелемъ тфхъ многообразныхъ хитростей и удовокъ, которыми недобросовъстность умъсть отводить глаза цензуръ... Способность періодической печати говорить съ публикой посредствомъ междустрочныхъ намековъ заслуживаетъ особеннаго вниманія, когда дёло идетъ объ административныхъ взысканіяхъ. Если система административныхъ взысканій находить для себя извиненіе, то единственно въ томъ, что преступный образъ дъйствій печати не всегда можетъ быть удобно формулированъ предъ судомъ: что могутъ быть случан, когда онъ является не въ видъ единичнаго, выдающагося осязательнаго поступка, не въ формъ такой или другой статьи, а въ самой групнировкъ и последовательности статей, и даже не въ виде открытыхъ разсужденій, а, напротивъ, въ самомъ умалчиванія объ извъстныхъ предметахъ или въ ироническомъ тонъ и другого рода безчисленныхъ пріемахъ, за которые осудить довольно трудно, если брать каждую статью въ отдѣльности, но за которые нельзя не осудить, взявъ во вниманіе значительно большій рядъ статей»...

Наконецъ,—«если право свободнаго выбора между цензурой и административными взысканіями важно, то оно важно именно потому, что съ журналовъ благонамѣренныхъ синметъ нареканіе, будто освобожденіе ихъ отъ цензуры есть не слѣдствіе ихъ честной готовности принять личную отвѣтственность за свои убѣжденія, а плодъ заранѣе условленной стачки съ администрацією; съ другой стороны, потому, что у журналовъ неблагонамѣренныхъ отнимаетъ предлогъ разыгрывать изъ себя жертвы, тогда какъ, въ сущности, подчиненіе цензурѣ будстъ для ихъ весьма пріятнымъ и выгоднымъ обезпеченіемъ»...

Кромѣ того, предлагая ввести опредѣленное число предостереженій, послѣ которыхъ изданіе прекращалось бы, эти члены находили необходимымъ самыя предостереженія называть «замѣчаніями», а особую главу объ административныхъ взысканіяхъ, очень рѣзко бросающуюся въ глаза, вставить для меньшей замѣтности, въ главу о періодическихъ изданіяхъ 1)...

Остальные два члена — Ржевскій и Погоръльскій, находили, что прекращеніе изданія можеть быть линь мёрою суда; для того же, чтобы дать возможность администраціи преслёдовать «вредное направленіе», рекомендовали главному управленію дёлать изданіямъ «конфиденціальныя предваренія о вредё направленія, высказывающагося въ тёхъ выраженіяхъ или оборотахъ и равнымъ образомъ съ объясненіемъ мотивовъ».

Валуевъ согласился во всемъ съ четырьмя членами, введя отъ себя лишь силу предостереженій въ теченіе одного года.

Очень характерны разсужденія комиссіи и по поводу судопроизводства по дѣламъ печати, остановившейся главнымъ образомъ на формѣ суда.

Она пришла къ единогласному заключению—профессоръ Андреевскій не подалъ особаго мнѣнія...--которое я и привожу нодлиню:

«Судъ присяжныхъ есть судъ самого общества въ широкомъ значеніи этого слова. Но всякое общество, какъ бы цѣльно оно ни было, имѣетъ свои слои, политическій характеръ которыхъ болѣе или менѣе ярко выражается въ отношеніяхъ къ началамъ, представляемымъ правительствомъ. Въ каждомъ обществѣ элементы охранительные и прогрессивные находятся въ постоянной борьбѣ, но не всѣ занимаютъ одинаковое мѣсто. Историческія особенности каждаго государства имѣютъ значительное вліяніе на это различіе.

«Никто, конечно, не станетъ отвергать того несомнѣннаго факта, что въ современномъ обществѣ нашемъ, такъ рѣзко раздѣленномъ на двѣ части политическими своими тенденціями, прогрессивный элементъ почти исклю-

<sup>1)</sup> lbidem, 9-13.

тельно сосредоточенъ въ томъ слов общества, изъ котораго избираются и будуть избираться вст наши коронные суды и всъ другія судебныя власти. Ввърить однимъ представителямъ этой среды судъ по дъламъ печати — значило бы онгазаться отъ защиты того охранительнаго начала, которое составляеть дъйствительную силу правительства. Самое свойство преступленій нечати можеть быть опредёлено только характеромъ впечатлънія, произведеннаго на все общество, а не одностороннихъ только его представителей. Поэтому не можеть быть безусловныхъ преступленій печати, какъ бы законъ ни старался ярко очертить ихъ вибшніе признаки. Во Францін, гдѣ дѣла печати изъяты нынѣ, вслѣдствіе политическихъ переворотовъ, изъ въдънія суда присяжныхъ, правительство ръшилось на эту мъру по необходимости: ибо, по особому устройству и значенію французской магистратуры, правительство ищеть и находить въ ней болбе охранительную опору, чемъ въ самомъ обществе. Но такъ-ли сложились обстоятельства у насъ? Какое можеть быть въ этомъ отношеніи сравненіе Россіи съ Францією? Гдѣ тѣ элементы консерватизма, которые могутъ опредълить характеръ нашей будущей магистратуры?

«Опасаться общественнаго суда присяжныхъ, выбранныхъ изъ среды гражданъ-собственниковъ, и надъятся на опору сословія, еще не заслужившаго дов'трія, было бы крайне неосторожно. Къ счастью, мы имбемъ теперь въ С.-Петербургѣ и Москвѣ разрядъ гражданъ, которые, по личнымъ и имущественнымъ своимъ отношеніямъ, могутъ служить правительству и обществу надежнымъ ручательствомъ, что политическое и соціальное значеніе вопросовъ нечати будетъ сознано ими безъ пристрастія и всякаго односторонняго и вреднаго увлеченія. По новому устройству городскихъ думъ въ С.-Петербургъ и Москвъ, городское общество избираетъ изъ гражданъ-собственниковъ гласныхъ изъ каждаго сословія. Эти лица въ соединеніи могуть служить самымъ върнымъ выражениемъ общества, принадлежа къ разнымъ сословіямъ и званіямъ, обладая различною степенью образованности и представляя, по различію возрастовъ, направленіе различныхъ покольній; они не могуть быть заподозрѣны въ односторонности и вполнѣ достойны довѣрія правительства.

«По симъ соображеніямъ комиссія признала полезнымъ поручить въданіе дълъ печати особому присутствію уголовной палаты, при участіи присяжныхъ засъдателей избираемыхъ изъ списка гласныхъ думы» 1)...

Наконецъ, обратимся къ засъданію, въ которомъ разсматривались цензурныя учрежденія.

Бычковъ, Андреевскій и Өеоктистовъ находили необходимымъ составить совѣтъ главнаго управленія по дѣламъ печати наполовину изъ чиновниковъ министерства просвѣщенія, полагая, что это дастъ совѣту «ту силу и то общественное довѣріе, необходимость котораго выясняется въ мотивахъ проекта». Остальные члены были безусловно противъ такой мѣры, находя, между прочимъ, что «ученый міръ обыкновенно стоитъ если не въ разладѣ, то, все-таки, выше міра дѣйствительнаго, и его глубокій и философскій анализъ явленій, нарушающихъ запрещеніе положительнаго закона, нерѣдко идетъ въ разладъ съ такимъ впечатлѣніемъ, которое это явленіе производитъ на общество и которое составляетъ супіность и такъ сказать согриз delicti всѣхъ преступленій печати» 2)...

Тѣ же члены возражали противъ предоставленія министру внутреннихъ дѣлъ права отмѣнитъ рѣшеніе совѣта о начатіи или неначатіи судебнаго преслѣдованія авторовъ, редакторовъ или издателей, полагая, что въ этой области слово совѣта безапелляціонно. Къ нимъ вполнѣ присоединился представитель министерства просвѣщенія, Гиляровъ-Платоновъ, но самъ пошелъ еще дальше - по его мнѣнію, тотъ же рѣшительный голосъ долженъ быть предоставленъ совѣту и въ томъ случаѣ, когда вредное направленіе періодической печати будетъ вызывать замѣчанія, имѣющія послѣдствіемъ прекращеніе изданія, — обстоятельство, котораго не касались три члена, потому что отвергали самую систему административныхъ взысканій.

<sup>1)</sup> Ibidem, № 14, 3—4. Въ проектъ Валуева эта частъ подвергнута въкоторымъ измъненіямъ въ сторону большого соглашенія суда надъ печатью съ общимъ судомъ по готовому уже тогда закону 20 ноября 1864 года. Замъчу кстати, что Джаншіевъ, не ознакомившись, въроятно, съ сдътанной мною цитатой изъ журналовъ комиссіи, ставитъ ей въ заслугу именно желаніе "суда присяжныхъ" ("Эпоха великихъ реформъ", изд. 7-е, 1898 г., 271)...

<sup>2)</sup> Ibidem, No. 9, 3-4.

Мнѣніе свое Гиляровъ-Платоновъ поддерживалъ настолько оригинальными и любопытными доводами, что на нихъ положительно нельзя не остановиться, особенно имъя въ виду личность самого консервативнаго оппонента.

«Нельзя отрицать, — говорилъ онъ, — что административныя взысканія за злоупотребленія печати у насъ неизобжны, особенно на первыхъ порахъ; но нельзя не согласиться въ то же время, что это - необходимость весьма печальная, извиняемая лишь особеннымъ состояніемъ нашего суда, не приспособленнаго къ тому, чтобы судить о дълахъ печати, особеннымъ состояніемъ нашей печати, въ большинствъ своемъ не оппрающейся на коренныя народныя силы и не выражающей истиннаго общественнаго мифнія. а скорбе враждебной идеаламъ, которые носить передъ собою народъ, и скорве насилующей общественное мивніе. Административныя взысканія, по самому существу своему, суть мфра непормальная. Въ мірф печати система административныхъ взысканій имфетъ смыслъ, почти соотвѣтствующій тому, какой въ мір'в нолитическомъ вообще соединенъ съ объявленіемъ страны въ военномъ положеніи: когда пріостанавливается д'яйствіе закона и правильно организованнаго суда; когда ради общей безопасности и на силу высшаго общественнаго права, нарушаются законные интересы отдельныхъ лицъ; когда отдельное лицо, такимъ образомъ, чувствуетъ себя постоянно угрожаемымъ въ спокойномъ обладаніи своими несомнізнными правами. Административныя взысканія, сверхъ того, суть міра и положительно опасная по тому обоюдно развращающему вліянію, какое оказывають они и на органы власти, и на органы печати, по той легкости, съ какою органы власти соблазняются на принятіе м'єръ противныхъ всякой справедливости, единственно въ угоду своимъ личнымъ видамъ, и съ какою органы печати поощряются къ угодливости, затушающей всякую способность къ честному убъжденію единственной истинной опоръ власти и порядка».

«Правительство можеть у насъ озабочиваться только тъмъ, чтобы дать просторъ выраженію истиннаго, а не призрачнаго общественнаго митнія, чтобъ облегчить ему случан высказываться, отыскать для этого болье удобныя формы, чтобы подъ видомъ общественнаго отголоска не

раздавались голоса отдёльныхъ лицъ, случайно собрав шихся въ болѣе или менѣе ничтожную кучку. Такимъ образомъ, въ административныхъ взысканіяхъ правительство у насъ можетъ имѣть нужду только для того, чтобы наложить молчаніе на нѣсколькихъ крикуновъ, отчасти насилующихъ, отчасти устрашающихъ еще робкое у насъ общественное мнѣніе, — и при томъ только до тѣхъ поръ, пока найдена будетъ форма такого суда, который служилъ бы дѣйствительнымъ органомъ народной совѣсти».

Подъ «крикунами» разумѣлись, очевидно, «Современникъ» и «Русское Слово», Чернышевскій, Писаревъ и другіе...

Въ соображеніяхъ о нежелательности предоставить совъту рѣшительный голосъ, Гиляровъ-Платоновъвидѣлътакую аргументацію: «административной власти существенъ произволъ; если же предоставить совѣту рѣшительный голосъ, то произволъ будетъ ограниченъ: слѣдовательно, не должно давать рѣшительнаго голоса совѣту». По его же мнѣнію, — «чѣмъ меньше будетъ произвола въ какомъ бы то ни было государственномъ отправленіи, тѣмъ лучше; и если бы какой мудрецъ отыскалъ средство совсѣмъ исключить произволъ изъ сферы государственнаго управленія, тогда лучшаго не оставалось бы ничего желать, и сама теорія, съ охотною готовностью, поспѣшила бы вычеркнуть свое положеніе, что «произволъ свойственъ административной власти».

Въ заключене своихъ доводовъ Гиляровъ-Платоновъ спѣшилъ успокоить комиссію, что и въ предлагаемый имъ организаціи управленія печатью «оставалось слишкомъ много мѣста для произвола администраціи». «Произволу будеть еще довольно простора. Во-первыхъ, назначеніе членовъ совѣта будетъ зависѣть отъ произвольнаго выбора министра. Во-вторыхъ, самыя замѣчанія, которыя будетъ давать совѣтъ періодическимъ изданіямъ, останутся. въ сущности, все-таки, произволомъ, ибо не будутъ предваряемы ни слѣдствіемъ, ни судоговореніемъ. Въ-третьихъ. наконецъ, что важнѣе всего, власть прекращать изданіе останется, все-таки, въ рукахъ министра. Совершенно въ его волѣ, и ни въ чьей другой, будетъ, послѣ трехъ замѣчаній. самостоятельно опредѣленныхъ совѣтомъ, дозволить вновь выходъ изданія или нѣтъ. И этого, кажется, было бы

довольно. Важно, по крайней мѣрѣ то, чтобы министръ не могъ прекратить изданія прежде, чѣмъ совѣтъ троекратно, по собственному разсужденію, а не по приказанію министра, осудить направленіе изданія. Важно, во-вторыхъ, то, что у министра отнимется нравственная возможность мирволить изданію послѣ того, какъ передъ публикой троекратно было изъяснено его серьезно-опасное направленіе. Однимъ словомъ, важно, чтобы судьба періодическихъ изданій не зависѣла вполнѣ и окончательно отъ случайныхъ воззрѣній одного лица» 1).

Остальные пять членовъ не согласились ни съ Гиляровымъ-Илатоновымъ, ни съ его частичными единомышленниками, и право за министромъ отмѣнять постановленія совѣта Валуевъ оставилъ неприкосновеннымъ. Справедливость, однако, требуетъ привести заключеніе сторонниковъ этого права. Вотъ оно:

«Не нуженъ произволъ, откажитесь отъ него прямо, а ежели пуженъ, то назовите его по имени. Это—единственное средство ограничить его. Произволъ, поставленный лицомъ къ лицу передъ общимъ миѣніемъ, безъ виѣшияго прикрытія призраками законности, гораздо менѣе опасенъ; онъ менѣе бездушенъ и пе можетъ избѣжать отвѣтственности. Совѣтъ ему нуженъ, онъ отвращаетъ всѣ возможныя случайности, онъ голосомъ независимымъ предупреждаетъ вредныя увлеченія, по онъ не служитъ законной отговоркой передъ судомъ общественнаго миѣнія. Справедливъ будетъ упрекъ министру внутреннихъ дѣлъ, когда для дѣла совѣщательнаго призоветъ онъ людей, незаслуживающихъ довѣрія и не отличающихся безпристрастіемъ и независимостью» 2).

<sup>1)</sup> Ibidem, 9-15.

Ibidem, 19. Послъднія слова, какъ увидимъ позже, оказались пророческими по отношенію къ Валуеву.

## X.

"Русское Слово" ѝ "С.-Петербургскія Вѣдомости" о проектѣ комиссіи, Объявленіе "Современника". Отвѣтъ Головнина Валуеву.

Въ іюнѣ комиссія кн. Оболенскаго закончила свои занятія, и ея проектъ тогда же былъ направленъ Валуевымъ Головнину, Замятнину (министру юстиціи) и бар. Корфу (главноуправляющему ІІ Отд. Соб. Е. И. В. Канцеляріи); а въ ноябрѣ проектъ, разсмотрѣнный Валуевымъ съ товарищемъ его Тройницкимъ, кн. Оболенскимъ и предсѣдателями двухъ столичныхъ цензурныхъ комитетовъ и болѣе или менѣе исправленный, былъ сообщенъ, кромѣ опять-таки названныхъ министровъ, еще и главноначальствующему надъ почтовымъ департаментомъ, И. М. Толстому, и главному начальнику ІІІ Отд. Соб. Е. И. В. Канцеляріи, кн. Долгорукову. Но прежде ознакомленія съ отзывами этихъ лицъ, я думаю небезынтересно будетъ выслушать мнѣнія двухъ органовъ печати: одного «завѣдомо благонадежнаго».

«Нъть сомивнія—писаль внутренній обозръватель «Русскаго Слова»,-что и нашъ новый уставъ о печати многое оставить личному усмотрѣнію той власти, которая будеть непосредственно следить и карать преступленія по книгопечатанію. Сибдовательно, здёсь главный вопросъ не въ томъ, какъ опредълитъ законъ тотъ или другой случай, а въ томъ, какъ распорядится этимъ закономъ исполнитель его. Если онъ отнесется легко и гуманно къ литературф, будеть сочувствовать ся успѣхамъ, онъ въ большей части случаевъ найдеть болбе справедливымъ взглянуть снисходительно на проступокъ, котораго значение часто не можетъ быть взвъшено самимъ виновникомъ его; если же оно будетъ искать только поводъ для обвиненія, то нигдѣ нельзя найти его такъ легко и скоро, какъ въ области мысли и слова». Такимъ образомъ журналъ посильно указалъ, что ни на какія законныя гарантіи онъ не склоненъ обращать серьезнаго вниманія, если самый законъ будетъ переданъ въ руки... Валуева — это, конечно, не было договорено. Вотъ откуда вполнъ ясно вытекало и слъдующее его убъжденіе:

«Мы убъждены, что на первый разъ всякое періодическое изданіе, желающее сохранить побольше независимости въ своихъ мивніяхъ, предпочтетъ предупредительную цензуру. Подальше отъ грѣха—скажутъ редакторы и останутся на прежнемъ положеніи. Но если при отвѣтственной системѣ главную роль будетъ играть органъ судебной и административной власти, то для предупредительной—по прежнему цензоръ. Конечно, можно избрать такихъ цензоровъ, что каждый издатель и редакторъ согласится лучше нести личную отвѣтственность; и обратно, можно устроить такой судъ и ввести такія адмистративныя взысканія, что всякій предпочтетъ подчиниться предупредительному порядку. Опять все зависить отъ того, насколько правительство пожелаетъ независимости и свободы общественнаго мивнія, выражаемаго въ печати» 1).

«С.-Петербургскія же Вѣдомости», выразясь вообще очень неопредѣленно, не преминули, однако, замѣтить: «поражаетъ насъ крайняя разноголосица всѣхъ членовъ по вопросамъ, не только второстепеннымъ, но и существенной важности; въ текстѣ проекта, по многимъ пунктамъ, выставлены мнѣнія большинства и меньшинства; въ журналѣ же засѣданій находимъ мы подробно изложенные мотивы этихъ мнѣній, доказывающіе, что весьма сильная и упорная борьба происходила въ средѣ комиссін» 2).

Замѣчаніе очень цѣнное: дѣйствительно, событія приснонамятнаго 1863 года, окончательно упрочившаго у насъ реакцію и силу охранительныхъ добровольцевъ, внесли въ русское общество не малую сумятицу. Яркіе примѣры ея читатель видѣлъ въ предыдущей главѣ...

Очень характерно для иллюстраціи положенія печати къ началу 1864 года и небывалое въ русской журналистикъ объявленіе о подпискъ на этотъ годъ «Современника». Журналь задолго предчувствоваль свою кончину... Вотъ отрывокъ изъ этого любонытнаго документа.

«Въ ряду многочисленныхъ законодательныхъ мѣръ, проектируемыхъ въ настоящее время правительствомъ, одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ, безъ сомнѣнія, занимаетъ измѣненіе тѣхъ условій, въ которыхъ до нынѣ находится печатное русское слово. Необходимость этого измѣненія очевипна.

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Слово" 1863 г., VI, "Домашняя явтопись", 6-8.

²) 1863 r., № 142.

Гъмъ не менъе, правила, которымъ на будущее время должно юдчиниться наше книгопечатаніе, еще не изданы, и литеатура наша, ожидающая ихъ съ 1861-го года, подчиняется о сихъ поръ цъйствію временныхъ переходныхъ мъръ, нъколько разъ измънявшихся въ теченіе двухъ послъднихъ одовъ. Необходимость применяться къ этимъ колебаніямъ і изм'вненіям'ь не могла не отразиться невыгодно на журзалистикъ, а между прочимъ и на нашемъ журналъ. Мы зознаемъ, что и «Современникъ» не всегда соединялъ въ себъ всъ тъ условія, которыхъ присутствіе необходимо для гого, чтобы журналь быль журналомь, а не сборникомь лучайныхъ статей, представляющихъ чтеніе болье или ченъе разнообразное. Понятно, что соединение этихъ условій т не возможно будеть до техъ поръ, пока не устранится неопределенность въ положени литературы. Теперь, кажется, та неопредъленность приходить къ концу. Мы надъемся, то будущій уставъ книгопечатанія, утвердивъ на прочныхъ основаніяхъ положеніе печати, точно опредълить границы, зь пределахь которыхь каждый журналь будеть иметь зозможность дъйствовать самостоятельно, безъ колебаній и безъ всякихъ опасеній, которыя при настоящемъ неопредізіенномъ положеній, отнимаютъ у журнала ув'вренность, необходимую для усившной дъятельности. Въ этой надеждъ чы и рѣшаемся продолжать изданіе «Современника» въ буущемъ 1864 году».

Въ теченіе 1863 года Валуеву отвѣтили только министръ народнаго просвѣщенія и главноуправляющій III Отдѣленіемъ.

Отношеніе Головнина привожу полностью.

«Исполняя желаніе вашего превосходительства, излокенное въ отношеніи вашемъ отъ 27 минувшаго ноября, за № 87, имѣю честь сообщить слѣдующія соображенія по проекту устава о книгопечатаніи.

«При вступленіи моемъ въ завъдываніе цензурой въ жмомъ концъ 1861 года, высшее управленіе ея сосредотошвалось въ коллегіальномъ учрежденіи (главномъ управленіи цензуры), а самое цензированіе производилось какъ цензорами въ въдомствъ министерства народнаго просвъщенія, гакъ и многочисленными спеціальными цензурами другихъ зъдомствъ. Правительство было недовольно цензурой и находило: съ однои стороны цензурныя постановленія недостаточными, а съ другой, въ цензурной практикъ видъло слишкомъ большую снисходительность. Литераторы, и въ особенности редакторы журналовъ и газетъ, жаловались на слишкомъ большую строгость цензуры, на произволъ цензоровъ, на медленность хода цензурныхъ дѣлъ вслъдствіе большаго числа спеціальныхъ цензуръ, которымъ слъдовало сообщить одну и ту же статью, и велъдствіе коллегіальныхъ формъ учрежденія, которое зав'ядывало цензурой; жаловались на неизв'єстность имъ цензурныхъ постановленій, которыя оставались въ архивахъ и не были обнародованы. Наконецъ, сами цензеры тяготились неясностію, неполнотою и разнорфчіемъ цензурныхъ постановленій, вследствіе чего они вынуждены были дъйствовать произвольно; причемъ они утверждали, что правительство требуеть отъ цензурной практики несравненно болбе строгости, нежели сколько требуется законами; говорили, что правительство само не знасть ясно, чего оно хочеть въ цензурф, и доказывали это измфпяющимися со дня на день требованіями и разнообразіемъ въ дъйствіяхъ спеціальныхъ цензуръ разныхъ министерствъ, изъ коихъ одна пропускала то самое, что запрещалось другою, и наоборотъ.

«Все сіе приводило къ убъжденію въ необходимости слъдующихъ мъръ:

- «І. Немедленно собрать, привести въ ясность и наисчатать въ хронологическомъ порядкѣ всѣ ностановленія и распоряженія правительства, состоявшіяся въ разное время по цензурѣ 1). Трудъ сей былъ затѣмъ исполненъ въ министерствѣ народнаго просвѣщенія и я имѣлъ честь доставить вашему превосходительству нѣсколько экземиляровъ онаго.
- «П. Приступить къ пересмотру всъхъ этихъ постановленій, также къ обозрѣнію бывшей у насъ цензурной практики, направленія литературы въ разное время, къ соображенію постановленій иностранныхъ государствъ по части цензуры и къ составленію проекта устава о книгопечатаніи. Вслѣдствіе сего, въ теченіе года, были составлены: историческія записки о дъйствіи у насъ цензуры, записка о на-

The bear and the state of the s

Въ "Сборникъ постановленій и распоряженій по ценауръ съ 1720 по 1862 года" вошли далеко пе всѣ распоряженія.

правленіи журналистики, сборникъ статей, недозволенныхъ цензурой, и учреждена особая комиссія для пересмотра постановленій по дізламъ книгопечатанія и составленія новаго устава, при чемъ для соображеній коммисіи выписаны были изъ-за границы сборники тамошнихъ постановленій по сему предмету и извъстнъйшія сочиненія, которыя касались онаго. Въ то же время, дабы узнать желанія и мысли самихъ литераторовь о лучшемъ устройствъ цензуры, многія изъ этихъ лицъ приглашены были къ доставлению министерству народнаго просвъщенія ихъ соображеній, которыя составили особую книжку, причемъ разръщено было разсуждать въ періодическихъ изданіяхъ о лучшемъ устройствъ цензуры. Последняя мера принеста весьма скоро пользу, ибо ближайшимъ разъясненіемъ иностранныхъ законодательствъ. она показала всю невърность многихъ возэръній. При этомъ слъдуеть сказать, что въ то время была надежда на весьма скорое осуществленіе судебной реформы и предполагалось, что уставъ о книгопечатаніи можетъ выдти вслѣдъ за преобразованіемъ судовъ. По сему, въ ожиданіи этой реформы и возможности подвергать виновныхъ въ злоупотребленіи печатанымъ словомъ взысканію по суду, комиссін было предложено составить систему переходные в мфръ отъ цензуры предварительной, неудовлетворявшей ни правительство, ни литературу, къ цензурћ обратной,

«ПІ. Сознавая необходимость въ нѣкоторыхъ случаяхъ усилить строгость цензуры, доколѣ не явится новое законоположеніе, министерство просвѣщенія старалось достигнуть этого перемѣнами въ личномъ составѣ цензурнаго управленія, строгими подтвержденіями и циркулярами. Сверхъ того, я просилъ ваше превосходительство оказать въ этомъ случаѣ содѣйствіе ваше министерству народнаго просвѣщенія, основываясь на сттьяхъ закона, которыя издавна возлагали на министерство внутреннихъ дѣлъ обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы не появлялось въ печати ничего вреднаго и для обезпеченія милистерству внутреннихъ дѣлъ исполненія этой обязанности переданы были въ оное средства въ лицахъ и денежныхъ способахъ 1).

<sup>1)</sup> Сообщеніе очень цівнює: очевидно, его не достаточно взвівсили апологеты Головинна и между ними Джаншієвъ.

«IV. Имъя въ виду, что если необходимо съ одной стороны усиливать строгость цензуры, то не менъе нужно съ другой-доставлять литературь, какъ средству просвыщенія народнаго, возможныя льготы и облегченія и не вводить редакторовь въ расходы, которыхъ можно избъгнуть, я исхо натайствоваль постепенно: отмыч спеціальныхъ цензуръ, которыя были особенно тягостны для петербургскихъ періодическихъ изданій; дозволеніе всёмъ газетамъ и журналамъ нечатать частныя объявленія; разръщеніе весьма мисгимъ 1) изъ нихъ получать изъ-за границы книги и періодическія изданія безъ цензуры; облегченія въ пересылкъ газетъ и т. п. Сверхъ того, я старался ввести въ цензированіе возможную быстроту, устраняя съ этою цілю всв излишія формальности и коллегіальный порядокъ, и притомъ сообщаль гг. редакторамь неотлагательно каждое новое постановленіе или требованіе по цензурів, которое имъ полезно было бы знать.

«Такимъ образомъ имѣлось въ виду: привестивъ ясность цензурнын постиновленія и цензурную практику; составить новый уставъ о книгопечатаніи для введенія онаго въ то время, когда состоится судебная реформа, а до того времени ввести мъры переходныя, ввести въ цензурную практику болте строгости для всего важнаго и существеннаго, но въ то же время доставить всевозможныя облегченія литературт вездт, гдт только возможно. Цѣль всего этого состояла въ томъ, чтобъ идти къ большему простору печатнаго слова, причемъ преступленія онаго карались бы судомъ и выводился бы болте и болье произволь изъ области цензуры.

«Исполненіе этого плана начало уже ознаменовываться весьма благотворными результатами. Въ обсужденіи многихъ важныхъ вопросовъ общественнаго нашего устройства литература заговорила спокойнымъ, обдуманнымъ тономъ, и многіе ся органы, вмѣсто того, чтобы упорствовать въ безплодной оппозиціи правительству, старались служить ему опорою. Конечно, существовали печальныя уклоненія отъ этого правила; иногда нѣкоторые писатели вдавались въ излишества и неумѣрепность, но можно сказать утвердительно, что всякій разъ они встрѣчали себѣ отпоръ въ

<sup>1)</sup> Мы знаемъ, уже, что всего 7...

той же самой литературу. Къ несчастію, въ то самое время какъ печать наша заявляла такъ успъшно о достаточной зрѣлости своей для пользованія разумною свободою, произошли событія, недозволившія расширить ея права. Изв'єстныя прокламаціи — произведеніе тайныхъ типографій, дъйствія заграничныхъ агитаторовъ и открывшіяся въ разныхъ мъстахъ имперіи происки революціонной пропаганды, общей и въ частности польской, заставили обратить внимание на періодическую литературу, какъ на средство, которымъ старались воспользоваться элоумышленники и на которое они весьма много разсчитывали. Обстоятельства сіи усилили по необходимости строгость цензуры и отдалили предположенія о дарованіи литератур'ї большаго простора. Въ то же время оказалось, что судебная реформа не можеть вскоръ осуществиться и что самый трудъ комиссіи о книгопечатаніи не можеть быть окончень къ тому сроку, какъ сначала предполагалось, и потому явилась необходимость въ изданіи временныхъ правилъ, которыя, по разсмотрени въ советь Правила сіи имъли слъдствіемъ болъе ясное и точное опредъленіе предметовъ, государственнаго управленія, которые разръщалось обсуждать печатно. Сверхъ того онъ замънили хранившіяся въ архивъ, малоизвъстныя и часто одно другому противоръчившія постановленія по цензуръ и указали взысканія, которыя признаны были необходимыми до изданія новаго полнаго законоположенія. На основаніи этихъ правиль дъйствовало цензурное управление до конца 1862 года.

«Въ началѣ 1863 года, комиссія по дѣламъ книгопечатанія окончила свой трудъ, который имѣетъ неоспоримыя достоинства и составляєть заслугу разъясненіемъ многихъ вопросовъ по цензурѣ. Перемѣна воззрѣній на нѣкоторые предметы была однимъ изъ послѣдствій обширнаго и вполнѣ добросовѣстнаго труда комиссіи и, представляя оный Государю Императору въ совѣтѣ министровъ 10 января 1863 года, я доложилъ, что прежде всякаго обсужденія проекта комиссіи, казалось бы необходимымъ разрѣшить

<sup>1)</sup> Явное педоразумбніе: "временныя" правила утверждены 12 мая, а комиссія ки. Оболенскаго образована 8 марта. Не на два же мъсяца ее учреждали... Кромъ того, намъ уже извъстно, что комиссія начала свою работу именно подготовкой этихъ правилъ.

вопросъ: кому завъдывать цензурою: министерству-ли внутреннихъ дълъ, какъ предполагала комиссія, министерству-ли просвъщенія, или особому установленію? При этомъ я объясниль следующее: "министерство народнаго просвещенія им'теть обязанностію покровительствовать литературі, заботиться о ея развитія, о преуспъяніи оной; посему, находясь къ литературъ въ отношеніяхъ болье близкихъ, чъмъ всякое другое въдомство, оно не можеть быть ея строгимъ судьей. Сверхъ того, министерство просвъщенія обязано содъйствовать движенію впередъ науки, а для этого необходима свобода анализа; посему цензура, находясь въ въдъніи сего министерства, принимаетъ направление болъе снисходительное, стремящееся къ тому, чтобы медленно и осторожно отодвигать границы, поставляемыя свободѣ разсужденій. При нынішнемъ же всеобщемъ броженіи умовъ, необыкновенномъ развити умственной деятельности, обращающейся преимущественно къ обсужденію предметовъ общественныхъ, дъятельность цензуры становилась все болъе и болъе затруднительною въ томъ въдомствъ, которое обязано содбиствовать развитію умственной діятельности. Положеніе министерства внутреннихъ дѣлъ въ отношенія къ цензуръ совсъмъ другое. На него не возложена обязанность изыскивать средства къ развитію литературы. Оно обязано только наблюдать за ненарушеніемъ закона и способнъе министерства просвъщенія оцънивать важность нарушенія; роль министерства внутреннихъ д'яль въ цензурѣ ясиве, опредълительные и проще, а потому и самая цыль постижните."

«Тогда последовало, согласно всеподданнейшему докладу моему, высочайшее повеленіе: 1) передать проекть комиссіи вашему превосходительству; 2) предоставить мив передать въ министерство внутреннихъ дёлъ всё цензурныя учрежденія и 3) предоставить вамъ составить, по вашему усмотрёнію, проектъ окончательнаго устройства цензурной части во вверенномъ вамъ управленіи. За симъ, но распоряженію вашего превосходительства, учреждена была комиссія для пересмотра устава о книгопечатаніи, составленнаго первою комиссією.

«Пересмотрѣнный новою комиссіею и нынѣ измѣненный и дополненный вашимъ превосходительствомъ проектъ

устава о книгопечаганіи отличается, по моему мижнію, существенными достоинствами. Освобождая отъ предварительной цензуры книги, объемомъ выше 20 печатныхъ листовъ и подвергая ихъ авторовъ отвътственности только предъ судомъ, уставъ дълаетъ значительный шагъ впередъ на пути къ обезпеченію за литературою большаго простора. Благодаря этой, въ высшей степени полезной, мъръ, серьезные, чисто-ученые труды, не стремящіеся удовлетворить только минутному настроенію и потребностямъ общества, получать, въроятно, еще небывалое у насъ развитіе. Нельзя также не сочувствовать открывающейся для періодическихъ изданій возможности выходить безъ предварительнаго разръшенія цензуры, въ случат согласія на то министра внутреннихъ дълъ. Наконецъ, введеніе гласнаго суда для злоупотребленій, совершаемыхъ печатнымъ словомъ, приналлежить къ числу техъ благотворныхъ и полезныхъ меръ, значеніе которыхъ не можеть быть не оцінено, по достоинству, литературою. Всв эти преобразованія такъ важны и такъ благодътельны, что интересы отечественнаго просвъщенія найдуть въ нихъ прочный залогъ для своего развитія.

«Сознавая важныя достоинства новаго устава, я считаю вмъсть съ тъмъ долгомъ, указать на тъ стороны его, которыя нуждаются, по моему мнёнію, въизмёненіяхъ. Кънимъ принадлежить, прежде всего, система административныхъ взысканій. Система эта получила господство въ тъхъ странахъ, гдъ, по существующимъ условіямъ, невозможно было возстановить цензуру предварительную, но вмъстъ съ тъмъ являлось желаніе приблизиться къ ней какъ можно болье. Въ новомъ уставъ, напротивъ, система административныхъ взысканій является переходною мітрою, т. е. такою, при существованій которой литература должна пріобръсти извъстную опытность, извъстное самообладание и воздержность для уменья пользоваться разумною свободою. Мне кажется, что система, о которой идеть рѣчь, не въ состояніи развить въ литературъ этихъ качествъ: опытъ убъждаетъ, что подобно предварительной цензурь, она возбуждаеть въ обществъ то раздраженіе, тотъ духъ упорной и даже преднамъренной оппозиціи, устраненіе которыхъ должно имъть преимущественно въ виду. Не достигая, следовательно

цели, какъ переходная мера, административныя предостереженія создають много важныхъ неудобствъ для правительства: при существующемъ порядкъ цензоръ не допускаеть появленія въ свёть вредной статьи, и какъ действія цензора, такъ и статья, подвергнувшаяся запрещенію. становятся извъстны лишь весьма ограниченному кружку лиць. При системъ же взысканій, административная кара постигаеть статью уже тогда, когда она проникла въ публику: взысканіе не ослабляеть произведеннаго ею впечатлънія, - напротивъ, вниманіе публики еще болье привлекается къ ней, и она получаетъ такое значеніе, на которое часто не имела никакого права. Публика становится, въ такихъ случаяхъ, какъ бы судьею между правительствомъ и журналистикою и принимаеть почти всегда сторону последней. Мнъ кажется, что подобное положение весьма невыгодно для правительственныхъ органовъ; уже но одному этому, если бы даже существовала у насъ система административныхъ предостереженій, то ради огражденія интересовъ и достоинства правительства, нужно было бы стремиться къ ея отмъненію.

«Не могу не сообщить при этомъ вашему превосходительству о другомъ недостаткъ, тъсно связанномъ, по моему мнѣнію, съ упомянутою системою. Проектъ устава постановляеть, что посл'в двухъ предостереженій, третье влечеть за собою прекращение періодическаго изданія. Подобное лишеніе, административнымъ путемъ, права собственности не замедлить, мит кажется, возбудить сильное неудовольствіе въ литературъ. Журнальная собственность представляеть иногда значительную ценность-илодъ неусыпныхъ стараній и таланта ея владъльца; на журналъ или газету затрачиваются неръдко общирные капиталы, и было бы жестоко лишить этой собственности, простымъ административнымъ решеніемъ, владельца журнала, который, быть можеть, вовсе не участвуетъ въ редакціи, а равно и его наслъдниковъ. Я полагаю, что необходимо было бы изыскать средства отстранить эту несправедливость: такъ какъ проектомъ устава допускается ръзкое различіе между редакторомъ и издателемъ газеты или журнала, то легко было бы, мив кажется, обрушать самое строгое взыскание только на редактора, требуя при томъ его отстраненія, а за издателемъ

сохранить неприкосновеннымъ право собственности. Этимъ путемъ представилась бы, между прочимъ, возможность избъжать одного важнаго неудобства: извъстно, что Московскія и С.-Петербургскія въдомости составляють собственность Московскаго Университета и Академіи Наукъ и, будучи отдаваемы въ аренду, приносятъ этимъ учрежденіямъ значительныя суммы ежегоднаго дохода. Неужели эти оба изданія, считающія свое существованіе болье, что сотнею годовъ, приносившія столь важную матеріальную поддержку заведеніямъ, которыя служать разсадникомъ науки въ нашемъ отечествъ, могуть быть уничтожены силою простого административнаго распоряженія; при чемъ самое существованіе академіи и университета было бы потрясено вслъдствіе лишенія ихъ значительныхъ матеріальныхъ средствъ.

«Вслъдствіе всего вышеизложеннаго, имъю честь сообщить вашему превосходительству, что съ проектомъ устава а книгопечатаніи я вообще согласенъ, но нахожу совер шенно необходимымъ сдълать въ немъ слъдующія измъненія:

- «1) Вовсе исключить систему предостереженій, которую я считаю вредною и для правительства и для литературы.
- «2) Предоставить редакторамъ періодическихъ изданій право свободнаго выбора по ихъ собственному усмотрѣнію: а) подвергаться предварительной цензурѣ, не отвѣчая за статью, пропущенную цензоромъ, или б) издавать журналъ и газету безъ цензуры, и въ такомъ случаѣ вносить опре дѣленный залогъ и подвергаться взысканіямъ по суду, но отнюдь не по административному распоряженію.
- «З) Ясно разграничить значеніе и права собственника періодическаго изданія и значеніе отвътственнаго редактора съ тъмъ, что первый и его наслъдники не подвергаются лишенію своей собственности за вину послъдняго, и
- «4) Предоставить административной власти право требовать, когда признасть нужнымъ, перемѣны отвѣтственнаго редактора безъ судебнаго приговора.

«Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что послъ опытовъ послъднихъ лътъ, я вообще нахожу предварительную цензуру несостоятельною для достиженія цълей правительства, и потому полагаю, что всего бы полезнъе вовсе отмънить оную, замънивъ прямо взысканіями по суду; но такъ какъ мнъніе это не раздъляется весьма многими и нътъ ни

малѣйшей надежды осуществить такое предположеніе, то я и допускаю вышеизложенныя переходныя мѣры, какъ временную уступку обстоятельствамъ.

«Въ заключение имъю честь покорнъйше просить ваше превосходительство о приказании присоединить настоящее отношение мое къ числу приложений къ представлению вашему въ государственный совъть но сему предмету» 1).

Если читатель отнесся къ этому документу вполнъв внимательно, то онъ, разумъется, не введенъ уже въ заблужденіе относительно оцънки самого Головнина. Онъ корошо знаетъ, можетъ-ли эта офиціальная переписка, предназначенная для государственнаго совъта, передъ которымъ Головнинъ всегда рисовался долею либерализма, котъ сколько нибудърасположить въ пользу человъка, постоянно такъ хитро и ловко игравшаго двойную игру. Между тъмъ, не говоря уже о г. Скабичевскомъ и Усовъ, но даже Джаншіевъ не захотътъ критически отнестись къ этимъ вымышленнымъ похваламъ самому себъ, разсыпаннымъ Головнинымъ въ отвътъ Валуеву, и свои доводы въ доказательство расположенія министра къ литературъ всъ трое черпали именно изъ него, не обративъ серьезнаго вниманія на бездну встръчающихся тамъ противоръчій и передержекъ.

Отвътъ кн. Долгорукова не представляетъ интереса: онъ ограничился иъсколькими замъчаніями о театральной цензуръ, все еще, хотя и частично, находившейся въ рукахъ III Отдъленія.

<sup>1) &</sup>quot;Отношеніе министра народнаго проєвъщенія министру внутреннихъ дъть отъ 7 декабря 1863 г., № 11510", Спб., 1862.

## 1864 годъ.

I.

"Московскія Вѣдомости" и ихъ характеристика "Современникомъ". Выдающіяся распоряженія Валуева за годъ. Инцидентъ съ книгой Щедо-Ферроти. Записка Пржецлавскаго.

Въ угаръ своей силы и вліянія Катковъ началь уже дописываться до такихъ нелъпостей, какъ требованія, чтобы католикамъ, лютеранамъ и даже евреямъ западнаго края воспрещено было преподаваніе религіи, произношеніе церковныхъ проповъдей и изученіе молитвъ иначе, какъ на русскомъ языкъ и по русскимъ книгамъ и молитвенникамъ...

Никитенко, быстро отражавшій въ своемъ «Дневникъ» событія дня, записываєть: «Правительству въ извъстныхъ обстоятельствахъ бываютъ нужны цъпныя...... (Михаилъ Никифоровичъ Катковъ). Оно спускаетъ ихъ съ цъпи, а потомъ не знаетъ, какъ ихъ унять. Сегодня въ засъданіи совъта (по дъламъ печати), между прочимъ, была доложена ругательнъйшая статья «Московскихъ Въдомостей» на Петербургъ. Я при этомъ случаъ сказалъ, что о Катковъ совътъ ничего не можетъ постановлять: пустъ министръ въдается съ нимъ какъ считаетъ за удобнъйшее, а совътъ былъ бы только смъшонъ, выслушивая и безплодно занося въ свои протоколы то, противъ чего онъ возстаетъ, но чего остановить онъ не въ силахъ. Предсъдатель объявилъ, что министръ, дъйствительно, сдълалъ свое распоряженіе» 1).

Въ то же время Салтыковъ, хорошо освъдомленный о премированномъ положении страстнобульварскихъ публицистовъ, прямо заявилъ:

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина" 1891 г., IV, 139.

«Не скрою отъ васъ, г. публицистъ "Современной Лътописи", что настоящее положение книгопечатания, по мижнию моему, гораздо благопріятнъе для васъ, нежели напримъръ, для «Современника». Оно даетъ вамъ возможность разыгрывать въ отношени къ нашему журналу роль великодушнаго Баярда, которую вы исполняете тъмъ съ большимъ удовольствіемъ и безпечностью, что она представляеть вамъ случай высказать лишній разъ ваши безспорно похвальныя чувства. Тъмъ не менъе, вы прикидываетесь такъ неискусно, что образъ убогаго Лазаря такъ и сквозить изъ-поль земныхъ одеждъ, которыми вы себя облекаете. Въ самомъ дълъ, что за странная путаница понятій! Съ одной стороны, вліяніе цензуры на нечатное слово представляется неполезнымъ, и следовательно, всякое въ этомъ смысле послабление предполагается желательнымъ, а съ другой — чуть только проходить въ печать что-нибудь такое, что вамъ не нравится, вы первые сыплете косвенными предостереженіями, первые кричите: "смотрите! смотрите! вотъ что печатается у насъ съ дозволенія цензуры!" Воля ваша, а для меня ясно въ вашихъ дъйствіяхъ одно изъ двухъ: или вы не понимаете сами, о чемъ говорите, или вы слишкомъ хорошо понимаете, чего вамъ надобно. Я, конечно, скоръе склонюсь въ пользу посл'ядняго предположенія и, сверхъ того, уб'яждаюсь окончательно въ томъ, что для печатнаго русскаго слова грозитъ въ будущемъ неудобство гораздо горшее, нежели офиціальная цензура, нынъ существующая: ему грозитъ цензура аматерская. Да поймите же, наконецъ, что если такое аматерство и можетъ быть донущено, то въдь для того, чтобъ оправдать его, нужна цъзая совокупность условій, которая позволяла бы полную свободу полемики! А безъ этого аматерство дѣлается, наконецъ, вещью, которой трудно прйискать соотвътствующее имя 1)...»

Эта отповѣдь была написана въ отвѣтъ на катковскую статью о зловредности "Современника" и покровительствъ послъднему со стороны цензуры... <sup>2</sup>)

Въ той же книжкъ «Современника» бойкая статья М. А. Антоновича: «Московскія Въдомости» и «Голосъ», очень интересная по своему исполненію. Талантливый

<sup>1) &</sup>quot;Современникъ" 1864 г., І, "Наша общественная жизнь", 47.

<sup>2) &</sup>quot;Современная Лътопись" 1864 г., № 2.

и все еще не оцъненный у насъ публицисть написалъ «похвальное слово» московской газеть и сравниль съ нею «Голосъ». По его мнѣнію, первое достоинство «Московскихъ Въдомостей» — ихъ строгая послъдовательность и върность принятому ими принципу. Это, конечно, не значило, что Катковъ и Леонтьевъ были върны всегда однимъ и тъмъ же убъжденіямъ, — они мъняли ихъ вмъстъ со всей массовой русской печатью, но всегда были тверды хронологически послъднему убъжденію, пока не бросали его за негодностью... «Это высокое качество въ "Московскихъ Въдомостяхъ" особенно драгоцънно въ русской литературъ среди того хаотическаго смфшенія принциповъ и направленій, которое представляеть почти каждый литературный органъ; отрадно смотръть на последовательное и върное -своему направленію изданіе среди этого множества литера турных хамелеоновь, во одно и то же время принимающихъ на себя десятки цвётовъ и направленій, неум'єющихъ посмотръть двумя глазами вмъстъ на одинъ и тотъ же предметь, но въчно косящихся и разводящихъ два свои глаза въ двъ противоположныя стороны, постоянно прыгающихъ и перескакивающихъ съ одного направленія на другое». И, дъйствительно, это косоглазіе стало тогда особенно замътно. Мало у кого хватало мужества открыто говорить то, что надрываясь выкрикивали «Московскія Въдомости»! Г. Антоновичъ изъ первыхъ отмътилъ это серьезное обстоятельство

Затьмъ онъ назваль другія положительныя качества «Московскихъ Вѣдомостей»: откровенность, искренность, прямота и смѣлость. «Многіе раздѣляютъ мысли и желанія одушевляющія "Московскія Вѣдомости"; но не всѣ высказываютъ ихъ такъ откровенно и прямо, какъ они; а это много значитъ. При своей прямотѣ "Московскія Вѣдомости" никого не могутъ ввести въ недоумѣніе, соблазнъ или обманъ; каждый сразу пойметъ, какъ ему относиться къ нимъ, какъ понимать и принимать ихъ слова; кто согласенъ съ ними, тотъ читай смѣло каждую строчку въ нихъ, нигдѣ не встрѣтишь подвоха или чего-нибудъ непріятнаго для себя; кто же несогласенъ, тотъ опять-таки читай ихъ смѣло, потому что нигдѣ не встрѣтишь скрытыхъ засадъ и незамѣтныхъ сѣтей, которыя бы опутали тебя: всѣ опасности, средства и орудія явны и открыты».

Все это положительно отсутствовало въ косоглазомъ «Голосѣ», редакторъ котораго особенно внимательно наблюдалъ за политическими вѣтрами. Его флюгера были послушны малѣйшему дуновенію... точь въ точь, какъ нынче происходить на метеорологической станціи Эртелева переулка, издающей бюллетени съ такой же точностью, какой отличались отмътчики Краевскаго, если еще не болѣе строгой, благодаря сильно двинутой гг. писателями за протекшія съ того времени сорокъ лѣтъ самой наукѣ метеорологіи...

Авторъ статьи, кромѣ прекрасно выдержанной ироніи, внесъ и нѣсколько строкъ злости по адресу расквасившейся прогрессивной части русскаго общества:

«Они ("Московскія Вѣдомости") были литературнымъ представителемъ большинства русскаго общества и представителемъдостойнымъ. Совсѣхъ сторонъ "Московскія Вѣдомости" получали одобренія, благодарственныя письма, въ честь ихъ устранвались торжественныя овацін. Противъ этого могутъ возразить и сказать, что часть русскаго общества была недовольна "Московскими Вѣдомостями". Конечно, это можно сказать, но нельзя доказать. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ факты, которые бы показывали, что эта часть общества недовольна «Московскими Вѣдомостями», кто и гдѣ высказывалъ недовольство "Московскими Вѣдомостями", въ чемъ оно обнаружилось, чѣмъ заявили недовольные, если были таковые, свой протестъ? Ни на одинъ изъ такихъ вопросовъ нельзя привести ни одного факта»...

Къ февралю 1864 г. «благонамъренный» В. Ө. Коршъа такимъ его аттестовала цензура еще въ 1863 г. — наконецъ, не выдержалъ той удушливой атмосферы правовой 
неопредъленности, о которой такъ ръзко высказался «Современникъ», и вдругъ ръшилъ выступить съ грозной передовицей, въ которой, между прочимъ, писалъ: «здравый 
смыслъ и совъсть пишущаго и редакціи крайне недостаточны 
для удовлетворенія разнымъ случайнымъ и побочнымъ 
условіямъ, сокрытымъ отъ нашихъ глазъ. Мы просимъ повърить намъ на-слово, что наше терпъніе подвергается ежедневно самому тяжкому испытанію и что когда съ одной 
стороны, имъющей прямое вліяніе на газету, есть и убъжденіе и нравственное чувство, а съ другой стороны—все
это ни по чемъ, то положеніе журнала не можеть быть на-

звано даже и сноснымъ. Мы, конечно, просимъ нашихъ читателей сказать витстт съ нами: "Воже! пошли намъ благодътельную руку, которая внесла бы хотя малъйшую долю законности и чести въ это дело ... Но Валуевъ оставилъ эту статью въ рукописи, а петербургскому цензурному комитету отписалъ слъдующее: «Хотя означенное извлечение и было запрещено цензоромъ, тъмъ не менъе, принимая во вниманіе самый факть доведенія до свёдёнія цензурнаго управленія нам'тренія напечатать статью, заключающую въ себъ прямое оскорбление какъ цензурныхъ учрежденій, такъ и правительства вообще, согласно съ заключеніемъ совъта министра внутреннихъ дъль по дъламъ книгопечатанія, поручено комитету предварить редактора "С.-Петербургскихъ Въдомостей", что при повтореніи подобнаго поступка онъ неизбъжно подвергается лишенію права быть репакторомъ повременнаго изданія, какъ лицо, не внушаюшее довѣрія» 1).

1 января 1864 г., положеніе о земскихъ учрежденіяхъ было санкціонировано. Очевидно, печать не прошла этого шага молчаніемъ. Даже валуевская «Сѣверная Почта» отважилась назвать земство «школой представительныхъ учрежденій»... Но... это было публично, чтобъ удовлетворить извъстную часть общества и замаскировать истинную роль въ этой реформъ самого Валуева. Конфиденціально же, 27 февраля, изъ кабинета «учителя представительнаго правленія» было уже выпущено предложеніе по цензурному въдомству столь же многознаменательное, сколь и краткое:

«Въ посявдиее время стали появляться статьи, въ которыхъ вновь вводимымъ земскимъ учрежденіямъ стараются придавать политическое значеніе, обусловливающее самое широкое ихъ развитіе; между тѣмъ, какъ въ виды правительства отнюдь не входитъ расширять кругъ дѣятельности земскихъ учрежденій далѣе предѣловъ, для нихъ начертанныхъ. Имѣя въ виду, что статьи подобнаго рода могутъ порождать въ умахъ несбыточныя ожиданія корепныхъ перемѣнъ въ нашемъ государственномъ строѣ и приводить публику къ празднымъ увлеченіямъ, министръ внутреннихъ дѣлъ поручилъ наблюсти, чтобы при пропускѣ въ печать

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ распоряжений по дъламъ нечати", 1865 г., 26 -- 27.

статей о земскихъ учрежденіяхъ, цензоры не усвоивали себъ превратной точки зрънія, съ которой стремятся обсуживать эти учрежденія нъкоторыя періодическія изданія, въ особенности газета "День" 1).

Въ одной изъ передовицъ «Голоса» младшему лорду адмиралтейства, Стансфильду, известному тогда радикалу и другу Мадзини, были посвящены следующія строки: «Стансфильдъ-пивоваръ, онъ не изъ пордовъ и не изъ бароннетовъ; онъ изъ новыхъ людей, взявшихъ свое положеніе съ бою; онъ изъ тъхъ людей, передъ которыми будущее... Честное англійское общественное мивніе не можеть одобрить полицейской роли, принятой на себя оппозиціею относительно Стансфильда» 2). По этому поводу петербургскій цензурный комитетъ получилъ предложение Валуева: «Принимая во вниманіе крайнюю неблаговидность появленія въ печати подобнаго отзыва о Стансфильдъ въ то самое время, когда обнаружены его близкія сношенія съ Мадзини, не только заподозрѣнномъ, но почти уличенномъ въ заговорѣ на жизнь императора французовъ, когда Стансфильдъ въ парламентъ произносиль похвальныя слова Мадзини и дозволяль сему последнему получать письма по адресу его, Стансфильда, согласно заключенію совъта министра внутреннихъ дълъ по дъламъ книгопечатанія, поручено объявить замѣчаніе цензору, дозволившему напечатаніе означеннаго отзыва» в).

2 апрѣля оба столичные цензурные комитета получили любопытное конфиденціальное предложеніе:

«Въ истербургскихъ и московскихъ періодическихъ изданіяхъ помѣщаются корреспонденціи изъ Варшавы и Царства Польскаго, въ которыхъ описываются, не всегда съ достовѣрною точностью, дѣйствія военныхъ командъ; этимъ дѣйствіямъ приписывается преувеличенная въ настоящее время важность и разсказываются факты, относящіеся до открытій, дѣлаемыхъ полиціею и слѣдственными компссіями, съ наименованіемъ въ послѣднемъ случаѣ по-

<sup>1)</sup> Ibidem, 29. Отмъчу кстати, что тотъ же "День" одновременно вель атаку на Муравьева-Виленскаго за... бездъйствіе. Какъ извъстно, польскій вопросъ съ середины 1863 г. погубилъ "День", сблизивъ его въ глазахъ многихъ съ "Московскими Въдомостями".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1863 г., № 73.

<sup>3) &</sup>quot;Сборникъ распоряженій еtc", 30.

лицейскихъ чиновниковъ, ихъ агентовъ и подсудимыхъ. сдълавшихъ какія-либо показанія. Подобнаго рода извъстія признаются нам'естникомъ Царства Польскаго весьма неудобными при настоящемъ положенін дель въ Царстве и вредными для успъщнаго хода слъдствій. По симъ уваженіямъ, предложено сділать распоряженіе, чтобы вышечномянутыя извъстія были дозволяемы къ печати только въ твхъ предвлахъ и по твмъ событіямъ или случаямъ, по которымъ они впредь будутъ допускаемы въ "Русскомъ Инвалидъ". При этомъ поручается также объяснить г.г. редакторамъ значеніе настоящей мёры, заключающейся, между прочимъ въ томъ, что съ одной стороны неудобно подавать поводъ думать за границею, что вооруженное возстание еще не подавлено, а съ другой -нельзя ожидать ни окончательныхъ успъховъ отъ дъйствія полиціи, ни откровенныхъ признаній отъ лицъ, состоящихъ подъ слёдствіемъ, если ихъ имена, дъйствія и показанія будуть неразборчиво оглашаемы въ газетахъ» 1).

Въ іюнъ Валуевъ вошелъ съ представленіемъ въ комитеть министровъ, прося разръшить ему наложение денежныхъ пітрафовъ на редакторовъ періодическихъ изданій за нарушеніе постановленій о цензурф. Комитеть одобриль эту мъру и представилъ свое положение государю. 9 иоля сенатскимъ указомъ объявлено высочайшее повельніе, впредь до изданія новаго устава о книгопечатаніи, постановить, въ дополнение къ ст. 1368 уложения о наказ., слъдующія временныя правила: «1) Редакторы, а въ случав ихъ несостоятельности, издатели періодическихъ изданій, за допущение въ печати мъстъ, недозволенныхъ цензурою, а въ сатирическихъ журналахъ-карикатуръ, несходныхъ съ бывшими на разсмотрѣніи цензуры, подвергаются денежному штрафу: въ 1-й разъ въ размъръ 50 руб., во 2-й разъ-100 руб., въ 3-й и послъдующе разы-200 руб.; 2) штрафы взыскиваются судебнополицейскимъ порядкомъ на существующемъ для сего въ общихъ законахъ основаніи: 3) если бы, но содержанию напечатанных ь безъ разръщения или вопреки запрещенію цензуры м'єсть, издатели или редакторы поплежали судебной ответственности на основании нынъ

<sup>1)</sup> Ibidem 31-32.

дъйствующихъ постановленій то, вмѣсто денежнаго штрафа, они подвергаются взысканіямъ, въ тѣхъ постановленіяхъ опредѣленнымъ» ¹).

Очевидно, печати приходилось иногда, а въ послъднее время особенно часто, печатать матеріалъ неразръшенный донельзя придирчивой валуевской цензурой — иначе нужно было просто сложить оружіе. Бороться съ этимъ вообще трудно—и вотъ правила 9 іюля...

Этого, конечно, уже достаточно, чтобы не славословить 1864-й годъ, якобы особенно благопріятный для русской прессы, такъ какъ она понесла одну лишь жертву за годъ — пріостановленный на восемь мѣсяцевъ «Воронежскій Листокъ» <sup>2</sup>). Во-первыхъ, Валуевъ «успѣшно предупреждалъ», во-вторыхъ, опъ умышленно не особенно злоупотреблялъ репрессіей во весь періодъ окончательной подготовки закона 6 апрѣля 1865 года, чтобы отсутствіе каръбыло истолковано въ смыслѣ его отеческаго долготериѣнія—съ одной стороны, и стремленія къ «разумному руководительству» съ пругой...

Въ сентябрћ разыгрался крупный скандалъ, привлекшій къ себъ самое широкое вниманіе русскаго общества. Въ
сущности, онъ стоитъ въ сторонъ отъ интересующихъ насъ
цензурныхъ дъть, но, такъ какъ все, способствующее выясненію личности Головпина, очень важно, по моему, для
провърки истинности сдъланной мною его оцънки, то я не
считаю возможнымъ не познакомить съ этимъ скандаломъ
своихъ читателей.

Въ 1863 году Шедо-Ферроти вынустилъ брошюру: La question polonaise au point de vue de la Pologne, de la «Russie et de l'Europe». Она не произвела особаго впечатлънія, хотя и была направлена противъ нъкоторыхъ рецептовъ

¹) "Полное Собраніе Законовъ", 2-е, т. XXXIX, № 41037.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Когда воронежскій губернскій прокуроръ сталъ номѣщать, въ 1864 году, въ "Воронежскомъ Листкъ" интересные циркуляры и распоряженія по министерству юстиціи, Валуевъ просилъ Замятнина впредь этого не дълать какъ потому, что тамъ есть губернскія въдомости, такъ и потому, что "Воронежскій Листокъ" — "не безукоризненъ по своему направленію". (См. "Сборникъ распоряженій по дъламъ печати", 26). Черезъ три мъсяца, въ апрълъ, "Инстокъ" постигла кара.

страстнобульварских врачей. Когда же последніе ударились въ просвещеніе свреевъ русскими молитвенниками, иначе говоря — забрадись въ польскомъ вопросё въ ужасныя дебри Шедо-Ферроти, уже въ 1864 году, выпустидь другую брошюру: «Que fera-t-on de la Pologne», бывшую восьмымъ этю-домъ о будущности Россіи. Въ ней Каткову давалось нёсколько благоразумныхъ совётовъ по поводу его дальнъй-шаго шествованія путемъ не знавней предёловъ руссофикаціи...

Катковъ обрушинся на брошюру, связалъ ее съ нъкоторыми противоправительственными теченіями въ верхахъ бюрократіи, и въ одной изъ статей замътилъ:

«Кстати объ учебныхъ заведеніяхъ. Мы слышали, что книга г. Шедо-Ферроти особенно распространяется въ учебныхъ заведеніяхъ. Юношеству предстоить убъдиться изъ этой книги, какъ вредно и опасно наше (т. е. «Московскихъ Въдомостей»— $M. \mathcal{J}.$ ) направленье, какъ безплодно и безсмысленно русское народное чувство и какъ следуетъ оберегаться его. Изъ книги г. Шепо-Ферроти молодые умы усмотрять, какъ низко стоить ихъ русская народность, какъ мало она заслуживаетъ любви и уваженія, и сколько, напротивъ, силы и достоинства въ польской націи, сколько блеска въ этихъ людяхъ "изъ гранита и желбза". Изъ этой книги они узнають, что сила прогресса превратить Россійскую Имперію въ отдёльныя государства, которыя должны быть чужды другь для друга, а особенно для русскаго народа. Читая эту книгу, они будуть созерцать въ близкой бупушности на мъстъ Россійской Имперіи новую, досель неслыханную гуманитарную имперію, изъ которой будеть изгнанъ ненавистный духъ патріотизма. Они узнають изъ нея многое, о чемъ поговоримъ мы впоследствіи.

«Намъ особенно пріятно вспомнить теперь письмо, попученное отъ г. министра народнаго просв'єщенія, который предлагать намъ собрать статьи наши по польскому вопросу изъ "Московскихъ В'єдомостей" и изъ "Русскаго Въстника" (гді высказаны всі главныя основанія взглядовь, столь противныхъ г. Шедо-Ферроти), и вызывался пріобрість большое число экземпляровъ этой книги для разсылки по всімъ учебнымъ заведеніямъ. Мы не могли воспользоваться этимъ благосклоннымъ предложеніемъ; но мы высоко одънили полное сочувствіе изъявленное въ этомъ письмъ нашимъ воззръніямъ на польскій вопросъ и именно натріотическому направленію нашихъ статей» 1).

Головнинъ никогда еще не попадался въ такое глупое положеніе... Въ Петербургѣ поднялась тревога и суматока. Приверженцы Каткова рвали и метали. Люди другого берега увидѣли, съ кѣмъ они имѣли дѣло въ лицѣ Головнина... 8 сентября, изъ Москвы, Валуевъ пишетъ Тройницкому: «Видѣлъ Каткова. — Il est honnète et sincère, mais injénu et opiniatre. Его двѣ статьи въ отвѣтъ Schedo-Ferroti корошо написаны. Замѣтили-ли вы въ концѣ второй статьи выпадку на Головнина? Катковъ въ этомъ случаѣ правъ. Головнинъ отъ излишней тонкости часто попадается, и вообще неудобно, что онъ какъ бы соединяетъ двѣ портфели: одну по высочайшему указу Е. В., другую по порученіямъ ген.-адмирала» 2)...

У Никитенка находимъ: «Правительственый совъть (за отсутствіемъ государя) спрашивалъ у Головнина: точно-ли онъ разсылалъ вездъ эту книгу и съ какою цълью? Онъ отвъчалъ, что книгу, дъйствительно, разсылалъ, основывансь на томъ, что если вездъ и, между прочимъ, въ учебныхъ заведеніяхъ, читали нападки (на управленіе въ Царствъ Польскомъ) по-русски, то не худо, если теперь прочтется защита его по-французски. Этотъ отвътъ онъ препроводилъ къ государю» в).

Черезъ три недъли Катковъ, отвъчая петербургскому корреспонденту «Indépendance Belge», выступившему съ защитой Головнина, писалъ, между прочимъ:

«Предложеніе о сборникѣ было сдѣлано намъ въ тотъ самый мѣсяцъ, который указываетъ авторъ памфлета (Шедо-Ферроти утверждалъ, что особенно вредное направленіе въ польскомъ вопросѣ «Московскія Вѣдомости имѣли въ іюнѣ 1863 года — М. Л.), именно 7 іюня. Лестный отзывъ о нашихъ статьяхъ былъ повторенъ 27 іюня. 16 августа въ самый разгаръ нашей зловредной дѣятельности, мы имѣли честь получить письмо, которое еще въ большей степени.

¹) "Москов. Въдомости" 1864 г., № 196, 6 сентября.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "П. А. Валуевъ и А. Г. Тройницкій", "Рус. Старина" 1899 г., VIII, 478.

<sup>3) &</sup>quot;Диевникъ", "Рус. Старина" 1891 г., V, 401.

чёмъ прежнія заявленія, свид'єтельствовало о вниманіи, сочувствіи и дов'єріи къ намъ со стороны того же лица. Несмотря на то, что мы по непростительной неаккуратности, вынуждаемой множествомъ заботь и дёлъ, были всегда плохими корреспондентами, и потому не усп'єли отв'єтить на нестное письмо отъ 16 августа, мы еще н'єсколько разъ въ конц'є прошлаго года получали отъ того же лица доказательства вниманія къ намъ, чего, безъ сомн'єнія, не было бы, если бы мы въ самомъ д'єл'є были глашатаями безсмысленвыхъ мн'єній и трибунами непросв'єщенной черни, какъ свид'єтельствуєть памфлеть»...

Но и этого всего мало. Въ концъ цитированной статьи было сказано:

«Экземпляры этой книжки («Que fera-t-on de la Pologne» М. Л.), дёйствительно, разсылались по университетамъ и гимназіямъ и притомъ какъ мужскимъ, такъ и женскимъ. Какъ мы, слышали, многіе директора гимназій крайне смущены этимъ даромъ и не знаютъ, что съ нимъ дёлать; московскій же университетъ, учрежденіе болѣе самостоятельное, единогласно постановилъ въ своемъ совѣтѣ возвратитъ по принадлежности экземпляръ этой книги, какъ памфлета "оскорбительнаго для русскаго народнаго чувства и очевидно принадлежащаго перу враждебному Россіи" 1).

«Голосъ» пытался выступить въ защиту своего благодътеля, но, какъ видно изъ письма Валуева Тройницкому (1 октября, изъ Харькова), статья его не была пропущена: «вполнъ раздъляю ваше мнъніе на счетъ непропуска статьи "Голоса" и прекращенія дальнъйшей полемики о Шедо-Ферроти; статьи "Московскихъ Въдомостей", по моему мнънію, хороши. Но и basta» <sup>2</sup>).

**Какъ бы то** ни было, скандалъ этотъ очень хорошо уясняеть личность Головнина...

Послъдствія же его уже непосредственно входять въ наше разсмотръніе.

Въ началъ ноября, членъ совъта министра внутреннихъ дълъ по дъламъ книгопечатанія, «философъ-цензуры», О. А. Пржецлавскій, вдругъ внесъ въ совътъ очень простран-

¹) "Московскія Въдомости", 1864 г., № 212, 29 сентября.

<sup>2) &</sup>quot;Рус. Старина" 1899 г. VIII, 479-480.

ную записку о злокачественности «Московскихъ Вѣдомостей» въ области польскаго вопроса... Для всѣхъ тѣхъ, кто зналъ Пржецлавскаго за редактора издаваемаго, въ сущности, ПІ Отдѣленіемъ «Тудоdnік'а», и за человѣка настолько порвавшаго всякую связь съ родной Польшей, что эмиграціонный парижскій трибуналъ приговорилъ его къ смертной казни, которая и была исполнена заочно надъ портретомъ,—не могло не казаться страннымъ такое моментальное сожженіе прежнихъ кораблей... Причина стала ясна лишь спустя нѣкоторое время и то далеко не всѣмъ: какъ разъ въ началѣ ноября стало замѣтно усиливаться вліяніе Головнина, всегда, въ свою очередь, бывшее отраженіемъ силы и вліянія его покровителя, не перестававшаго вѣрить въ искренность своего когда-то увлекавшагося секретаря...

По словамъ «ваписки» Пржецлавскаго, «Московскія Въдомости» составляли «аномалію въ общемъ стров нашего государственнаго склада и вредъ для общества, прямо и косвенно поселяя въ немъ свои собственныя мненія», причемъ пънтельность газеты не остановилась на точкъ «попуиярности естественной», пріобрътенной ею по поводу польскаго мятежа, но съ подавленіемъ сего последняго, «стала уже переходить въ искусственную», и даже осмълилась неуважительно обсуждать дёйствія нёкоторыхъ высшихъ нравительственныхъ лицъ, между прочимъ, одного изъ нихъ по случаю изданія брошюры Шедо-Ферроти. Предъявляя эти обвиненія, Пржецлавскій не дёлаль цитать изь газеты, сказавъ, что въ такомъ случаѣ «пришлось бы сослаться едва-ли ни на всъ нумера за какіе-нибудь полтора года» 1). По отзыву Никитенка, «записка» была составлена ловко и умно. Члены совъта объявили Пржецлавскому, что не подпишуть протокола, потому что не могуть согласиться съ безусловнымъ осужденіемъ «Московскихъ Въдомостей», хотя и не отвергають, что они вышли изъ предъловъ, дозволенныхъ у насъ печати вообще. Пржецлавскій представиль свою «записку» лично Валуеву. Совъть ждаль рышенія послъдняго<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> С. Сушковъ, "Нъсколько замътокъ по поводу "Воспоминаній" г-на Пржецлавскаго", "Рус. Архивъ" 1876 г., П. 462.

<sup>2) &</sup>quot;Диевникъ", "Рус. Старина", 1891 г., V, 415.

Въ это время Головнинъ даетъ объдъ съ цълью выяснить свои шансы на успъхъ дальнъйшей борьбы съ людьми не своей партіи. Валуевъ былъ въ числъ приглашенныхъ, и потому, обезоруженный, онъ возвращаетъ «записку» совъту, приказавъ отложить разсмотръніе ее до возвращенія предсъдателя, Тройницкаго. Короче—если «запискъ» предрекался провалъ, потому что Тройницкій, какъ и Валуевъ, былъ сторонникомъ Каткова, то этимъ же одновременно отведній отъ себя ръшеніе ея участи, Валуевъ, возстановлялъ отношенія и съ покровителемъ Головнина... По крайней мъръ, онъ такъ думалъ.

Дъло, такимъ образомъ, затянулось и такъ какъ исходъ его относится уже къ 1865 году, то теперь мы вернемся къ отвътамъ, которые въ 1864 г. Валуевъ получилъ по своему проекту отъ министровъ и главноуправляющихъ.

#### II.

## Бар. Корфъ о проектъ Валуева.

7-го февраля даль отвёть бар. Корфъ. Какъ бы къ нему ни относиться, но, несомнённо, что отзывь этого и очень умнаго и очень ловкаго человёка долженъ представлять большой интересъ, какъ по самому существу своего содержанія, такъ и потому, что исходить отъ человёка, никогда искренно не желавшаго предоставить печати скольконибудь большую свободу. Отзывъ бар. Корфа находится въ несомнённой связи съ упадкомъ вліянія Валуева. Хорошо всегда освёдомленный о всёхъ дворцовыхъ вёяніяхъ, хитрый баронъ рёшиль сдёлаться, по крайней мёрё въ этомъ вопросъ, болье либеральнымъ, чёмъ былъ раньше, чёмъ былъ Валуевъ, чёмъ, наконецъ, онъ самъ хотёлъ быть.

Начать Корфъ съ оцѣнки мнѣній о преобразованіи цензуры, господствоващихъ въ различныхъ кругахъ администраціи и общества, и находиль, что этотъ вопросъ имѣетъ много общаго съ крестьянскимъ, такъ недавно разрѣшеннымъ.

«Какъ въ крѣпостномъ правѣ, по вѣковой къ нему привычкѣ, многіе видѣли основаніе стойкости нашего госу-

The state of the state of

дарственнаго организма, и мысль объ упразднении его возбуждала чувство безотчетнаго страха; такъ и цензура глубоко вросла въ наши обычаи, и немало людей готовы думать, что ею единственно держится общественный порядокъ. Естественно, что предположение отмънить этотъ оплотъ должно встрътить горячее и часто основанное на искреннемъ убъжленіи сопротивленіе. Но къ этому присоединяется еще одна особенность. По крестьянскому дёлу, если оспаривалась многими своевременность преобразованія, то по крайней мъръ надобности его безусловнымъ образомъ почти никто не отвергаль; зло крыпостныхь отношеній было слишкомь очевидно, справедливость и необходимость дать права состоянія двадцати милліонамъ населенія бросалась въ глаза; споръ могь быть исключительно о томъ, когда и какъ это сдълать. Вредныя стороны предварительной цензуры и благод втельныя дъйствія свободы печати, напротивъ, среди нашего общества понятны не весьма многимъ; причины, вызывающія преобразованія, схватываются и ощущаются не всякимъ; оттого здъсь соображенія о несвоевременности большею частью служать лишь оболочкою, за которою просто скрывается отсутствіе убъжденія о самой надобности или пользю реформы».

Чтобы оцънить стремленіе сохранить цензуру неизмънной, Корфъ приступаетъ къ доказательству ея зла, прибавляя при этомъ, что такое разсужденіе «трудно уложить въ дъловую бумагу».

Комиссія кн. Оболенскаго, какъ извъстно, указала на два главные недостатка предварительной цензуры: безсиле удерживать литературу въ желательныхъ предълахъ и произволь этого сдерживанія. «Еслибъ все вредное вліяніе цензуры ограничивалось этими свойствами ея—говорилъ Корфъ,—еслибъ притомъ можно было согласиться съ бывшимъ товарищемъ министра народнаго просвъщенія 1), что отъ произвола цензоровъ страждетъ преимущественно лишь авторское самолюбіе писателей, статьи которыхъ запрещаются или передълываются: то переходъ къ каратель-

<sup>1)</sup> Бар. А. П. Николаи сильно протестоваль противъ введени какихъ бы то ни было смъшанныхъ цензурныхъ реформъ до введени новаго суда и менъе вредною признаваль въ такомъ случав дензуру предварительную, чъмъ административно-карательную.

ной системъ, конечно, нельзя было бы признать ни особенно важною, ни настоятельно нужною реформою». Но такихъ недостатковъ гораздо, неизмъримо больше.

Предварительная цензура, во-первыхъ, незаконно премируеть лишь опредъленный кругь идей, совершенно изгоняя другой изъ умственнаго обихода страны. «Понятно, къкакимъ результатамъ должно приходить учреждене, которое, подъ предлогомъ направленія умственной д'ятельности народа, беретъ на себя покровительствовать однимъ произведеніямъ мысли и преслъдовать другія. Изъ какихъ бы талантливыхъ личностей это учреждение ни состояло, оно роковымъ образомъ впадаетъ въ массу ощибокъ, и исторія представляеть не одинь примъръ самаго крайняго умственнаго разврата въ обществъ при строжайшихъ цензурныхъ преслъдованіяхъ». Во-вторыхъ, она «лишаетъ правительство драгоценной помощи и поддержки въ исполнении лежащихъ на немъ громадныхъ обязанностей», потому что «этой помощи можно ожидать лишь отъ печати свободной, откровенно выражающей действительныя мысли и чувства общества: если же печати дозволено говорить единственно то, что согласно съ видами и намъреніями правительства въ даннуюминуту, то она, очевидно, не въ состояніи высказать ему ничего новаго и не спасеть ни отъ одного ложнаго шага».. Въ-третьихъ, она вредна Россіи именно въ данный моментъ, когда государство вступило мало-по-малу на путь истинъ, давно выработанныхъ Европою. Можно-ии послъ сдъланныхъ реформъ не поставить вопроса: «логическую-ли, исполнимую-ли задачу задало бы себъ правительство, еслибъ, вступивъ на означенный путь, оно въ то же время стремилось удержать учрежденіе, съ которымъ прививаемая намъ новая жизнь нигдъ не могла примириться, и есть-ли основание думать, чтобъ у насъ однихъ успъшно совершались законодательныя преобразованія, искусно действовала администрація, правильно производился судь, развивались и приносили желаемый плодъвновь создаваемыя общественныя учрежденія, безъ той помощи и поддержки, которую они повсюду находять себъ въ свободномъ общественномъ мивніи?» «На будущее время намъ предстоять два пути: или сойти съ той дороги, на которую правительство теперь встунило, т. с. отказаться оть усовершенія элементовь, которые

Made

оно внесло въ нашу жизнь, и отъ благодътельнаг одъйствія учрежденій, такъ горячо ожидавшихся, или же и положевіе печати согласить съ цъльмъ строемъ общественнаго нашего движенія. Хотя бы этотъ нослъдній путь и быль, какъ впрочемъ все человъческое, сопряженъ съ тъми или другими частными неудобствами, непреложный законъ историческаго развитія, кажется, дълаетъ для насъ выборъ его неизбъжнымъ».

Возражая на пресловутый доводъ о несвоевременности цензурной реформы, Корфъ говорилъ: «...дарование большей свободы печати нашей въ настоящую пору полжно признать болъе своевременнымъ, нежели когда-либо. Правительство, въ теченіе ряда последнихъ годовъ, не только не шло на перекоръ стремленіямъ страны, но, напротивъ, во всёхъ своихъ мърахъ стремилось постоянно предупреждать самыя задушевныя ея желанія. Если, действуя такимъ образомъ, оно еще не признаетъ себя въ правъ разсчитывать на сочувствіе и поддержку общественнаго мибнія, то надобно потерять надежду когда-либо пріобръсти эту поддержку. Впрочемъ, факты уже красноръчиво высказались: въ послъднее время, едва успъли раскрыться въ своей наготъ ученія. столько пугавшія нікоторыхь, общество убідительно доказало, на чьей сторонъ его настоящія симиатім и такъ-ли опасно для порядка и вредно для государства выраженіе истинныхъ его мыслей и чувствъ».

Въ этомъ, какъ и во всемъ предыдущемъ, Корфъ былъ совершенно правъ: реакціонный потокъ 1862—63 годовъ потому и былъ силенъ, что опирался на массу общества, потерявшую всякую близость къ освободительнымъ идеямъ своего вчерашняго прошлаго. Дъйствительно, сочувствіемъ и поддержкой можно было теперь похвастаться...

Но было и другое митне, диктовавшее реформированіе цензуры при непремтиномъ условіи постепенности и осторожности; его, какъ и многихъ выше приведенныхъ, держалась и комиссія кн. Оболенскаго. На это Корфъ отвтичаєть: «неоспоримо, что словами постепенность и осторожность, когда дто идеть о преобразованіяхъ государственныхъ, иногда очень злоупотребляють: они нертако служатъ маскою, чтобы прикрыть простое противодтиствіе всякому серьезному шагу на пути развитія. Но подъ постепенностью,

разумномъ ея смысяв, не следуеть еще нонимать нервтельности и робости. Она не должна исключать реформъ пественныхь и важныхь; она требуеть только, чтобы загодатель не отказывался признавать значение истовіи и у существующаго факта и чтобы, преследуя свои идеалы, , озирался на почву, на которой ему приходится дъйовать, и на средства, которыми ему дано располагать». кумной постепенности въ цензурной реформъ придержится и самъ Корфъ, главнымъ образомъ потому, что «въ св читающей публики привычки и возгрвнія, образовавіся подъ вліяніемъ прежней системы, действують еще съ юльно большою силою, и излишняя въра въ печатное, но какъ боязнь печатнаго, еще не перестали быть отлигельною чертою народнаго характера». Поэтому и отъ ца нельзя ждать сразу способности выражать мивніе всего цества, и следовательно «передать, при такихъ условіяхъ, ать въ исключительное въдъніе судовъ и сдълать ихъ омъ единственными и безусловными регуляторами литеурнаго движенія, едва-ли значило бы создать и для самой гературы то твердое, спокойное и обезпеченное положение, юе рисуется въ воображени многихъ при названи караьной системы». Но разумная постепенность не врагь коныхъ реформъ. «Ни населеніе, ни судебные органы, очецно, никогда не освоятся съ явленіями свободной печати. и имъ продолжать знать о сей печати только по наслышев. гь обществу на самомъ дълъ пользоваться этою свободою только, чтобы она стала входить въ его нравы и образоъ его взгляды и понятія, совершенно необходимо; но лько же необходимо, и въ выгодахъ самой печати, не гынть еще вдругь всых существующихь ограничений е лишать правительство на время некоторыхъ средствъ предупрежденію тахъ увлеченій слова, которыя пока моъ имъть свои неудобства».

Итакъ, Корфъ тоже за смъщанную систему, за смъщедвухъ въ извъстной пропорціи. Какова же эта пропорція? мнънію Корфа, «она могла бы быть полезна только въ чать, когда внесеть съ собою существенныя, заматныя чшенія, устранить по крайней мъръ гласнийшие изъ нетатковъ прежняго порядка и дастъ обществу примитио ущать дайствіе тъхъ новыхъ условій, въ которыя поста-

вится печатное слово. Для этого необходимо, чтобъ въ основаніе новаго устава были ръшительно приняты начала карательной системы, составляющей окончательную цёль законодателя, чтобы духомъ этой системы весь уставъ быль пропитанъ и чтобы она стояла въ немъ на первомъ планъ, нензура же и другія ненормальныя ограниченія — остатокъ прежняго порядка, представлялись лишь въ видъ временных изъятий, долженствующихъ отпасть съ минованиемъ причинъ. которыя делають ихъ покаместь еще нужными. Между темъ, разсматривая сообщенный мит в. п. проекть въ его окончательной редакціи, я вижу въ немъ скорбе лишь исправленное изложение дъйствующихъ нынъ постановлений, чъмъ законъ въ самомъ дълъ новый — замъчалъ Корфъ Валуеву съ обычной своею деликатностью, но, несмотря на это, сразу попадаль въ самую цъль. Предварительная цензура представляется въ этомъ проектъ преобладающею, и единственная существенная уступка, сдъланная въ пользу карательной системы, состоить въ томъ, что освобождаются отъ цензуры печатаемыя внутри государства сочиненія объемомъ въ 20 листовъ и болъе; положение же всей остальной части литературы не только не улучшается, но, частью, еще болке стъсняется введениемъ нъкоторыхъ новыхъ строгостей и ограниченій. Посему, чтобы предполагаемый новый уставъ быль дъйствительно плодотворенъ, удовлетворялъ важнымъ потребностямъ, выше сего подробно объясненнымъ, и могъ достичь цёли, которая, безъ сомнёнія, имёлась въ виду при его составленіи, я находиль бы необходимымъ въ окончательной редакціи его сдълать нъкоторыя существенныя измъненія».

Изъ этихъ существенныхъ измѣненій, Корфъ прежде всего рекомендоваль норму безцензурности книгъ понивить до 10 листовъ, такъ какъ по сдѣланному имъ подсчету, оказывалось, что этой льготой могла бы воспользоваться треть всѣхъ сочиненій, а при 20 листахъ—лишь седьмая ихъ часть. Далѣе, будучи убѣжденнымъ, что проектированный уставъ о книгопечатаніи слѣдовало бы ввести въ дѣйствіе не прежде новаго порядка судопроизводства, Корфъ считаль необходимымъ предоставить безцензурность десятилистнымъ сочиненіямъ по всей Россіи, а не только въ двукъ столицахъ. Право министра разрѣшать безцензурный выходъ органовъ прессы по своему личному усмотрѣнію. Корфъ замѣ-

нялъ правомъ выбора самихъ издателей. «Вообще, прибавлялъ онъ,— съ переходомъ къ началамъ карательной системы, надобно бы, по моему мнѣнію, сколько можно уменьшать случаи прямого вмѣшательства администраціи въ борьбу литературныхъ партій и мнѣній; освобожденіе же тѣхъ или другихъ изданій отъ цензуры, по усмотрѣнію администраціи, составило бы такое явное и рѣзкое проявленіе этого вмѣшательства, какого нѣтъ и въ дѣйствующемъ нынѣ порядкѣ. Посему, еслибъ выборъ шелъ между этою комбинацією и безусловнымъ удержаніемъ предварительной цензуры для встахъ періодическихъ изданій, я бы не поколебался даже отдать преимущество послѣднему».

Вообще Валуева Корфъ стесняль на наждомъ шагу. Напримъръ, право министра ръшать дъла цензурныя въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, единолично, безъ разсмотрвнія ихъ въ советь главнаго управленія, онъ безусловно отрицаль, какъ мъру, порождающую неограниченный произволъ. Роль совъта, сведеннаго до minimum'а, Корфъ полагалъ значительно расширить. «Министръ внутреннихъ дълъ, по кругу своего управленія, еще гораздо болъе занятъ другими дълами (чъмъ бывшіе министры народнаго просвъщенія — М. Л.) и, слідовательно, еще меніве будеть иміть досуга для вопросовъ цензурныхъ. Между тъмъ, находясь по самому положению своему, въ непосредственномъ соприкосновеніи со всёми важнёйшими вопросами дня и подъ неизбъжнымъ вліяніемъ встхъ случайностей государственной жизни, онъ иногда невольно долженъ будетъ болбе, чъмъ стедуеть, увлекаться къ тому, чтобы действія свои въ отношеніи литературы подчинять временнымъ административнымъ видамъ и законы о печати обращать въ орудіе въ достиженію разнообразныхъ, міняющихся цілей. Никакія качества ума и характера и никакое вниманіе къ дълу, не • могуть спасти государственнаго деятеля, въ такихъ обстоятельствахъ, отъ пагубныхъ по своимъ последствіямъ ошибокъ, а сверхъ того, съ каждою перемъною лица, стоящаго во главъ министерства внутреннихъ дълъ, будетъ неизбъжно ивняться весь духь правительственной политики въ отношенін къ печати. Произволъ, непоследовательность, противорвчія останутся, такимъ образомъ, какъ бывало прежде, зарактеристическою чертою этой отрасли управленія, а

2.406.64

между тёмъ, лицо министра сдѣлается мишенью для нацадокъ всего сонма тѣхъ, которые будутъ недовольны то излишнею снисходительностью, то недостаткомъ энергіи, то ея избыткомъ, то запрещеніемъ такой-то статьи, то пропускомъ другой и т. д. Всѣ эти неудобства можно бы устранить только тѣмъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, по важнѣйшимъ изъ собственно цензурныхъ дѣлъ, власть окончательнаго рѣшенія предоставить совѣту главнаго управленія, съ тѣмъ, чтобъ его заключенія могли быть отмѣняемы только въ чрезвычайныхъ случаяхъ и не собственною властью министра, а не иначе, какъ комитетомъ министровъ. Предъ рѣшеніемъ коллегіальнымъ, само общество будетъ склоняться охотнѣе, да и отвѣтственность коллегіи передъ общественнымъ мнѣніемъ всегда мягче, чѣмъ отвѣтственность власти единоличной».

Въ послъднихъ словахъ замъчательное знаніе психологіи Валуева, очень чуткаго къ общественной оцънкъ своихъ дъйствій...

Но здёсь Корфъ наталкивался на серьезное возраженіе; именно-если составъ такого совъта будетъ поставленъ въ полную зависимость отъ министра внутреннихъ дёлъ, то, конечно, ръшенія его всегда будуть тъмъ же произволомъ, только въ формъ неискренней, спрятанной за ширмы законности. Для борьбы съ этимъ зломъ, онъ рекомендоваль согласиться съ приведеннымъ уже мною мнѣніемъ Бычкова, Андреевскаго и Өеоктистова. Находя, что «опыть свидьтельствуеть, что въ делахъ о печати одинъ изъ самыхъ опасныхъ враговъ для правительства-излишекъ въ усерди и, исполнительности со стороны его агентовъ, и что въ этой области болье еще, чымь вы какой другой, благоразумно следовать известному изреченію одного знаменитаго дипломата и требовать отъ подчиненныхъ поменьше рвенія»,-онъ предлагалъ составить совътъ главнаго управленія изъ трехъ членовъ отъ министерства внутреннихъ дёлъ, изъ двухъ, избираемыхъ ежегодно московскою и петербургскою судебными палатами, изъ одного, избираемаго академіей наукъ, и изъ одного, избираемаго поперемънно нетербургскимъ и московскимъ университетами.

Что же касается административныхъ взысканій, какъ права того же министра, то здёсь Корфъ былъ даже різокъ.

По его убъжденю, проектъ Валуева «прибавляетъ новую язву — административныя взысканія, заключающія въ себъ такую массу вреда, произвола и несправедливости, что противъ нихъ постоянно протестовали и протестуютъ всѣ благомыслящіе люди. Система административныхъ взысканій еще болѣе заражена произволомъ, нежели предупредительная цензура, ибо наказываетъ за вину, непредвидѣнную никакимъ положительнымъ закономъ. Она могла оказаться необходимою, какъ средство чрезвычайное, тамъ, гдѣ правительство, уже лишенное орудія предварительной цензуры, не считало возможнымъ къ ней возвращаться: но что вынуждаетъ подражать въ этомъ отношеніи примѣру другихъ, когда мы желаемъ не утѣсненія, а расширенія свободы слова?»

Вопросъ очень ядовитый и прямо сражавшій Валуева, въ обществ'в еще и тогда говорившаго, что онъ стремится къ свобод'в печати, а проектъ составившаго въ видахъ совершенно обратныхъ...

Немного дальше, Корфъ указалъ на полную основательность по этому поводу мненія Гилярова-Платонова. «Если — говориль онъ—систему этихъ взысканій можно на время удержать въ нашемъ законодательствъ въ видъ переходной мёры, то нельзя не желать устраненія, по крайней мъръ, того, что въ ней есть наиболъе дурного и раздражающаго общее мивніе. Самая же возмутительная и, прибавлю, опасная сторона административныхъ взысканій, какъ они, напримъръ, примънялись до сихъ поръ во Франціи, состоитъ именно въ томъ, что одному административному лицу дается власть, по индивидуальному воззрѣнію, иногда по одному минутному настроенію духа, безъ всякой дальнъйшей передъ закономъ ответственности, лишать человека права собственности, права на продолжение занятія, которымъ онъ, можеть быть, жиль, и, что еще важиве, исключать изъ круга вращающихся въ обществъ мнъній цълое ученіе или направленіе. Присвоеніе подобной власти коллегіальному мъсту, конечно, еще не уничтожитъ всего, что въ системъ административныхъ взысканій есть ненормальнаго, но значительно, однако, смягчить и улучшить ея характерь». Поэтому Корфъ предлагалъ, чтобы совътъ ръшалъ всъ дъла по большинству голосовъ, рашенія же о вчиненіи судебнаго преследованія противь какого жебо сочиненія или изданія

и о наложени на прессу административных взысканій постановляль не иначе, какъ по дъйствительному большинству голосовъ присутствующихъ, безъ перевъса голосомъ предсъдателя.

Относительно системы залоговъ, Корфъ замъчалъ, что авторитеть некоторых западных государствъ «едва-ди и не есть единственный въ ея пользу доводъ». При этомъ онъ вызываль Валуева на откровенность, зам'тивъ, что «должно думать, что иностранныя правительства, выставляющія пользу и надобность залоговъ, не совствить искренны, и что за наружными объясненіями скрывается другая мысль, которую, впрочемъ, и не трудно угадать. Встръчающееся въ соображеніяхъ комиссіи замічаніе, что введеніе залоговъ совпадаеть съ отмѣною предварительной цензуры, небезусловно справедливо. Въ двухъ государствахъ, впервые усвоившихъ себъ эту систему, именно въ Англіи и во Франціи, она введена послъ того, какъ законодательства уже провозгласили свободу печати отъ предварительнаго одобренія, и когда правительства, не считая возможнымъ обратиться къ цензуръ, искали другихъ средствъ для противодъйствія прессъ. Въ числъ такихъ средствъ еще весьма рано, въ прошедшемъ стольтіи, начали вводиться разныя фискальныя стесненія журналистики, какъ-то: установленіе штемпельной пошлины, пошлины съ объявленій, съ бумаги и т. д. Требованіе денежныхъ залоговъ съ издателей было, кажется, не болье, какъ отдъльнымъ звеномъ въ ряду подобныхъ мъръ, и имъло общую со встани ими цель: остановить распространение періодической прессы и дълать ее достояніемъ одной только достаточной части населенія. Во Франціи, при введеніи системы залоговъ, цъль эта была прямо высказана»... Корфъ предлагалъ совершенно исключить залоги изъ проекта.

Весь раздѣлъ о судопроизводствѣ по дѣламъ о преступленіяхъ и проступкахъ, совершаемыхъ посредствомъ печати, Корфъ исключалъ, предлагая поручить комиссіи, занимавшейся тогда начертанісмъ новыхъ судебныхъ уставовъ, опредѣлить порядокъ примѣненія будущихъ общихъ узаконеній по дѣламъ печати.

Очень подробно остановился Корфъ и на сохраненіи въ проектъ полностью всъхъ порядковъ цензуры иностранныхъ сочиненій — этомъ поистинъ блестящемъ доказательствъ

стремленій Валуева къ «большей» свобод'й печати. Проекть д'яльть только исключенія для книгь, выписываемыхъ иностранными дипломатическими агентами, учеными обществами, университетами, лицами, получившими на то особое разр'ятеніе министра внутреннихъ д'яль, и для молитвенниковъ, путеводителей, дорожныхъ картъ и словарей, провозимыхъ пассажирами не болъе, какъ въ одномъ экземпляръ.

«Я не умъю дать себъ отчета, почему бы могло быть допущено столь ръзкое разногласіе въ духъ и направленіи двухъ половинъ проекта, почему бы правительство, ръшившись внутреннюю печать нашу частью освободить отъ всякой предварительной цензуры и сдёлать важный шагь къ подчиненію ся лишь д'виствію карательной системы, считало нужнымъ относиться сътакою исключительною строгостью и недовърчивостью къ произведеніямъ печати иностранной». Затемь онъ доказываль полную безполезность всёхь умственныхъ заставъ и таможенъ, какъ потому, что все равно всъ заграничныя изданія расходятся въ Россіи въ громадномъ количествъ, такъ и потому, что это, наоборотъ, привлекаетъ внимание къ запрещенному плоду. По его мнѣнію, нужно «не только не препятствовать цензурнымъ стъсненіемъ ввозу и обращенію у насъ произведеній иностранной печати, а стараться облегчать ихъ распространение всъми путями». Исключеніе д'ылалось лишь для изданій на русскомъ и польскомъ языкахъ.

Наконецъ, разсматривая раздѣлъ о преступленіяхъ и проступкахъ, совершаемыхъ посредствомъ устнаго слова, письма и печати, нарушеніяхъ и наказаніяхъ за нихъ, Корфъ указывалъ на неумѣстностъ регламентаціи въ уставѣ о печати всего, касающагося другихъ формъ выраженія мысли: доказывалъ невозможность ставить редактора органа прессы въ положеніе главнаго виновника при преслѣдованіи содержанія всѣхъ статей изданія; предлагалъ сузить значеніе диффамаціи, впервые введенной въ наше законодательство комиссіей кн. Оболенскаго, строго разграничивъ оскорбленія чести на клевету, опозореніе и поруганіе 1).

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы, собранные особою комиссією высоч. утвержд. 2 ноября 1869 г. для пересмотра дъйствующихъ постановленій о ценвуръ и печати", I, 52—103. Отзывъ бар. Корфа приведенъ еще и въ



Отвывъ бар. Корфа — едва-ли ни одна изъ тъхъ бдестящихъ страницъ нашей исторіи, на которой крупными буквами должно быть написано: «ловкость не разъ приводила людей къ славъ и незаслуженному почету»... Если читатель познакомиться съ взглядами и поступками Корфа за десять лътъ до 1864 года, когда онъ былъ предсъдателемъ и дъятельнымъ членомъ извъстнаго Бутурлинскаго комитета, — то онъ пойметь эту крупную бюрократическую величину 1).

## III.

# Отвъты гр. Панина и Замятнина. Представленіе Валуева въ государственный совъть.

Валуевъ былъ очень разстроенъ сопротивлениемъ стороны, которую, довольно основательно склоненъ былъ считать союзникомъ. Онъ зналъ, что Корфъ не преминетъ сдѣлать извъстнымъ другимъ свою критику на проектъ, и совершенно растерялся. Къ этому времени и положение его становилась нъсколько неувъреннымъ: съ Головнинымъ шли распри, благодаря постояннымъ столкновениямъ на почвъ, главнымъ образомъ, студенческихъ безпорядковъ, а Головнинъ былъ болъе близокъ къ снова усиливавшемуся великому князю Константину Николаевичу... Но на его удачу, Корфъ получаетъ назначение предсъдателемъ департамента законовъ государственнаго совъта, и въ управление

<sup>&</sup>quot;Русской Старинъ" 1897 г., IV, г. Бинштокомъ, но въ такомъ сильно уръзанномъ видъ, который лишаетъ этотъ документъ его истинной цънности. Насколько или архивъ П Отд. Соб. Е. И. В. Канцеляріи, которымъ пользовался г. Бинштокъ, безпорядоченъ, или самъ навлекатель документовъ оттуда небреженъ и неподготовленъ къ работъ по исторіи цензуры, доказываетъ такой фактъ. Сказавъ, что Валуевъ отвъчатъ Корфу, а Корфъ — опять Валуеву, г. Бинштокъ приводитъ якобы изъ послъдняго отвъта какой-то клокъ. ("Рус. Стар." 1897, V, 342—344). При сравненіи, оказывается, что это—середина изъ главы IX уже приведеннаго мною отзыва бар. Корфа, которую желающіе и найдуть въ "Матеріалахъ" на стр. 93—95.

<sup>1)</sup> См. статью "Эпоха цензурнаго террора (1848—55 гг.)" въ моей книгъ "Очерки по исторіи русской цензуры и журналистики XIX стольтія", Спб., 1904 года.

П Отдъленіемъ вступаетъ гр. В. Н. Панинъ... Надежды Валуева расцвътаютъ. Онъ пишетъ, въ апрълъ, отвътъ на возраженія Корфа, но уже Панину. Черезъ полгода послъдній сообщаетъ государственному секретарю свой отзывъ, въ которомъ, однако, тоже неожиданно для каждаго, знавшаго Панина за отъявленнаго мракобъса, не вполнъ отвергаетъ соображенія своего предшественника 1)... Очевидно, Панинъ считалъ болъе выгоднымъ присоединиться одновременно и къ Валуеву и къ Корфу...

Онъ не согласился съ Корфомъ лишь по слѣдующимъ пунктамъ: 1) министру внутреннихъ дѣлъ предоставлялъ право отмѣнять рѣшенія совѣта по дѣламъ цензурнымъ, но не по наложенію административныхъ взысканій; 2) въ совѣтъ вводилъ лишь представителя академіи наукъ и двухъ чиновниковъ — одного отъ министерства народнаго просвѣщенія, другого — юстиціи; 3) залоги не должны были требоваться отъ подцензурныхъ изданій; 4) правила проекта объ иностранной цензурѣ не подлежали перемѣнѣ; 5) норму въ 20 листовъ, какъ и 6) опредѣленіе наказаній запублично распространяемыя рукописи—сохранить²).

Министръ юстиціи, Замятнинъ, ограничился критикою части проекта о преступленіяхъ и проступкахъ, совершаемыхъ посредствомъ слова, письма и печати и о наказаніяхъ за нихъ, находя, что всю эту часть слѣдовало бы исключить, а затѣмъ, сообразно съ предположеніями комиссіи, измѣнить и дополнить подлежащія статьи уложенія в).

Наиболъ интересны возраженія его по опредъленію итры отвътственности различныхъ лицъ за изданіе сочиненій и рисунковъ преступнаго содержанія и по прекращенію періодическихъ органовъ.

Въ проектъ была проведена такая мысль: воспользовавшись страхомъ отвътственности типографщиковъ, преградить доступъ къ печати всему мало-мальски нежела-

24

<sup>1)</sup> Г. Бинштокъ ("Рус. Старина" 1897 г., V, 342), руководствуясь архивомъ II Отдъленія, сдълаль, однако, серьезную ошибку: онъ не замътилъ происшедшей въ мартъ перемъны главноуправляющихъ п говоритъ, что Валуевъ отвъчалъ Корфу, а послъдній Валуеву, да еще послъ 18 іюня...

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Матеріалы etc.", 117—128.

<sup>3)</sup> Ibidem, 104—116.

тельному. Замятнинъ замътилъ ее и по этому поводу высказалъ слъдующее:

«Тисненіе есть трудь чисто механическій и по большей части типографскимъ ремесломъ занимаются такія лица, оть которыхь не требуется особой степени развитія, ни образованія, и которыя, по самому роду ихъ діятельности, не могуть имъть способности върнаго понятія о преступности или непреступности извъстнаго сочиненія, тъмъ болье, что самая эта преступность, вероятно, по большей части случаевь, будеть заключаться въ такихъ тонкихъ оттънкахъ, для пониманія которыхъ требуется уже значительная степень образованія, и, следовательно, будеть иметь для нихь неуловимый смыслъ. Такимъ образомъ, въ большинствъ случаевь типографщикъ явится простымъ слепымъ механическимъ орудіемъ совершоннаго преступленія и подвергать его въ этихъ случаяхъ наказанію было бы несправедливо. Типографщикъ можетъ быть подвергнутъ взысканію. если имъ нарушена одна изъ возложенныхъ на него уставомъ прямыхъ обязанностей, но въ такомъ случав онъ полженъ быть подвергнуть наказанію лишь за нарушеніе имъ этой обязанности, а никакъ не совершонное посредствомъ печати преступленіе, разв'в по суду будеть доказано, что онъ сознательно способствоваль совершению этого преступления. Въ этомъ случав онъ, переставая быть слепымъ орудіемъ въ рукахъ преступника, превращается въ его сообщника и долженъ за это отвътствовать на основаніи общихъ правиль объ участіи въ преступленіи. Независимо отъ сего возложеніе на типографщиковъ главной отвътственности за печатаемое ими произведение было бы не что иное, какъ превращеніе ихъ въ цензоровъ этихъ произведеній, — и цензоровъ несравненно болъе строгихъ и пристрастныхъ, чъмъ правительственные, такъ какъ отвътственность ихъ можетъ быть несравненно больше, — и кромъ того, цензоровъ почти всегда невъжественныхъ. Такимъ образомъ предварительная цензура не только не будеть отмънена, но перейдеть изъ рукъ правительства, которое могло направляеть ее согласно съ требованіями времени и просв'єщенія, въ руки необразованныхъ ремесленниковъ, которые не имфють никакихъ данныхъ на то, чтобы судить о достоинствъ или о преступности литературнаго произведенія, и которые, въ виду

тажести грозящей имъ отвътственности, очевидно, будутъ, отказываться отъ напечатанія сочиненій даже совершенно безвредныхъ, потому только, что это для нихъ безопаснъе. Очевидно, что подобный порядокъ неминуемо будетъ имъть невыгодное вліяніе на литературную дъятельность».

Что же касается предположенія прекращать повременное изданіе послѣ третьяго предостереженія, состоявшагося въ теченіе того же самаго года, когда были даны два предыдущія, или трехъ мѣсяцевъ спустя, то Замятнинъ, признавая вообще необходимымъ исключеніе административныхъ предостереженій, находилъ, что даже при установленіи ихъ, правило это не можеть быть санкціонировано.

«Съ прекращеніемъ повременнаго изданія, издатель его лишается права собственности и всегда несеть убытки, иногла очень значительные, а по общему закону — никто не можеть быть лишень безо суда правь, ему принадлежащихь, если бы даже поводомъ къ сему представлялось явное нарушеніе закона. Самое понятіе о вредъ литературнаго направленія, какъ весьма относительное и нередко изменяемое, не можеть не породить частых в недоразумений между административною властію и редакторами періодическихъ изданій, а между тімь, эти недоразумінія, причиною которыхь могуть быть административныя же распоряженія, всею тяжестью падуть на редакторовь и издателей, въ случав предоставленія, согласно проекту, той же административной власти прекращать періодическія изданія и притомъ совершенно безапелляціонно. Наконецъ, прекращеніе изданія, составляя болье карательную, чымь предупредительную мъру, потому самому уже не можетъ быть предоставлено административной власти, тъмъ болъе, что, по нашимъ законамъ, въ административномъ порядкъ могутъ быть налагаемы только легкія взысканія, не соединенныя съ ограниченіемъ какихълибо правъ, и вследствіе этого запрещеніе, напримъръ, производства торговли, ремесла, промысла и т. п. можеть последовать не иначе, какъ по суду».

Пока получались эти отзывы, положение Валуева становилось затруднительно. Воть что писаль по этому поводу, 17 іюня, его товарищъ, Тройницкій: «Не ручаюсь и за своего министра; онъ долженъ постоянно маневрировать между двухъ водъ: съ одной стороны ультра-православная (моди-

фикація славянофильской) партія требуєть чуть ни истребленія всего, не только польскаго, но вообще иновірческаго въ Россіи, съ другой—ультра-либеральная (т. е. самая деспотическая) добивается власти, чтобы все унивелировать, т. е. стереть дворянство и выдвинуть владычество массь, воторыми она могла бы ворочать и эксперементировать по произволу. Валуевъ чуть ни одинъ борется съ этими партіями, стремящимися къ власти: долго-ли онъ устоитъ, котя до сихъ поръ государь его очень жалуетъ, отгадать нельзя» 1)...

Не придавая безусловной вёры этой ужъ слишкомъ скематической группировкъ верховъ и общества, нельзя, однако, не признать, что сумятица въ атмосферъ, дъйствительно, чувствовалась очень значительная. Никитенко, напримъръ, заноситъ въ свой «Дневникъ»: «Странное, дикоевремя! Разладица всеобщая: административная, нравственная и умственная. Деморализація въ народь и въ обществь растеть и эрбеть съ изумительною быстротою. Умы серьезные тщетно стараются противодъйствовать злу. Да и много-ли ихъ, этихъ умовъ? Общественное воспитание запуталось въ своихъ собственныхъ сътяхъ, т. е. въ разныхъ педагогическихъ умозръніяхъ необдуманныхъ еще и не выработанныхъ: ему недостаетъ твердыхъ ни умственныхъ, ни нравственныхъ началъ. Власть никъмъ не уважается; о законъ и законности говорить нечего: они и прежде имъли у насъ только условное, своеобразное значеніе, т. е. настолько, насколько ихъ можнобыло бы обойти въ свою пользу. Настоящей, такъ сказать, разумной перемёны намъ не изъ чего дёлать; у насъ нётъ матеріаловь для нея, хотя, повидимому, все къ ней и клонится... Странное, дикое время!» 2).

Конечно, Никитенко многаго не усваиваль, не умѣль схватывать, но общій абрись разладицы совершенно вѣренъ. Въ журналистикъ всецьло господствовалъ Катковъ, его «Московскія Вѣдомости» премировались въ качествъ необходимаго пособія дальнъйшему «прогрессу». Цензура не смѣла наложить на нихъ руку, не спросясь въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ Валуева.

Въ ноябръ положение послъдняго снова упрочивается и 17-го числа онъ входитъ въ государственный совътъ съ пред-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Рус. Старина", 1899 г., X. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Рус. Старина", 1891 г., V, 406.

ставленіемъ по проекту устава о книгопечатаніи. Изложенныя тамъ возраженія на разсмотрѣнные уже нами отзывы поражають своей крайней краткостью и почти полнымъ отсутствіемъ собственно возраженій. Валуевъ счель теперь достаточнымъ ограничиться ничего не поясняющими по существу выраженіями, въ родів слідующихъ: «министръ внутреннихъ дълъ не можетъ раздълять этого мнънія», «-остается при прежнемъ мнвніи», «сохраняеть убъжденіе» etc., за которыми уже ничего дальше не говорилось. Все представленіе положительно испещрено такими чисто канцелярскими отписками. Исключение сдълано только для отзыва Головнина, котораго маневрировавшій Валуевь, надо отдать справедливость, укололь очень больно. Онъ обращаль викманіе государственнаго сов'ята на то; во-первыхъ, что въ своихъ основныхъ положеніяхъ, проектъ вполнъ совпадаетъ, съ темъ, который быль выработанъ по желанію именно Головнина въ 1862 г., во-вторыхъ, что предупредительную цензуру сохранили, а административныя взысканія ввели, по его же, Головнина, предложению первой комисси кн. Оболенскаго, и въ-третьихъ, что отрицая теперь необходимость алминистративныхъ взысканій, Головнинъ самъ ввель опно изъ нихъ-прекращение изданий-во «временныя правила» 12-го мая 1862 года. При этомъ Валуевъ воспользовался даже случаемъ, чтобы показать свою любовь къ законности и отвращение къ произволу, рекомендовавшемуся Головнинымъ въ видъ административнаго удаленія редактора. «Эта мъра — писалъ Валуевъ, — влекущая за собою неизбъжно предоставление административной власти права неутвержнемія новаго редактора и немыслимая безъ сего, равносильна прекращенію періодическаго изданія, но не посл'в изв'єстнаго числа предостережній въ теченіе продолжительнаго срока времени и не при обязательной для администраціи вь каждомъ отдъльномъ случат гласной мотивировкт означенной меры, а безъ всякихъ ограниченій, такъ какъ апминистративная власть, въ случав принятія мивнія статовсекретаря Головнина, можеть каждый разъ отказывать въ утвержденій новаго редактора и чрезь то фактически, когда пожелаеть, пріостанавливать и прекращать изданіе» 1). Выходило очень эфектно и вановисто...

1) "Матеріалы екс.

Ρŷ

b

Ь

# 1865 годъ.

Ι

Катковъ и Леонтьевъ хотятъ броснть "Московскія Вѣдомости". Ходъ дѣла въ Петербургѣ. Постановленіе московскаго дворянства. Пріостановка "Вѣсти". Рескриптъ Валуеву.

Валуевъ маневрировалъ... Одновременно съ этимъ, въ угоду тому же Головнину, имъ было сдълано распоряженіе объ усиленіи цензурнаго надзора за «Московскими Въдомостями». Онъ даже призывалъ Каткова изъ Москвы и объявилъ ему, что если газета не укротится, то ей неминуемо быть переданной въ другія руки... Дъло дошло до того, что, ставъ относительно цензуры въ положеніе, которое давно занимала остальная русская пресса, Катковъ и Леонтьевъ ръшили демонстративно оставить газету и даже приготовили объ этомъ статью для перваго номера 1865 года... Московскій университетъ, понимая, какихъ выгодныхъ арендаторовъ ему предстоитъ лишиться, ръшилъ, помимо Головнина, заявить о своемъ твердомъ намъреніи оставить во главъ «Въдомостей» прежнихъ редакторовъ, а цензуру ихъ просилъ передать себъ. Дъло поступило въ комитетъ министровъ 1).

Пока оно находилось въ этой стадіи, решено было начать 1865 годъ... 5-го января московское дворянство постановило выразить редакторамъ «Московскихъ Ведомостей» пожеланіе, чтобы слухи о ихъ намереніяхъ оставить газету не осуществились... Петербургу это очень импонировало... Комитетъ министровъ не освободилъ газету отъ предварительной цензуры, но «въ виду благонадежности и патріотическаго направленія» издателей-редакторовъ, а также «оказанныхъ ими весьма важныхъ заслугъ какъ по учебному ведомству,

All the second of the second

<sup>1)</sup> А. Никитенко, "Дневникъ", "Рус. Старина", 1891 г., VI, 619.

такъ и вообще передъ Россіей» — положиль "предоставить министру внутреннихъ дълъ оказать редакціи возможныя облегченія въ примъненіи къ нимъ цензурныхъ правилъ". Главными защитниками Каткова оказались Д. А. Милютинъ и кн. Горчаковъ—ярые противники Головнина 1).

Черезъ два дня, 14-го января, и совътъ министра внутреннихъ дълъ по дъламъ книгопечатанія поръшилъ съ «запиской» Пржецлавскаго, предавъ ее забвенію...

16-го въ «Московскихъ Въдомостяхъ» появилось письмо московскаго предводителя дворянства, очень скромно выдержанное Катковымъ въ редакціонномъ портфелъ до окончательнаго исхода дъла... Петербургу оно было, конечно, извъстно раньше...

Воть это письмо:

«Издателямь "Московскихь Въдомостей".

«Вслъдствіе распространившихся слуховъ о томъ, что вы намъреваетесь отказаться отъ редакціи "Московскихъ Въдомостей", въ собраніи московскаго дворянства 5 сего января было сдълано предложеніе о томъ, чтобы дворянство заявило вамъ объ искреннемъ желаніи его видъть продолженіе вашей дъятельности по изданію старъйшей русской газеты, сдълавшейся при руководствъ вашемъ выраженіемъ образа мыслей тъхъ, кто истинно любить отечество и дорожитьего благосостояніемъ, цъльностью и честью.

«Такое предложеніе не могло не возбудить полнаго сочувствія въ дворянствъ московскомъ, и я, какъ предводительдворянства, пріятнымъ долгомъ считаю просить васъ, отълица его, не покидать честнаго дъла, которому вы среди трудныхъ обстоятельствъ, переживаемыхъ Россіею, посвятили ваши отличныя дарованія, оживленныя чувствомъвысокаго патріотизма.

«Надъюсь, что настоящему моему письму, какъ выраженію чувствъ и мыслей всего благороднаго дворянства московскаго, будеть вами дана печатная гласность, прошу принять увъреніе и проч.

Князь Гагаринъ» 2).

<sup>1)</sup> С. Середонинъ, "Историческій обзоръ дъятельности комитета министровъ", III, ч. 2-я, 205; С. Невъдънскій, "Катковъ и его время", 240.

<sup>2) &</sup>quot;Московскія Въдомости", 1865 г., № 12.

Катковъ быль удовлетворенъ... «The foremost journal in Russia» (органъ, дающій направленіе въ Россіи)—писаль въ это время про «Московскія Въдомости» корреспонденть «Times» <sup>2</sup>)...

Въ это время въ еженедъльной газетъ Скарятина — «Въсть» появились адресъ московскаго дворянства и не менъе извъстная ръчь по этому поводу гр. Орлова-Денисова въ засъданіи 9-го января. То и другое было напечатано безъ разръшенія цензуры. Выпущенный въ пяти тысячахъ экземплярахъ, злополучный номеръ (№ 4) получилъ громадное распространеніе, котя и былъ потомъ конфискованъ. Назначено было особое слъдствіе. Валуевъ былъ смущенъ—сторона «благонамъренныхъ» и та волновалась... Различны были, разумъется, причины неудовольствій, но фактъ самъ по себъ стоялъ въ упоръ... «Въсть», безъ объясненія мотивовъ, въ силу временныхъ правилъ, пріостановлена на восемь мъсяцевъ. Валуевъ объяснялъ это удовлетвореніемъ части общественнаго мнънія... 29-го января на его имя данъ былъ рескриптъ:

"Петръ Александровичъ! Происходившіе въ началь сего января місяца, въ Московской губерніи, очередные губернскіе выборы не состоялись. Вслъдствіе признанной правительствующимъ сенатомъ неправильности постановленій собранія предводителей и цепутатовь, относительно правь участія нікоторыхъ дворянь въ ділахъ губернскаго собранія, всь постановленія сего собранія, до закрытія онаго имъ принятыя, не имъютъ законной силы. Но мнъ небезызвъстно, что во время своихъ совъщаній московское губернское дворянское собраніе вошло въ обсужденіе предметовъ, прямому въдънію его не подлежащихъ, и коснулось вопросовъ, относящихся по измёненія существенныхъ началъ госупарственныхъ въ Россіи учрежденій. Благополучно совершившіяся. въ десятилътнее мое царствованіе, нынъ по моимъ указаніямъ еще совершающіяся преобразованія достаточно свидьтельствують о моей постоянной заботливости улучшать и совершенствовать, по мъръ возможности и въ опредъленномъ мною порядкъ, разныя отрасли государственнаго устройства. Право вчинанія по главнымъ частямъ этого по-

<sup>1)</sup> С. Невъдънскій, н. с., 219.

степеннаго совершенствованія, принадлежить исключительно мнв и неразрывно сопряжено съ самодержавною властью, Богомъ мнъ въвренною. Прошедшее, въ глазахъ всъхъ моихъ верноподданныхъ, должно быть залогомъ будущаго. Никому изъ нихъ не предоставлено предупреждать иои непрерывныя о благь Россіи попеченія и предрышать вопросы о существенныхъ основаніяхъ ея общихъ государственныхъ учрежденій. Ни одно сословіе не имбеть законнаго права говорить именемъ другихъ сословій. Никто не призвань принимать на себя, предо мною, ходатайство объ общихъ пользахъ и нуждахъ государства. Подобныя уклоненія отъ установленнаго дъйствующими узаконеніями порядка могуть только затруднять меня въ исполнении моихъ предначертаній, ни въ коемъ случав не способствуя къ достиженію той цъли, къ которой они могуть быть направляемы. Я твердо увъренъ, что не буду встръчать впредь такихъ затрудненій со стороны русскаго дворянства, въковыя заслуги котораго предъ престоломъ и отечествомъ мнъ всегда памятны и къ которому мое довъріе всегда было и нынъ пребываеть непоколебимымь. Поручаю вамъ поставить о семъ въ извъстность всёхъ генералъ-губернаторовъ и губернаторовъ тёхъ губерній, гдъ учреждены дворянскія собранія или имъють быть учреждены собранія вемскія. Пребываю къ вамъ благосклонный.

«На подлинномъ собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: "Александръ" 1).

### П.

Послъдніе отвъты Валуеву. Митніе Н. И. Тургенева. Равсмотръніе проекта въ департаментъ законовъ. Переходъ его въ общее собраніе. Обратная передача департаменту.

Въ это время государственный секретарь получалъ послъдніе отзывы на валуевскій проекть, слегка въ мелочакъ исправленный по уже приведеннымъ мною отзывамъ.

¹) "Съв. Почта" 1865 г., № 24.

Замятнинъ указывалъ на то, что если варательная система вводится лишь въ двухъ столицахъ, то слёдуетъ точно опредълить, на основаніе какихъ началъ будетъ примёняться повсюду прежняя предварительная система. Ненормально было и преслёдовать авторовъ, редакторовъ или издателей за сочиненія разръшенныя цензурою. Особенное же вниманіе министръ юстиціи обращалъ на составъ присяжныхъ исключительно изъ консервативнаго элемента, но безъ крестьянъ. Онъ находилъ, что это совершенно неправильно, что имущественный цензъ не можетъ давать право на участіе въ судѣ преступленій умственной и нравственной области, и рекомендовалъ главнымъ цензомъ — образованіе не ниже среднеучебнаго заведенія.

Трафъ Панинъ указывалъ на то же самое, говоря, что «только представители самого общества, за одно съ нимъ мысляще и чувствующе, будутъ въ состоянии совершенно върно улавливать оттънки преступленій и произносить соотвътственные имъ приговоры». Онъ былъ убъжденъ, что отдать судъ по дъламъ печати въ руки людей, обладающихъ столь любезнымъ Валуеву имущественнымъ цензомъ, значило бы «до нъкоторой степени отказаться отъ суда присяжныхъ, потому что за неимъніемъ своего собственнаго взгляда, они, по всей въроятности, слъпо подчинялись бы наставленіямъ предсъдателя».

Даже гр. Панинъ! — только и можно сказать сторонникамъ Валуева <sup>1</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы еtc.", І, 349—360 363—383. Здівсь нельзя пройти молчаніемъ серьезныя ошибки, сдъланныя Джаншіевымъ. Во-первыхъ, онъ говоритъ (на стр. 378 "Эпохи великихъ реформъ" изд. 7-е): "Валуевъ, къ чести его, проектировалъ спеціальный судъ присяжныхъ (обладаніе имущественнымъ цензомъ требуемымъ для избранія въ мировыя судьи)". Очень жаль, что опять-таки, авторъ не быль знакомъ съ мотивами этого суда, которые, какъ мы уже видели, иаложены въ "журналахъ" комиссіи 1863 г. и на которые Валуевъ прямо указываль въ своей пояснительной запискъ. Слъдовательно, ни о какой чести туть не должно быть и ръчи. Во-вторыхъ, по словамъ Джаншіева — предположеніе Валуева было поддержано ІІ-мъ отд. Е. И. В. канцеляріи въ лицъ трехъ его главноуправляющихъбар. М. А. Корфа, даже гр. В. Н. Панина и кн. С. А. Урусова", Мы только что и раньше видъли, что это была за "поддержка," кромъ того, кн. Урусовъ былъ главноуправляющимъ лишь съ 1869 года и следовательно, никакъ не могь адесь участвовать. Изъ этихъ со-

На этомъ кончилась литература министерскихъ стзывонь.

Какъ мы видёли, никто изъ нихъ, не далъ, въ сущности, полнаго разбора проекта Валуева съ точки зрёнія
литературы. Да было бы странно и слышать такія миёнія
изъ усть людей, считавшихъ своей обязанностью борьбу, въ
тёхъ ими другихъ размёрахъ, съ гласностью. Литература
наша тоже молчала — обсужденіе будущей реформы не входило больше въ программу Валуева. Поэтому несомиённый
интересъ представляетъ миёніе человёка, не связаннаго
русскими условіями, но всегда бывшаго въ курсё нашей
жизни. Я говорю о Н. И. Тургеневе, написавшемъ въ
1864 году и издавшемъ лишь въ 1868-мъ свою книгу: «Чего
желать для Россіи?» Высказанныя тамъ мысли нужно разсматривать, какъ выраженіе мыслей извёстной части русскаго общества.

Воть что оно думало тогда о свободъ печати:

«Кромъ огромныхъ предметовъ, озабачивающихъ правительство, есть другіе, которые при всей своей значительности и важности, отличаются отъ первыхъ тъмъ, что достиженіе желаемой цъли по симъ послъднимъ предметамъ не только гораздо легче въ сравненіи съ первыми, но само по себъ весьма незатруднительно. Если по первымъ предметамъ необходимо творить, преобразовывать, однимъ словомъ, дъйствовать, то по симъ послъднимъ надлежитъ только позволять, допускать, воздерживаться отъ дъйствія.

«Самымъ крупнымъ изъ сихъ предметовъ представляется намъ цензура. Неоднократно было предпринимаемо преобразованіе цензуры. Въ послъднее время особыя комиссіи составляли проекты, печатали ихъ; но между тъмъ цензура остается цензурою. Только въ понятіяхъ общества она находится также въ какомъ-то переходномъ положеніи, и этотъ взглядъ на цензуру оправдывается тъмъ, что въ ожиданіи

ображеній и фактовъ ясна и третья ошибка Джаншіева: на стр. 378—379 онъ цитируєть будто бы "обстоятельный отзывъ 1865 г. кн. Урусова", а на самомъ дълъ этотъ отзывъ, въ частяхъ только что приведенный, данъ гр. Панинымъ..., Я уже не говорю, что его цитаты сдъланы довольно небрежно и произвольно—въ этомъ, къ сожалънію, вся книга Джаншіева гръшить очень часто—всъ его цитаты всегда лучше подвергать еравненію съ подлинниками.

вежни желаемаго, необходимаго преобразованія, пражительство признало за благо издать особенныя *временныя* пражила для цензуры.

«Весьма понятно, что различныя попытки составить порядочный цензурный уставь всегда оставались и теперь остаются совершенно безуспъшными. Идея цензуры неразлучна съ идеею произвола; цензура всегда будеть и останется произволомъ. Но есть-ии какая-нибудь возможность обратить произволь въ законъ? Можно-ли для произвола начертать здравыя правила, по коимъ онъ долженъ дъйствовать? Можно-ли опредълить точныя границы, изъ коихъ онъ не долженъ выходить? Но тогда произволъ не былъ бы произволомъ, т. е. цензура не была бы цензурою. Такимъ образомъ невозможность порядочнаго цензурнаго устава очевидна. Произволь должень быть заменень законностью, цензурный уставъ — закономъ о печати. Самый строгій законъ лучше какого бы то ни было цензурнаго устава: по крайней мёрь, онъ болье соответствоваль бы и справедливости и логикъ.

«Составленіе закона о печати, здраваго, умѣреннаго согласнаго съ характеромъ народнымъ вообще и съ положеніемъ народной словесности въ особенности, не потребуетъ особенныхъ усилій отъ правительственнаго творчества. Слѣдуетъ только прежде всего отрѣшиться отъ тѣхъ пустыхъ предразсудковъ, кои въ этомъ случаѣ такъ, какъ и во многихъ другихъ, съ развитіемъ народнымъ и государственнымъ соприкосновенныхъ, затмеваютъ понятія людей и здравый смыслъ» 1).

Какъ все это просто: не стъсняй—вотъ программа, которой оставалось слъдовать... Конечно, она не была принята: Валуевъ не любилъ простоты...

16 января состоялось первое, а 20-го, 21-го и 23-го— второе, третье и послъднее засъданія департамента законовъ государственнаго совъта усиленнаго состава; въ нихъ присутствовали: предсъдатель департамента баронъ Корфъ, члены: А. С. Норовъ, Литке, Бахтинъ и Бутковъ; кромъ того — Валуевъ, Головнинъ, Замятнинъ кн. Долгоруковъ, гр. Адлербергъ, кн. Горчаковъ, И. М. Толстой; были при-

<sup>1) &</sup>quot;Чего желать для Россіи?", Лейпцигь, 1868.г., 29-31.

гланены и ин. Оболенскій съ сенаторомъ Щербининымъ, занявшимъ потомъ должность начальника главнаго управленія по дъламъ печати; двое последнихъ правомъ решающаго голоса не пользовались.

Пепартаменть призналь изданіе новаго цензурнаго устава «столько же необходимымъ, сколько и своевременнымъ». Разногласіе произоніло по вопросу о принятой въ проектв смешанной системв цензурных принциповъ но иметью видь довольно странный, потому что противь всехь выступиль одинь Норовь, прочитавшій "свою" записку, составленную на скоро Никитенкомъ. Онъ отстаивалъ необходимость введенія всеціло одной карательной системы и воплегіальности совъта главнаго управленія при министръ. Въ сменени системъ Норовъ виделъ «нестойкость мненій при начертаніи устава», въ сов'єть--«совершенно безгласное учрежденіе, всв решенія котораго уничтожаются почеркомь пера или словомъминистра». Кромъ того, онъ находилъ, что ценвура продолжаеть оставаться, но только съ гораздо большимъ произволомъ, чъмъ прежде: ибо прежде трудные цензурные вопросы ръшались коллегіально (въ главномъ управленім цензуры, упраздненномъ 10 марта 1862 г. по желанію Головина, не выносившаго никакой коллегіальности, — М. Л.), а теперь — однимъ лицомъ министра». Всв остальные члены, въ томъ числъ и баронъ Корфъ,... находили проектъ внолить удовлетворяющимъ потребности смѣшенія. «Конечно, говорили они-въ это промежуточное время подобная смъщанная система будеть имъть видъ нъкоторой двойственности, но теперь и не можеть еще быть ръчи объ изданіи такого устава книгопечатанія, который составляль бы последнее слово законодательства въ отношеніи къ сему предмету». По мнівнію восьми членовъ, «совъть по дъламъ книгопечатанія, какъ составляющій не самостоятельное учрежденіе, а лишь часть управленія министерства внутреннихъ дёлъ, долженъ быть образованъ на одинаковыхъ съ совътами всъхъ министровъ осно Ваніяхъ» 1).

Пораженный хамелеонствомъ предсъдателя, Норовъ упрекалъ его въ этомъ, но Корфъ, не смущаясь отвъчалъ:

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы etc.", I, 384—391.

«Да изъ-за чего вы, Авраамъ Сергевичъ, горячитесь? Въдь, все это пустики» 1)...

Но ларчикъ просто открывался: сорвавшееся у Корфа въ 1859 году министерство цензуры снова вдругъ было къмъ-то выдвинуто, и баронъ, въ чаяніи уже безполезности настоящихъ департаментскихъ засъданій, разъ цензуръ была бы дана совершенно иная организація, дъйствительно, считалъ все это пустяками...

Дальнъйшее обсуждение проекта шло уже какъ по маслу. Валуевъ кое-что уступалъ, и потому единогласие царило до конца. Департаментъ единогласно предлагалъ датъ журналамъ (а не газетамъ) право выходитъ безъ цензуры по собственному желанію; залоги вносились лишь безцензурными изданіями; два первыхъ предостереженія дълались министромъ, третье — съ разръшенія перваго департамента сената; послъ третьяго предостереженія, если оно состоялось въ теченіе пятнадцати мъсяцевъ, считая со времени объявленія перваго, министръ имъль право прекратить изданіе въ продолженіе двухъ лътъ со времени третьяго предостереженія. Вотъ и всъ сколько-нибудь существенныя уръзки правъ министра.

Что касается порядка производства дёль по нарушеніямъ, совершаемымъ устнымъ словомъ, письмомъ и печатью, то, исходя изъ мысли, что «для дёлъ прессы хотя и могутъ быть нужны нъкоторыя особенныя правила судопроизволства, отличныя отъ общихъ, но, ограничиваясь весьма немногимъ, они должны состоять лишь въ нъсколькихъ изъятіяхъ изъ порядка общаго или въ дополненіяхъ къ нему. строго соглашенныхъ, однако же, съ его основными началами и ни въ какомъ случат не могутъ заключать въ себъ полнаго, на другихъ основаніяхъ составленнаго, устава судопроизводства» -- департаметъ единогласно полагалъ, что дъла по этимъ преступленіямъ и проступкамъ должны производиться обычнымъ порядкомъ новаго уголовнаго судопроизводства и потому исключиль изъ проекта всв постановленія, допускавшія спеціальный и иной порядокъ супопроизводства.

Такимъ образомъ вопросъ объ обсужденіи важнѣйшихъ дѣлъ печати въ судѣ присяжныхъ былъ отвергнутъ.

<sup>2)</sup> Никитенко, "Дневникъ", "Рус. Старина," 1891 г., VI, 623-624.

Въ заключение департаментъ законовъ выразилъ желание о немедленномъ приведении въ дъйствие новаго закона о печати, не ожидая повсемъстнаго введения судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 года 1).

Затъмъ проектъ, исправленный по единогласнымъ заключениямъ депертамента и миъниямъ большинства, внесенъ былъ въ общее собрание государственнаго совъта.

Огорченный такимъ исходомъ дъла съ безрезультатностью своей записки, лишь прикрытый именемъ Норова, Никитенко спросилъ статсъ-секретаря департамента законовъ Заруднаго, — «у васъ всъ дъла такъ дълаются?» «А то какъ же иначе: разумъется, такъ»—отвъчалъ тотъ <sup>2</sup>)...

22 февраля, общее собраніе государственнаго сов'єта, посл'є ознакомленія со вс'ємъ положеніемъ д'єла, выслушавъ доводы Н. А. Милютина, р'єчь котораго, кстати сказать, не была неожиданностью для предс'єдательствовавшаго вел. князя Константина Николаевича, согласилось съ нимъ, что удобн'є будетъ зам'єнить полный уставъ о печати т'єми дополненіями и изм'єненіями въ старомъ, которыя можно бы, внредь до дальн'єйшихъ указаній опыта, привести въ д'єйствіе немедленно, но въ вид'є переходныхъ м'єрь, — и обратило все д'єло къ пересмотру въ департамент'є законовъ.

Такимъ образомъ «честный кузнецъ-гражданинъ», какъ назвалъ Н. А. Милютина Некрасовъ, и въ этой реформъ сыгралъ не послъднюю роль—уставъ 1865 г. ему обязанъ своею «временностью»... И не вина Милютина, если эта «временность» продолжается тридцать восьмой годъ... Очень жаль, что «Матеріалы» совершенно не даютъ возможности коть сколько-нибудь подробно ознакомиться съ интересной, въроятно, ръчью Милютина въ общемъ собраніи государственнаго совъта.

Въ департаментъ началась усиленная работа. Говорившіе въ общемъ собраніи члены представили письменно свои мнънія. Прежде всего бъгло и просмотримъ ихъ.

Принцъ Петръ Георгіевичъ Ольденбургскій доказываль между прочимъ, недостаточность трехдневнаго срока нахожденія безцензурнаго изданія на просмотръ цензурнаго ко-

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы etc"., I, 391—409.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Рус. Старина", 1891 г., VI, 625.

митета, такъ какъ при спѣщной работѣ «могутъ быть изданы не только замаскированные переводы нѣкоторыхъ запрещенныхъ сочиненій Бюхнера, Молешота, Бунзена и другихъ, но даже и зажигательнѣйшія изъ ученій Герцена». Соглашаясь на негребованіе залога отъ издателей ученыхъ органовъ, Его Высочество, тѣмъ не менѣе, останавливалъ вниманіе собранія на томъ, что «г.г. ученые, особенно натуралисты и медики, суть весьма часто матеріалисты по убѣжденію».

Князь П. П. Гагаринъ вполнъ раздъляль уже извъстные читателю доводы Норова и потому предпочиталь отложить введение судебно-карательной системы до введения новаго суда, а тогда же — ограничиться двумя родами предварительной цензуры: предваряющей и пресъкающей нарушенія закона. Относительно же будто бы неудобной коллегіальной организаціи совъта по дъламъ печати возражалъ Валуеву его же словами: какъ можно давать министру единоличное право расправы «при неустановившихся еще у насъ понятіяхь о томъ, что можеть быть дозволено къ печати и что подлежитъ запрещенію», -- очевидно, министръ будетъ и самъ часто ошибаться; отъ этого не гарантированъ даже «самый геніальный министръ внутреннихъ дёль». Кром'є того, Гагаринъ сдълалъ еще нъсколько болъе мелкихъ поправокъ. Такъ, онъ присоединился къ мысли принца Ольденбургскаго, сказавъ, что «Чернышевскій находилъ, что ученыя изследованія всего удобнее для революціонной пропаганды» 1).

Вспомнилъ Чернышевскаго и ген.-ад. Сухозанетъ, предложившій включить въ уставъ или «заявить гдѣ слѣдуетъ въ порядкѣ административномъ», что на произведенія, написанныя «въ заключеніи въ крѣпости и другихъ мѣстахъ за политическія преступленія», не распространяется право изъятія ихъ отъ предварительной цензуры, какого бы они ни были размѣра и гдѣ бы ни издавались.

Ген.-ад. Игнатьевъ предлагалъ внесеніе залоговъ, всей прессой, а соображенія, что такая мъра задержить количественное ея развитіе, положительно отвергалъ. «Ограниченность числа подписчиковъ на большую часть возрастающаго

<sup>1)</sup> Замъчу кстати, что по общимъ отзывамъ современниковъ, никто такъ не умъть проскакивать сквозь кавдинское ущелье цензуры, какъ Н. Г. Чернышевскій: онъ положительно былъ виртуозомъ этого труднаго дъла.

количества повременных изданій, — говорить онъ, — доказываеть, что у насъ готовь обильный запась желающихь быть журналистами, но что потребность въ такомъ множествѣ органовъ общественнаго мнѣнія еще не выразилась. Песоразмѣрность числа журналовъ съ дѣйствительнымъ размѣромъ потребности, убила нашу литературу. Увеличивать число журналовъ искусственными средствами, не представляется основаній. Пикому нѣтъ пользы въ томъ, чтобы эти органы общественнаго мнѣнія возпикали изъ самыхъ низшихъ слоевъ общества, для коихъ, какъ выразился департаментъ, представленіе незначительнаго залога было бы почти равносильно прямому воспрещенію предпринимать изданіс. Чѣмъ выне, независимѣе индивидуальное положеніе, тѣмъ безпристрастиѣе сужденіе, тѣмъ болѣе сближаются частные интересы съ общественною пользою».

5

5-

÷

.1

ŗ.,

-ن

[\*

7-

l'-

Įı ⊢

<u>}</u>

Ú.

Ė

37

tr.

<u>-</u>-

١,

:[

۲.

₹

И. М. Толстой рекомендоваль исключить изъ правиль о безцензурности принципъ территоріальности.

Оберъ-прокуроръ синода, гр. Д. А. Толстой, упрекнулъ Головнина и Валуева въ несоблюдении закона и установившагося на практикъ порядка, въ силу которыхъ слъдовало ознакомитъ предварительно съ проектомъ и синодъ; кромъ того, по его мнънію надлежало бы внести въ уставъ особую статью о томъ, что критическое разсмотръніе законовъ, которыми управляетъ церковь, не дозволяется.

Е. И. Ковалевскій поддерживаль И. А. Милютина и явился рѣшительнымъ противникомъ административныхъ взысканій.

Но наибол'ве обратившими на себя вниманіе были зам'вчанія военнаго министра, Д. А. Милютина, выраженныя имъ. в'вроятно, не безъ вліянія брата.

Прежде всего Милютинъ находилъ, что проектъ Валуева, «песмотря на благія намѣренія составителей, не достигнетъ предположенной цѣли: онъ не удовлетворитъ требованій, заявляемыхъ съ каждымъ днемъ сильнѣе и сильнѣе литературою и публикою, а между тѣмъ, создаетъ новыя затрудненія правительству, которое будетъ неизбѣжно поставлено въ необходимость обращаться по прежиему къ произволу административиему во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ новый законъ окажется на практикѣ несостоятельнымъ». А такъ какъ переходъ отъ одной ситемы къ другой немыслимъ ра-

зомъ, то ужъ если останавливаться на мёрахъ переходныхъ такъ ужъ по крайней мёрё, не на тёхъ, какія выражаетъпроектъ въ своей полноті, а на такихъ только, которыя могуть открыть путь къ дальнійшимъ улучшеніямъ. Далієм Милютинъ говорилъ, что только въ такомъ случай «можно смотрёть снисходительные на многія слабыя стороны новаго проекта». Ніжоторыя изъ нихъ онъ и вскрылъ.

Прежде всего онъ указалъ на кодификаціонный промахъ, которымъ Валуевъ хотѣлъ, конечно, замаскировать самое содержаніе. Первая статья начиналась словами: «изъемлются отъ предварительной цензуры»... «Является вопросъ спрашивалъ Милютинъ: — остается-ли въ новомъ уставъ предварительная цензура какъ общее правило, а освобожденіе отъ оной только допускается какъ изъятіе? Но въ такомъ случаѣ слѣдовало бы поставить положеніе о цензурѣ пәрвою и главною частью проекта, т. е. положить въ основаніе новаго устава все то законоположеніе, которое существовало донынѣ и которое признается отжившимъ свой вѣкъ»...

Это было ужъ не въ бровь, а въ самый глазъ...

Затемъ о праве министра не разрешать газетамъ оезцензурный выходъ. «Ръшаясь хотя съ какой-либо части литературы снять узду цензуры, правительство тымь самымь открываеть арену для свободной борьбы мижній, а при этомъ, очевидно, необходимо поставить бойцовъ въ равныя условія. Нельзя пустить на бой человъка связаннаго противъ вооруженнаго. Въ такомъ случав и побъда послъдняго не имъетъ никакой цёны». Будучи сторонникомъ ограниченія правъ министра внутреннихъ дълъ, Милютинъ замътилъ о своей солидарности съ Норовымъ, а въ отвътъ на возражение противъ коллегіальности совъта и независимости его говориль: «доказывать несостоятельность коллегіальнаго порядка въ этомъ случав значило бы опровергать всв лучийя наши учрежденія. Если при этомъ ссылаются на примъръ совътовъ министерствъ, то можно съ другой стороны привести примъръ военнаго совъта и адмиралтействъ-совъта, которые поставлены въ отношенія весьма самостоятельныя къ поллежащимъ министрамъ». Новъ, небывалый и ненормаленъ порядокъ, когда «одинъ изъ министровъ исключительно даеть направление общественному мнѣнію по всѣмъ вопро-

Commence of the Second of Second

амъ, до какой бы стороны государственной и общественной кизни они ни касались» 1).

10 и 13 марта происходили послѣднія засѣданія депарамента законовь и опять въусиленномъ составѣ: были приглавены Н. А. Милютинъ, какъ первый возбудившій въ общемъ обраніи совѣта мысль о замѣнѣ полнаго устава рядомъ тдѣльныхъ законоположеній, Д. А. Милютинъ, Е. П. Коалевскій, оберъ-прокуроръ синода, гр. Д. А. Толстой, а акже и кн. Оболенскій.

Департаментъ вполнъ раздълилъ мнъніе общаго собраія, признавъ, что предпочтительнье ограничить новый заюнъ только темъ, что «въ немъ есть двиствительно новаго составляющаго прямой поступательный шагь отъ нынъшлго порядка вещей, въ каковомъ видѣ этотъ законъ, устраяя многія непзобжныя въ противномъ случав недоразугвнія, произведеть, конечно, и благопріятнъйшее впечатлъніе а умы». Валуевъ противъ этого не протестоваль. Поэтому оложено было «вст существенныя перемтны и дополненія, м'іющія предметомъ поощрительныя для нашей литературы ьготы, совм'єстить въ форм'є именного высочайщаго указа, епосредственно отъ престола исходящаго, а подробности фръ и ограничений, нужныхъ для приведенія упомянутыхъ ьготъ въ исполнение, изложить въ мибини государственнаго овъта, которое, бывъ удостоено высочайшаго утвержденія, элучить одинаковую съ указомъ обязательную силу»...

Когда, такимъ образомъ, былъ рѣшенъ очень... важный эпросъ о формѣ, занялись сущностью. Обсуждалось шесть эпросовъ.

Во-первыхъ, было положено: «удерживая мысль о ввееніи у насъ чисто карательной системы, когда по обстояявствамъ откроется къ тому удобство, на первое время, гредь до указанія опыта, ограничиться прежнею смѣшанною истемою».

Во-вторыхъ — признать нормою безцензурности оригиильныхъ произведеній—10 листовъ, переводныхъ –20.

Въ-третъихъ, отъ предварительной цензуры освобождагся всѣ донынѣ выходящія въ свѣтъ повременныя изданія, ихъ издатели сами заявятъ на то желаніе. При этомъ, по

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы etc.", І. 460 -488.

замѣчанію Валуева, что сатирическія и юмористическія, а равно и всякаго рода иллюстрированныя изданія требують особеннаго со стороны правительства надзора — положено ихъ отъ предварительной цензуры не избавлять, но и прямо въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ объ этомъ не заявлять, а упомянуть объ этомъ вмѣстѣ съ изданіемъ всякихъ эстамповъ и рисунковъ.

Черточка очень характерная для Валуева, понимавшаго, что дать «Искрѣ» безцензурность — значить не только выслушать, но и высмотрѣть такую правду, «что хуже всякой лжи», особенно въ области «льготь» для печати...

По вопросу объ организаціи совіта главнаго управленія произошло разногласіе. Литке, Бахтинъ, Норовъ, Ковалевскій, Д. Милютинъ, Ахматовъ, Бутковъ и П. Милютинъ отстаивали его независимость и коллегіальность. Иначе говоря, два бывшихъ президента цензуры не считали ненормальнымъ прежнее устройство коллегіальнаго главнаго управленія цензуры. Корфъ же..., ки. Долгоруковъ, Замятнипъ, Валуевъ и Головнинъ стояли за его безусловную подчиненность министру, говоря, что старое главное управленіе потому и упразднено, что «вредно отзывалось на власти министра».

По вопросу о судопроизводствъ по дъламъ печати положено ограничиться краткими постановленіями, указавъ, что суду, при опредъленіи по уложенію 1845 года наказаній, предоставляется ихъ смягчать нѣсколькими степенями и даже переходить къ высшей степени ближайшаго низшаго рода наказанія, такъ какъ это уложеніе «чрезмѣрно строго»

Паконецъ, иностраиную цензуру положено оставить въ прежнемъ видъ.

Изъ замѣчаній департамента на отдѣльныя статьи проекта укажу только на разногласіе по поводу онять-таки административныхъ взысканій. Ахматовъ, Бутковъ и Валуевъ поддерживали всецѣло миѣніе послѣдияго, при чемъ самъ Валуевъ впервые высказалъ причины, благодаря которымъ устранялась, по его миѣнію, возможность допущенія со стороны министра какихъ-либо произвольныхъ дѣйствій. Они состояли, во-1-хъ, въ условіяхъ, при которыхъ ему дозволялось подвергать изданія предостереженіямъ, во-2-хъ, правомъ издателей жаловаться на него сенату на общемъ

основаніи. «Если же-говориль онь-обязать министра при сдъланіи повременному изданію предостереженія объяснить и причины, вызвавшія эту міру и все сіе высказать послі печатно въ подвергнутомъ предостережению издании, то невозможно допустить мысли, чтобы въ наложении означенной мъры, министромъ руководилъ одинъ произволъ, которымъ онъ могъ бы только возбудить общее негодование и потерять свое вліяніе»... Литке и кн. Долгоруковъ третье предостереженіе подчиняли первому департаменту сената, а посл'в него, въ теченіе двухъ літь, министръ иміть право прекратить изданіе собственной властью, т. е. повторяли прежнее единогласное мивніе департамента. Баронъ же Корфъ, Бахтинъ, Норовъ, Ковалевскій, Замятнинъ и оба Милютина считали, что предостереженія — дъло министра, но прекращеніе или пріостановка изданія — компетенція перваго департамента сената.

### III.

Второе общее собраніе государственнаго совъта. Утвержденіе его митьнія—законъ 6 апръля 1865 г. Нъкоторыя о немъ замъчанія. Комментаріи "Съверной Почты", Салтыкова и Некрасова.

Такимъ образомъ въ общее собраніе переданы были проекты: указа правительствующему сенату, учрежденія главнаго управленія по дѣламъ печати, правилъ о повременныхъ изданіяхъ, правилъ о типографіяхъ, литографіяхъ и пр., особыхъ правилъ о судопроизводствѣ и правилъ о драматическихъ представленіяхъ.

24 марта состоялось второе общее собраніе государственнаго совѣта, которое и вынесло основу дѣйствующаго и понынѣ устава о цензурѣ и печати. Засѣданіе продолжалось очень недолго. Сначала были разсмотрѣны разногласія въ департаментѣ. По вопросу объ административныхъ взысканіяхъ постановлено, что министръ дѣлаетъ ихъ совершенно самостоятельно, что третье предостереженіе пріоста-

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы еtс.", І, 489—527.

навливаетъ вибств съ тыть изданіе на срокъ не свыше 6 місяцевъ; если же послівнего министръ признаетъ нужнымъ прекратить изданіе, то входитъ съ представленіемъ въ первый департаментъ сената. Что же касается совіта главнаго управленія, то онъ подчиняется общимъ постановленіямъ о совітахъ министровъ. Главнымъ основаніемъ въ такому рішенію послужило заявленіе Валуева, что «онъ можетъ принять на себя отвітственность въ успішномъ ході предлагаемаго преобразованія въ томъ только случаї, когда существующія предполагаемыя имъ ныні отношенія министра къ совіту по діламъ печати будуть оставлены въ своей силі». Затімъ, послі разсмотрінія двухъ второстепенныхъ вопросовъ, положено срокомъ для введенія въ дійствіе издаваемаго законоположенія назначить 1 сентября 1865 года.

Итакъ, Валуевъ справедливо считалъ себя нобъдителемъ, что видно и изъ его записки 24-го же марта Тройницкому: «Все прошло, предостереженія безъ голосованія, Совътъ — 28-ю голосами противъ 14, штатъ — 28 противъ 11, классъ начальника — 24 противъ 14. Весь вашъ Валуевъ.» 1)

Оннозиція, значить, если и была, то вовсе не по основнымъ вопросамъ устава...

6 апрыля 1865 г. проектъ закона въ видъ миѣнія государственнаго совъта и указа сенату были высочайше утверждены.

-- -- --

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина" 1899 г., IX, 697. Спачала департаменты законовъ и экономіи не соглашались присвоить должности начальника главнаго управленія III классь, въ которомъ состоять товарищи министровъ, сенаторы и государственный секретарь. Валуевъ очень хлоноталъ объ этомъ - онъ такъ любиль подинмать свой престижъ... Тихлы его, какъ видимъ, увънчались усиъхомъ. Что же касается штатовъ, то пока Валуевъ не примирился съ министромъ финансовъ, Рейтерномъ, до тълъ поръ постъдній быль противъ увеличенія ассигновки на цензурное въдомство въ 27,000 руб, н. съ цълью ихъ покрытія. находиль пужнымь ввести штемпельный сборь съ произведеній печати. Валуевъ понималь, какъ эта мъра подорветъ готовящійся законъ, который онь внутри себя и не считалъ вовсе дъротой, а потому енльно этому воспротивился. Государственный совъть отвергь проекть Рейтериа. Пость же примиренія, въ началь 1865 г., министръ финансовъ уже не возражаль противъ штатовъ, и они были одобрены а высочайшее утвержденіе получили 11 апрыля.

#### Указъ гласилъ:

«Желая дать отечественной печати возможныя облегченія и удобства, Мы признали за благо сдёлать въ дёйствующихъ цензурныхъ постановленіяхъ, при настоящемъ переходномъ положеніи судебной у насъ части и впредь до дальнёйшихъ указаній опыта, нижеслёдующія перемёны и пополненія:

- 1. Освобождаются отъ предварительной цензуры:
- а) Въ объихъ столицахъ:
- 1) всѣ выходящія донынѣ въ свѣтъ повременныя изданія, коихъ издатели сами заявятъ на то желаніе;
- 2) всѣ оригинальныя сочиненія объемомъ не менѣе 10-ти нечатныхъ листовъ и
- 3) всѣ переводы, объемомъ не менѣе 20-ти печатныхъ листовъ.
  - б) Повсемфстно:
  - 1) всѣ изданія правительственныя;
- 2) всѣ изданія академій, университетовъ и ученыхъ обществъ и установленій;
- 3) всѣ изданія на древнихь классическихъ языкахъ и переводы съ сихъ языковъ;
  - 4) чертежи, планы и карты.
- И. Освобожденные отъ предварительной цензуры повременныя и другія изданія, сочиненія и переводы, въ случать нарушенія въ нихъ законовъ, подвергаются судебному пресл'я дованію: повременныя же изданія, кром'т того, въ случать зам'т ченнаго въ нихъ вреднаго направленія, подлежатъ и дъйствію административныхъ взысканій, по особо установленнымъ на то правиламъ.
- III. Завѣдываніе дѣлами цензуры и печати вообще, сосредоточивается при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, подъ высшимъ наблюденіемъ министра, во вновь учрежденномъ главномъ по симъ дѣламъ управленіи.
  - IV. Дъйствіе настоящаго указа не распространяется нынъ:
- а) на сочиненія, переводы и изданія, а также мѣста въ нихъ, подлежащія, по дѣйствующимъ постановленіямъ и распоряженіямъ, духовной цензурѣ. Постановленія и распоряженія сіи, равно какъ цензура иностранная, остаются на существующемъ теперь основаніи;

б) на повременныя и другія изданія эстамповъ, рисунковъ и другихъ изображеній съ текстами и безъ оныхъ, которыя подлежатъ дъйствію цензурнаго устава также ни существующемъ основаніи.

«Утвердивъ вмѣстѣ съ симъ и тѣ перемѣны и дополненія, которыя оказываются вслѣдствіе вышеизложенныхъ мѣръ, необходимыми въ подробностяхъ дѣйствующихъ нынѣ касательно нечати постановленій, повслѣваемъ правительствующему сенату сдѣлать къ обнародованію сей Нашей воли надлежащее распоряженіе съ тѣмъ, чтобы она приведена была въ исполненіе съ 1-го сентября текущаго года».

Законъ въ этой части былъ озаглавленъ: "о дарованіи и можоторыхъ облегаеній и удобствъ отсаственной печати" 1) Вторая же часть его - о главномъ управленіи, о повременныхъ изданіяхъ, о типографіяхъ и пр. — была обнародована въ особомъ указъ: «О нѣкоторыхъ перемѣнахъ и дополненіяхъ въ дѣйствующихъ нынѣ цензурныхъ постаповленіяхъ»<sup>2</sup>).

Пе входя въ ознакомление читателя съ подробностями новаго законоположения, что ему удобнъе сдълать самому, обратясь къ неофиціальнымъ изданіямъ устава о цензуръ и нечати З. Мсеріанца или В. Ширкова, гдѣ есть не только остатки закона 1828 г. и законъ 1865 года, но и всѣ послъдовавшія за тъмъ сенаратныя распоряженія, и смѣя лишь увърить его, что такой небольшой трудъ, особенно съ помощью опытныхъ юристовъ, доставитъ ему немало удовольствія 3), — я замъчу только, что, кромѣ тъхъ существенныхъ ограниченій, которыя заключаются въ самомъ указѣ (напримъръ, п. 1 а І ограниченъ и. б. 1V; п.п. 2 и З а І ограни-

<sup>1)</sup> Пол. Собр. Законовъ, 2-е, т. XL, № 41988.

<sup>2)</sup> Ibidem, No. 41990.

<sup>3)</sup> Обращаю вниманіе на посліднюю книгу г. Арсеньева или IV и VI книжки "Вістникъ Европы" за 1867 г.; на статью г. Фойницкаго: или въ "Сборникъ государственныхъ знаній" подъ ред. В. П. Безобразова, изд. 1875 г., томъ П, или въ его сборникъ "На досугъ" 1900 г.; и на книгу г. Головачева "Десять літъ реформъ" или на I книжку "Вістника Европы" за 1871 г. Очень небезполезно также проштудировать статью г. Розенберга въ сборникъ "На славномъ посту" изд. 1900 г., держа при этомъ подъ рукой статью г. Бочучарскаго "Цензурныя взысканія" въ 75-мъ полутомъ словаря Брокгауза и Ефрона.

чены п. а IV), болѣе существенными по содержанію указа были слѣдующія.

Напрасно бы стали предполагать, что въ 1865 г. у насъ была напечатана хоть одна строка безъ цензурнаго просмотра § 25 правилъ 6 апръля 1865 года о повременныхъ изданіяхъ обязываль ихъ издателей, въ случав освобожденія отъ предварительной цензуры, представлять въ цензурные комитеты ежедневныя и еженедфльныя изданія одновременно съ приступомъ къ печатанію номера, вефхъ другихъ — за два дня до разсылки последняго подписчикамъ и въ продажу. Въ правилахъ же о типографіяхъ, литографіяхъ и металлографіяхъ, безъ помощи которыхъ ни одна печатная строка не сдълается таковой, было сказано, что всякое сочинение безъ предварительной цензуры, кромъ «объявленій присутственныхъ мъстъ и произведеній, им'ьющихъ предметомъ общежитейскія и домашнія потребности, какъ-то: свадебные и разные другіе пригласительные билеты, визитныя карточки, этикеты, прейсъ-куранты, объявленія о продажі вещей, о переміні квартиры и т. н.», - можетъ быть выпущено въ свъть не прежде, какъ по истечении трехдневнаго срока съ получения росписки въ принятіи цензурнымъ комитетомъ узаконеннаго числа экземиляровъ (§§ 12, 13).

Но и это еще не все, суживающее отделы 1 и II указа. Непосредственно до последняго относилась ст. 14 правиль о типографіяхь: «въ техъ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда, по значительности вреда, предусматриваемаго отъ распространенія противузаконнаго сочиненія или повременнаго изданія, наложеніе ареста не можетъ быть отложено до судебнаго о семъ приговора, совету главнаго управленія и цензурнымъ комитетамъ предоставляется право немедленно останавливать выпускъ въ светъ сего сочиненія, не иначе, впрочемъ, какъ начавъ въ то же самое время судебное преследованіе противъ виновнаго».

При разръщении новаго органа прессы министру предоставлялось право дозволить его или безъ предварительной цензуры или съ нею.

Залоги вносились всей прессой, кромѣ подцензурной, чисто-ученой, хозяйственной или технической и офиціальной.

Отвътственными лицами за содержаніе напечатанныхъ произведеній могли быть и сочинитель, и издатель, и типографщикъ, и книгопродавецъ и редакторъ. Судебныя дъла о печати, впредь до введенія въ дъйствіе уставовъ 20 ноября 1864 г., въдались въ особыхъ присутствіяхъ уголовной палаты, образуемыхъ для этого въ двухъ столицахъ, а по апелляціи поступали въ сенатъ.

Если сюда прибавить, что законъ 6 апр\(\)кія былъ лишь дополненіемъ къ закону 1828 года, что теперь нечать регламентировалась амальгамой, изъ закона 1828 г., «временныхъ правилъ» 12 мая 1862 г. и вс\(\)къ сепаратныхъ распоряженій съ 1828 г. не отм\(\)виеныхъ этими правилами и посл\(\)ъ нихъ изданными, то у читателя отнюдь не должно оставаться ложное уб\(\)\жжденіе, будто съ 1 сентября 1865 года русская печать вступала въ новую жизнь. Указъ 6 апр\(\)какъ частице\(\) д\(\)\какъ частице\(\) д\(\)какъ общирнаго закона.

На другой день постѣ его опубликованія, въ «Сѣверной Почтѣ» появилась, разумѣется, передоваястатья, въ самыхъ дестныхъ выраженіяхъ привѣтствовавшая новое «доказательство пеослабности духа прогрессивныхъ реформъ».

«Литература»— сама составляеть одно изъ важи**ъйшихъ** проявленій жизни общества, и правительство, — писаль органъ Валуева, въ постоянномъ попечении объ общественномъ благь, не могло не обратить на нее своего вниманія, тѣмъ болѣе, что призывало ее къ обсужденію почти всёхъ техъ преобразованій, которыя оно само вырабатывало путемъ законодательнымъ. У становить опредъденныя правила. согласныя съ современными потребностями и условіями нашего государственнаго и общественнаго быта было дѣломъ необходимости и, скажемъ болѣе, дѣломъ справедливости. ибо дъйствовавшія досель цензурныя постановленія, по своей недостаточности, не могли уже служить прочнымъ обезпеченіемъ интересовъ государства и общества, а вмість сътьмъ стъсняли, во многихъ случаяхъ безъ нужды, дъятельность литературную...

«...Въ законодательствъ допущено одновременное существованіе системы предварительной и карательной. Не трудно уразумъть, почему не признано полезнымъ вовсе отмънить предварительную цензуру. Однообразіе системы, дъйствительно, было бы желательно и прекращеніе такъ

называемой цензурной опеки — впрочемъ, многими предпочитаемой излишне строгому карательному преследованію точно, приносить съ собъю весьма важныя выгоды. Но все хорошо на своемъ мъстъ и въ свое время. Свобода печати, при огражденіи ея самой — отъ произвольныхъ преследованій, а общества-отъ ся злочнотребленій, возможна лишь тогда, когда рядомъ съ нею существуютъ государственныя учрежденія, достигшія своего полнаго развитія. Не вполнъ созрѣвшій политическій организмъ или стѣсняеть свободу печати, или самъ находится подъ ея гнетомъ. Такова дилемма, ежедневно подтверждаемая примърами тъхъ странъ, гдъ предварительная цензура уже отмънена; дилемма, сила которой неотразима, исходъ изъ которой одинъ: постепенное, соразмърное развитие всего государственнаго и общественного строя. Полное освобождение нечати отъ предварительной опеки только въ такомъ случав и плодотворно. Воть почему самые жаркіе, но вмѣстѣ и разумные сторонниви свободы печати предпочитають, какъ сказано, предварительную цензуру нестройному дібиствію карательныхъ законовъ, не обставленныхъ прочными учрежденіями» 1)...

Въ слъдующемъ номеръ выяснялось, почему вновь разръшаемыя изданія не въ правъ выходить безъ предварительной цензуры, если не получать соотвътствующаго разръшенія министра:

«При слабости общественнаго мибнія журналы не столько служать выраженіемь мибній общества, сколько предлагають самому обществу мибній публицистовь. Это - весьма рбзкій признакь нашей пезрілости, который не позволяеть заблуждаться на счеть нашей политической развитости, и потому и не принять его въ соображеніе при составленіи законодательства о печати было бы невозможно. Въ такомъ положеніи періодической прессы и общества едва-ли можеть быть желательно, чтобъ основаніе новыхъ журналовъ было облегчено не въ міру».

По миѣнію «Сѣверной Почты», конкурренція не дала бы ничего, кромѣ желанія массы пзданій, если бы они были разрѣшены, угодить толиѣ «громкими фразами, рѣзкостью тона, крайностью миѣній». Литература, слѣдовательно, пала

<sup>1) 1865</sup> r., No 82.

бы, а законодатель хотъль, наобороть, ен процвътанія. Воть почему «административный произволь, въ которомь обыкновенно упрекають законодательство, стремящееся подчинить печать регламентаціи и административному надзору, являются у нась не задержкою на пути развитія литературы, а мѣрою необходимой и благоразумной осторожности. Законодатель, который видить въ литературѣ славу своего отечества, одно изъ доказательствь его процвѣтанія и средство къ общественному преуспѣянію, не можеть смотрѣть равнодушно на причины, которыя ведуть ее къ неминуемому упадку. Напротивъ, онъ считаеть одною изъ своихъ важнѣйшихъ обязанностей изыскивать способы къ ен процвѣтанію. Способы эти — постепенность въ развитіи законодательства, соотвѣтственность его развитію политической и умственной жизни общества и государственныхъ учрежденій» 1).

Это болфе понятно...

Наконецъ, черезъ нѣсколько дней органъ цензурнаго вѣдомства прямо заявилъ: «скажемъ откровенно, что литература проявила свою силу болѣе въ отрицаніи, болѣе въ стремленіи къ разрушенію, чѣмъ въ созиданіи, чѣмъ въ охраненіи, въ которыхъ обнаруживается истинная мудрость. Иниціатива полезнаго не во многомъ принадлежала литературѣ» <sup>2</sup>).

Ну, а тенерь понятно все...

Никитенко опредѣляетъ «новое доказательство прогресса» гораздо короче: «новые законы о печати можно по справедливости назвать валуевскими»<sup>3</sup>). Это оченьцѣнное опредѣленіе въ устахъ члена стараго (до 1 сентября) совѣта министра по дѣламъ книгопечатанія. Немногіе изъ сферы бюрократіи попимали истинное значеніе новаго закона. Никто, конечно, не станетъ спорить, что онъ, все-таки, лучше, чѣмъ полностью весь старый норядокъ. при которомъ царилъ произволъ массы досмотрщиковъ за мыслью и словомъ, но нельзя же акту 6 апрѣля придавать дѣйствительно серьезно эпитеты, «великій», «освободительный» и т. п. И это все съ точки зрѣнія льготъ.

¹) 1865 r., Ne 83.

<sup>2) 1865</sup> r., № 87.

<sup>3) &</sup>quot;Рус. Старина", 1891 г., VI, 638.

А сколько было въ немъ новыхъ стесненій... Какъ жаль, что участвовавшій въ выработкъ этого закона проф. Андреевскій, только спустя пятнадцать льть, поняль ту истину, которая должна была быть ясна ему гораздо раньше. «Особенно въ Россіи — писалъ онъ въ 1880 году. — гдѣ политическія истины распространяются весьма медленно, гдъ еще въ сильномъ ходу политические предразсудки. отношение къ печати должно быть весьма бережное. Самому правительству выгодно лельять политическую нечать» 1). Этого-то убъжденія и не было ни у Валуева человъка безъ всякихъ, впрочемъ, твердыхъ убъжденій, ни у другихъ, участвовавшихъ въ обсуждении закона 6 апръля. Иначе чъмъ объяснить странную историческую ошибку: то, что въ видъ закона 1852 года, было принято во Францін, какъ шагъ несомнѣнно реакціонный, у насъ почиталось «облегченіемъ», «льготой»?.. Вотъ почему правъ былъ Салтыковъ, отвечая уловляющему его Удаву: «у насъ все существуетъ, ваше превосходительство, только намъ не всегда это извъстно. Я знаю, что многіе отрицаютъ существование свободы печати, но я --- не отрицаю»...<sup>2</sup>)

Того же діапазона и некрасовскіе «Литераторы»:

"Три друга обнялись при встръчь, Входя въ какой-то магазинъ.

— "Теперь пойдуть иныя ръчи"!
Замътиль весело одинъ.

— "Теперь насъ ждутъ просторъ и слава!"
Другой восторженно сказалъ.
А третій посмотръть лукаво
И головою покачаль!"

Здѣсь очень мѣтко схвачено двойственное отношеніе печати къ новой «льготѣ». Но объ этомъ позже, а сейчасъ мы ознакомимся съ цензурной практикой до введенія въ дѣйствіе закона 6 апрѣля и съ тѣми распоряженіями, которыя обусловливали его вступленіе въ жизнь.

<sup>1) &</sup>quot;О ходъ распространенія въ русскомъ обществъ политическихъ знаній," "Рус. Старина", 1880 г., П. 411.

<sup>2) &</sup>quot;За рубежемъ", Полное собраніе соч., изд. 4-е, VIII. 428.

#### IV.

# Защита Аракчевва. Молчаніе о земствъ. "Народная Лътописъ" и ел пріостановка. "Земскія силы" Боборыкина.

Валуевъ быль въренъ себъ — кромъ «Въсти» и «Народной Лътописи», ни одно изданіе не понесло кары на основанін стараго порядка вещей. Это-ли не была уже «свобода»?.. Цензура, конечно, дъйствовала по-прежнему... Въ середин'в февраля В. Ө. Коршъ писать: «въ настоящее время цензура хуже и безумнъе чъмъ когда-нибудь» 1). Въ «Библіотекъ для Чтенія», еще въ 1864 году, были такія строки: «А припомните Сивиллу нашего времени, Анастасію Өедоровну Минкину, — солдатку по званію, полновластичю госпожу надъ нероновскимъ быкомъ, тягот винимъ надъ войсковымъ селеніемъ. Апастасія Минкипа была чернымъ знаменемъ и не одного Грузина: ей поклонялись съ явнымъ трепетомъ и съ тайнымъ проклятіемъ всф зврзды целаго поселенія; за этой бабой, съ покорностью заговоренной змѣн, ползалъ ея ручной удавъ, Алексисъ, который сжималъ своими смертельными пальцами половину чиновной Россіи — всасывая ее въ Ильменскія трясины»<sup>2</sup>).

Предсъдателю нетербургскаго цензурнаго комитета уже 10 февраля сообщалось, что «совътъ министра внутреннихъ дълъ по дъламъ книгопечатанія, находя пронію этой статьи неприличною, а слишкомъ прозрачные намеки оной неумъстными», предоставилъ предсъдателю «обратить вниманіе цензора помянутаго журнала на указанныя выше выраженія».

Положительно, Аракчеевъ долженъ быть благодаренъ своему въчному заступнику, Валуеву — это уже не первый разъ, что либеральный» министръ» вставалъ на защиту «ручного удава Алексиса».

М. Иссковскій "Баронъ Н. А. Корфъ въ письмахъ къ нему разныхъ лицъ", "Рус. Старина", 1894 г., IV, 70.

<sup>2)</sup> Д. И. Монасав, "До-петровская женщина", "Библіотека для Чтенія" 1864 г., ІХ. Вибсто Минкина вездъ набрано "Миткина", а вибсто Грузина— "Друзино"; очевидная маскировка въ видахъ цензуры.

Въ мартъ губернаторы получили очень пространный конфиденціальный циркуляръ, по поводу веденія губернскихъ въдомостей, откуда я приведу лишь немногое, касающееся столь тъснимаго Валуевымъ земства:

«...При этомъ обращаю особенное внимание губернскаго начальства на обнародование въ губернскихъ въдомостяхъ свъдъній по открывающемуся нынъ въ губерніяхъ земскому дълу. Правительство, допуская полную свободу въ обсужденіи земскими собраніями діль, предоставленных ихъ разсмотрфнію, не препятствуетъ печатанію журналовъ ихъ засъданій съ полнымъ изложеніемъ всего въ нихъ происходившаго. Но эти журналы въ полномъ ихъ объемв назначаются, собственно, къ свъдънію и для соображеній г.г. гласныхъ. Сообщение же ихъ вполив публикъ въ губерискихъ ведомостяхъ можетъ быть сопряжено съ существенными неудобствами, такъ какъ въ соображенияхъ могутъ иногда высказываться мибиія и предположенія, несогласныя съ видами правительства, и которыя, конечно, не найдуть своего осуществленія въ постановленіяхъ собраній, но тімъ не менње распространять въ масеж читателей все, что говорилось въ собраніяхъ, нётъ ни надобности, ни пользы. А потому дозводяется разрѣшать къ печатанію въ губернскихъ въдомостяхъ не полные журналы или протоколы земскихъ собраній, въ формѣ офиціальныхъ документовъ, а только извлечение изъ нихъ, въ такомъ объемъ и видъ, въ какомъ начальникъ губерии, по личному своему сообраудобнымъ женію. признаетъ къ распространенію публикѣ» 1).

Въ виду многихъ аналогичныхъ распоряженій нельзя довърять свидътельству Благосвътлова, лишь выраженному Шелгуновымъ: «Благосвътловъ пишетъ миъ, что цензура стала теперь легче. А, впрочемъ, во второй моей статъъ о «Тотьмъ» цензоръ вычеркнулъ «Овенъ»; только одну фамилю и больше ничего. Не знаю, почему сму не понравилось имя Овенъ. Иъкоторое ослабленіе цензуры объясияется тъмъ, что государь замътилъ, что литература стала скучной.

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ распоряженій по дъламъ нечати etc.", 47—48.

и издатели постоянно попадають въ долговыя отдъления» 1).

Показаніе Влагосв'ятлова относится къ началу апрыя и, очевидно, плохо пров'ятрено имъ. «Русское Слово», в'яроятно, случайно прожило бол'я или мен'я спокойно одну, дв'я книжки — вотъ и «легче». Факты говорятъ совсымъ другое и, кром'я уже приведенныхъ, укажу на пріостановку «Народной Л'ятописи».

Эта газета замъчательна, прежде всего, своей непзвъстностью. Лишь г. Лисовскій упомянуль ее въ своемъ извъстномъ трудъ; затъмъ ни въ словаръ Брокгауза и Ефрона, ни въ словаръ г. Венгерова, ни въ другихъ источникахъ о ней ибтъ ни слова. Между тъмъ, оказывается. газета эта интересна, прежде всего потому, что основана сотрудинками «Современника», 10. Г. Жуковскимъ и А. Ф. Головачевымъ, не могиними вполив уложить своего журнальнаго темперамента въ ежемъсячное изданіе. Редакторомъ былъ избранъ и утвержденъ извѣстный беллетристъ Ахшарумовъ, Выходъ газеты два раза въ недъло былъ очень удобенъ именно для людей запятыхъ журналомъ: не требовалось той страшной энергін, которая нужна для ежедневной газеты, по зато была возможность отозваться на все довольно быстро и съ большею игривостью. чъмъ въ журналъ.

Но словамъ М. А. Антоновича, отъ котораго мною получены вообще свъдънія о «Народной Лътониси», Елисеевъ и А. Н. Иынинъ не принимали въ ней участія.

Первый номеръ газеты былъ выпущенъ 2 марта 1865 г. Ни цензура, ни читатели не знали ея сотрудниковъ — поднисей не было, кромѣ двухъ исевдонимовъ подъ фельетонами. Съ начала до конца «Народная Лѣтопись» была органомъ чисто публицистическимъ, и потому иѣкоторые отдѣлы въ ней отсутствовали. Особенное вииманіе обращалось, съ одной стороны – на рабочій вопросъ, освѣщавнійся съ точки зрѣнія очень и очень неблагопріятной для предпринимателей и правительствъ Западной Европы, съ

<sup>1)</sup> Л. Шелунова, "Изъ далекаго проинтаго", Спб., 1901 г., 168.

другой — на такіе суррогаты гласности, какимъ былъ «Голосъ». Общій тонъ газеты — безусловно боевой, читатель предполагался исключительно прогрессивный.

Такъ шло до середины апрѣля. 12 апрѣля скончался наслѣдникъ цесаревичъ Николай Александровичъ, 13-го всѣ газеты вышли съ траурной каймой — «Народная Лѣтопись» (№ 11) — безъ нея и даже безъ извѣщенія о смерти... 14-го апрѣля былъ убитъ президентъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, Линкольнъ, 16-го — «Народная Лѣтопись» выходитъ съ траурной каймой и съ сообщеніемъ: «Извѣстія изъ Нью-Йорка отъ 4 (15 апрѣля) сообщаютъ слѣдующую роковую и горестную новость: «Президентъ Линкольнъ прошлою ночью застрѣленъ убійцею. Онъ скончался сегодня»... Этотъ 12-й номеръ былъ послѣднимъ...

Единственное указаніе на катастрофу съ «Пародной Лътописью» встръчаемъ въ «Дневникъ» Никитенка, да и то перепутанное.

«По полученіи офиціальнаго изв'єстія о смерти насл'єдника, вс'є газеты вышли съ траурной каймою, «Л'єтопись» — безъ нея. Но когда получена была депеша о смерти Линкольна, газета эта облеклась въ трауръ. Это ближайшая причина запрещенія. Но главная причина та, что около этой газеты сгруппировались посл'єдователи Чернышевскаго — Антоновичъ, Елисеевъ, кажется, и Лавровъ и проч. Третье отд'єленіе, тотчасъ по основаніи газеты, обратило на нее вниманіе министра внутреннихъ д'єль. А вотъ теперь, при случа'є, она и прямо высказалась» 1).

«Лътопись» была прекращена на 5 мъсяцевъ, но съ сентября не возобновлялась 2).

Въ концѣ апрѣля Валуевъ обратилъ вниманіе петербургской цензуры на шедшій съ января въ «Вибліотекѣ для Чтенія» романъ П. Д. Боборыкина — «Земскія силы». По мнѣнію совѣта министра — тамъ «проводится въ самомъ нигилистическомъ смыслѣ апооеоза свободной любви, при чемъ авторъ употребляеть относительно всѣхъ женщинъ

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина", 1891 г., VI, 642. Выше Никитенко называеть газету: "Русская "Тътопись". Лавровъ тоже не участвоваль въ ней.

<sup>2)</sup> Въ статъъ г. Богучарскаго о цензурныхъ взысканіяхъ кара эта тоже пропущена.

высшихъ сословій, соблюдающихъ законы приличія, самыя рѣзкія выраженія, какъ, напримѣръ, «куклы», «сосудъ бездушія», «комнатная собачка» и, наконецъ, — «гетеры высокоприличной проституціп»... Позже, въ іюнѣ, за тѣ же «Земскія силы» цензору былъ объявленъ строгій выговоръ: въ главѣ «Некрасиво» былъ помѣщенъ разсказъ объ обольщеній губернаторомъ Мячковымъ двухъ питомицъ института, да еще въ зданій нослѣдняго; на страницахъ же 20 и 21 (іюньской книжки) увидѣли описаніе одного «высокопоставленнаго лица, скрытаго подъ очень прозрачнымъ исевдонимомъ» 1).

Такова была практика стараго «порядка».

## ٧.

## Валуевъ усиленно подготовляетъ почву для насажденія новаго закона.

Между тъмъ, общественное настроеніе продолжало быть страшно сумбурнымъ. Съ одной стороны наденіе Муравьева-Виленскаго, съ другой - награждение его графскимъ титуломъ. Съ одной стороны радость за безвластіе «людофда», съ другой — масса поздравленій ему и благодарственныхъ адресовъ со всъхъ концовъ Россіи. Съ одной Bbba ВЪ матеріализмъ, съ другой — начавшееся увлеченіе сипритизмомъ. А кому неизвъстно, въ какія эпохи русское общество отдавалось во власть всевозможныхъ заоблачныхъ мечтаній, не неключая всякихъ идеализмовъ? Достаточно припомнить, что наибольшій расцвіть, напримъръ спиритизма, совпадаетъ у насъ за послъднее время съ 1883-95 годами... А тутъеще снова пожары, такъ глубоко разбивние единодуние русскаго общества всего три года назадъ. Въ офиціальномъ органѣ, «Русскомъ Инвалидъ», прямо объявлялось о существованій особой организацін поджигателей, во главів которой стояла, де, польская нартія, усибино «дъйствующая съ помощью русскихъ «загра-

<sup>1) &</sup>quot;Сборинкъ распоряженій etc.", 48, 50—51.

ничныхъ ренегатовъ» 1). Въ августъ дълается распоряжение о вызовъ изъ-за границы всъхъ академиковъ...

Валуевъ, уже не стъснявшійся два года, теперь еще болье открыто выступаеть съ программой подавленія литературы. Ей это, конечно, не говорится, но отъ совъта не скрывается. Никитенко прямо записываетъ:

«Литературу нашу, кажется, ожидаеть лютая судьба. Валуевь достигь своей цёли: онь забраль ее въ свои руки и сдёлался полнымь ея властелиномь. Худшаго господина она не могла получить. Сколько я могу судить по нёкоторымь убёдительнымь даннымь, онъ, кажется, замыслиль огромный плань — уничтожить въ ней всякія «нехорошія поползновенія» и сдёлать ее «вполнё благомёренною», т. е. сдёлать то, что не состояніи были, да едва-ли и хотёли сдёлали, до 1855 г. Тогда люди власти презирали литературу, но едва-ли считали возможнымъ сформулировать ее какънибудь на свой ладъ. Валуевъ, повидимому, считаеть это возможнымъ. Онъ, должно быть, также точно презираеть всякое умственное движеніе, какъ презирали его въ предвельное умственное движеніе, какъ презирали его въ предвельное стара предвижение стара презирали его въ предвижение, какъ презирали его въ предвижение, какъ презирали его въ предвижение.

<sup>1) 1865</sup> года, № 171. Какъ извъстно, "Московскія Въдомости", "Голосъ", "Кіевлянинъ" и другіе аналогичные органы создали въ 1865 г. гнусную легенду о тульчинскомъ агентетвъ поджигателей, будто бы организованномъ Герценомъ... По этому поводу Герценъ напечаталъ въ "Opinion Nationale" (№ 242) горячій протестъ, требуя отъ своихъ обвинителей хоть какихъ-нибудь доказательствъ. Въ Россін онъ не отвъчаль на эти клеветы. Между тъмъ, г. Батуринскій, въ статьть "А. И. Герценъ, его друзья и знакомые" ("Всемірный Въстникъ" 1903 года. III, 62 -- 63) категорически утверждаетъ: "Настойчивость этихъ обвиненій заставила, наконецъ, Герцена протестовать въ русской легальной (курсивъ подлинника-М. Л.) нечати, и онъ напечаталъ въ газетъ "Отголоски" слъдующее письмо"... Затвмъ идетъ указаніе на № "Отголосковъ" 1864 г. и самое содержаніе письма. Во-первыхъ, въ 1865 году газеты "Отголосковъ" не было ниглъ. Во-вторыхъ, съ 3 йоня 1865 года, дъйствительно, появились "Отголоски", по не въ Россіи, а въ Брюсселъ. Они назывались: "Отголоски Русской Иечати, L'écho de la presse russe, Echo der russicher presse", и, выходя два раза въ педъло на трехъ языкахъ одновременно, редактировались и издавались Шедо-Ферроти въ теченіе 1865—67 г.г. Въ третьихъ, по содержанію письма Герцена, приводимому г. Батуринскимъ, ясно, что оно принадлежитъ 1865 году, но въ этихъ "Отголоскахъ" найти его мив не удалось. Вообще къ цитатамъ г. Батуринскаго надо относиться осторожно — иногда онъ страдають серьезными неточностями.

шествовавшее время, и думаеть, что административныя міры выше и сильно вереполошилась. Понятно, что вся пишущая братія сильно переполошилась. Журналисты, по крайней мірт петербургскіе, какъ слышно, условились, подчиниться, по прежнему предварительной цензурів и это въ ихъ положеніи, можеть быть, было бы самое разумное. Но воть что мит сегодня говориль Фуксъ, наперсникъ и эхо Валуева: "министру извістно, на что намірены рішиться журналисты, но они жестоко опибутся. Если они захотять оставаться подъ цензурой, то и получать ее, но такую, которая будеть несравненно сильное до-реформенной. Волею или неволею они должны будуть эмансипироваться". Какая удивительная эмансинація! — А тогда уже діло пойдеть новымь порядкомь. Какимъ?—Валуевскимъ?» 1)

Никитенко не ошибся. Фуксъ на этотъ разъ говорилъ правду.

Читатели уже знають, что, собственно говоря, подцензурность безцензурныхъ изданій была регламентирована въ правилахъ о типографіяхъ. Ясно, что посл'єднія съ закономъ 6 апріля пріобріли очень важное значеніе. 10 августа Валуевъ обратился съ циркуляромъ къ губернаторамъ, въ которомъ далъ имъ указанія порядка разр'єщенія типографій. «Выдача дозволенія или отказъ въ ономъ зависить писалъ онъ— исключительно отъ ближайшаго усмотрінія подлежащей власти, и должны быть, въ каждомъ отдільномъ случаї, результатомъ уб'єжденія, что выдаваемое дозволеніе заключаєть въ себі, по возможности, гарантін противъ всякихъ злоунотребленій.

«Такія гарантіи преимущественно представляются: во 1-хъ, въ возможности достаточнаго мъстнаго полицейскаго надзора, и во 2-хъ, въ благонадежности лицъ, конмъ выдается дозволеніе.

«Отсюда следуеть, что дозволение на открытие типографій и заведеній, производящихъ и продающихъ принадлежности тисненія, а также книжныхъ лавокъ, должно быть выдаваемо лишь въ тёхъ местностяхъ, въ которыхъ имеются достаточныя средства для полицейскаго надзора, а именно: въ губернскихъ и въ более значительныхъ уёзд-

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина" 1891 г.. VI, 643-644.

ныхъ городахъ, но отнюдь не въ селеніяхъ». Это было первое условіе, совершенно не вошедшее въ законъ и государственнымъ совътомъ непредусмотрънное... Затъмъ, «самое число дозволенныхъ по каждой отдёльной мёстности завеценій должно находиться въ полной соотвътственности со средствами полиціи, при чемъ открытіе книжныхъ лавокъ, какъ наиболъе удобныхъ для полицейскихъ осмотровъ, можеть быть разръшаемо въ большей мъръ, чъмъ, напримъръ, типографій, литографій, словолитенъ и металлографій, надзоръ за которыми требуетъ особой бдительности и спеціально предназначенныхъ для сего лицъ» — второе. Наконецъ", при разръщеніи къ открытію вообще сихъ заведеній надлежить отклонять домогательства объ устройствъ ихъ въ глухихъ частяхъ городовъ и настаивать на томъ, чтобы эти заведенія были устраиваемы на болье многолюдныхъ и центральныхъ улицахъ и площадяхъ» — третье.

«...Что же касается до благонадежности лицъ, ходатайствующихъ о выдачѣ имъ дозволеній на открытіе типографій и т. п., то надлежитъ наблюдать, чтобы сіи лица имѣли хотя нѣкоторое общее образованіе, сверхъ спеціальнаго знанія своего дѣла. Независимо отъ сего, эти лица должны обладать полною гражданскою правоспособностью и быть лично благонадежны. Лица же, которыя состоятъ подъ слѣдствіемъ и судомъ за политическія преступленія или нарушенія правиль о книгопечатаніи и были признаны виновными, или навлекли на себя въ виновности сильное подозрѣніе, должны быть безусловно отстраняемы отъ полученія дозволеній»—четвертое и пятое 1)...

23-го августа, т. е. за недѣлю до вступленія въ силу закона 6-го апрѣля, цензора столичныхъ цензурныхъ комитетовъ получили инструкцію, которая еще болѣе открываетъ ключъ къ реформѣ.

Приведя червый отдёль указа сенату, Валуевь прододжаль:

«Съ освобожденіемъ означенныхъ изданій отъ цензуры, измѣняются существенно лежащія нынѣ на цензорахъ обязанности. Вмѣсто предварительнаго разсмотрѣнія предназначенныхъ къ печатанію произведеній, они должны будутъ

<sup>1) &</sup>quot;Сборникъ распоряженій еtc.", 53-55.

разсматривать уже отпечатанныя произведенія. Этотъ новый порядокъ отправленія цензурныхъ обязапностей установляєть не только новыя исполнительныя формы, отличныя отъ прежнихъ и изложенныя въ особо утвержденныхъ министромъ внутреннихъ дѣлъ правилахъ і, но измѣняєтъ самое свойство цензорской дѣятельности. По общей же, внутревней связи, которую представляютъ между собою всѣ произведенія частной прессы, какъ изъятыя отъ цензуры, такъ и остающіяся подъ нею, настоящее измѣненіе свойства цензорской дѣятельности распространяєтся въ примѣненіи къ изданіямъ обюмхъ категорій, хотя и въ различной степени.

«Существо обязанностей цензора заключается въ наблюденіи, чтобы пресса не выходила изъ круга дѣятельности, предоставленнаго ей по закону въ видахъ государственной, общественной и частной пользы. Въ отношеніи къ предварительному просмотру, цензоръ дѣйствуетъ предупредительною властью, въ смыслѣ предупрежденія нарушенія законовъ; въ отношеніи къ изъятымъ отъ предварительнаго просмотра произведеніямъ, онъ дѣйствуетъ властью преслѣдовательною, въ смыслѣ пресѣченія совершоннаго уже нарушенія закона и преслѣдованія виновныхъ въ семъ нарушеніи. Въ первомъ случаѣ цензоръ только дозволяетъ или запрещаєть, во второмъ случаѣ цензоръ несетъ болѣе сложныя обязанности, ибо долженъ разрѣшить цѣлый рядъ вопросовъ.

«Вопросы эти слъдующіе: а) заключается-ли нарушеніе закона въ отпечатанномъ произведенін? б) если фактъ нарушенія существуеть, то слъдуеть-ли оный подвергнуть преслъдованію? в) если слъдуеть начать преслъдованіе, то въ какой формъ должно быть формулировано первоначальное обвиненіе?

«Отвіты на эти вопросы должны проистекать не только изъ прямого разріменія представившейся юридической задачи, но и изъ другихъ соображеній, основанныхъ на внутреннихъ мотивахъ совершоннаго преступленія, на современномъ состояніи умовъ и политическихъ отношеній страны и, наконець, на заботѣ, чтобы вчинаемое престідованіе, съ одной стороны, не было признано несостоятельнымъ судебными

<sup>1)</sup> Въ нихъ ничего особенно интереснаго не заключалось.

учрежденіями, что можеть повести къ поколебанію правительственнаго авторитета, а съ другой стороны, не получило бы для виновныхъ, нерѣдко ими самими избираемымъ, способомъ для пріобрѣтенія незаслуженной популярности или для косвенной пропаганды посредствомъ болѣе общаго оглашенія преслѣдуемаго факта. Одно сличеніе съ текстомъ закона не можетъ посему привести къ цѣли. На обязанность цензора возлагается не только подвести законъ, но и сообразить, въ полномъ объемѣ, средства къ его примѣненію. Отсюда слѣдуетъ, что для каждаго частнаго случая не можетъ быть дано заранѣе категорическихъ указаній. Въ случаяхъ сомнительныхъ, цензоры обязаны испрашивать указаній предсѣдателей цензурныхъ комитетовъ.

«Никакого сомнюнія не должны возбуждать тѣ нарушснія законовъ нечати, которыя направлены:

- 1. Противъ истинъ христіанской вѣры вообще и ученія и достоинства православной церкви въ особенности.
- 2. Противъ началъ монархической самодержавной власти.
- 3. Противъ коренныхъ началъ общественной и гражданской нравственности.
  - 4. Противъ начала права собственности.
- 5. Къ возбужденію недов'єрія или неуваженія къ правительству.
- 6. Къ возбужденію вражды или ненависти одного сословія къ другому или одной части населенія къ другой <sup>1</sup>).

«Само собою разумѣется, что статьи и выраженія, подлежащія преслѣдованію на основаніи дѣйствующихъ постановленій и новыхъ законоположеній о печати, въ освобожденныхъ отъ цензуры произведеніяхъ должны быть безусловно запрещаемы въ изданіяхъ подцензурныхъ. Примѣненіе этого порядка къ подцензурнымъ изданіямъ облегчается цензоромъ этихъ изданій тѣмъ обстоятельствомъ, что вопросы о преслѣдованіи нарушенія законовъ въ освобожденныхъ отъ цензуры изданіяхъ будуть обсуждаться общимъ присутствіемъ цензоровъ комитета, согласно особымъ о семъ правиламъ.

<sup>1)</sup> Въ этихъ шести пунктахъ перефразированы I и II пункты "временныхъ правилъ" 12 мая 1862 года.

«Но независимо отъ этого ограниченія, подцензурныя изданія должны быть подвергаемы и нікоторымь другимь. проистекающимъ изъ техъ новыхъ отношеній, которыя, на основаній законоположеній 6-го апръля, устанавливаются между правительствомъ и прессою вообще. Съ 1858 года правительство признало и возможнымъ и полезнымъ расширить сферу частной прессы, облегчивь существовавиия дотолъ цензурныя правила. Опыть доказалъ, что расширеніе свободы печатнаго слова должно быть соразмѣряемо со стененью личной отвітственности издателей, редакторовь и сочинителей и что подобное соотвътствіе не можеть быть установлено при исключительномъ господствъ предупредительной цензуры, по существу которой отвѣтственными лицами считаются цензоры, въ лицъ же ихъ и само правительство, а издатели, редакторы и сочинители, огражденные цензорскими разрѣщеніями, остаются виѣ всякаго преслѣдованія. Это обстоятельство послужило исходною точкою для послюдовавшаго нынъ освобожденія нькоторыхъ изданій отъ исизуры 1), съ отвътственностью за оныя издателей, редакторовъ и авторовъ. Если до сихъ поръ давались ифкоторыя льготы и облегченія подцензурнымъ изданіямъ, то это донускалось лишь въ виду сділанныхъ неоднократно правительствомъ заявленій о предстоящемъ преобразованіи цензуры, и въ особенности въ виду отвътственности, которой эти изданія не переставали подлежать въ административномъ порядкть 1). На будущее же время наибольшей части изданій, отдъльныхъ и повременныхъ, открывается доступъ къ освобожденію отъ цензуры и всёхъ сопряженныхъ съ нею неудобствъ, а посему изданія, добровольно остающіяся подъ цензурою и уклоняющиея отъ непосредственной отвътственности, которая новымъ закономъ съ нихъ вполнѣ слагается. теряють чрезь то всякое право на прежнія льготы и облегченія. Съ другой стороны, въ виду существованія частной неподцензурной прессы, всё остальныя изданія, которыя будуть выходить съ разрѣшенія цензуры, пріобрѣтають характерь

<sup>1)</sup> Недурной pendant къ мотивамъ реформы, выше уже достаточно вскрытымъ.

<sup>2)</sup> Первый разъ за все существованіе цензуры въ Россіи, безъ предварительной цензуры изданія вышли 4 сентября 1865 г.—до тъхъ поръ вся печать была подъ предварительной опекой.

спеціально одобряемыхъ правительствомъ изданій, отв'ьтственность за содержаніе коихъ падаетъ исключительно на правительственныхъ цензоровъ. При такомъ характер'ь большей части подцензурной литературы, въ ней не только не должно быть допускаемо прямого нарушенія законовъ, но и отстроняемо все то, что противоръчить правительственнымъ видамъ, утаямъ и взглядамъ.

«Обращаясь затъмъ въ частности къ разнымъ категоріямъ освобожденныхъ новымъ закономъ отъ цензуры изданій, необходимо при разсмотръніп ихъ руководствоваться слъдующими соображеніями.

«Относительно повременныхъ изданій постоянно должно имъть въ виду ихъ отличительное свойство непрерывныхъ проводниковъ впечатлъній на публику. Посему они могутъ сообщать свои взгляды и стремиться къ своимъ цёлямъ. не формулируя категорически этихъ взглядовъ и цълей, но выражая ихъ рядомъ намековъ, недоговоровъ, повтореній и другихъ редакторскихъ или издательскихъ пріемовъ. При наблюденін за повременными изданіями, цензоры обязаны прежде всего изучить господствующіе въ нихъ виды и оттыки направленія и, усвоивъ себь такимъ образомъ ключъ къ ближайшему уразумънію содержанія каждаго изъ нихъ. разсматривать съ ясной точки эркнія отдільныя статьи журналовъ и газетъ 1). Всъ тъ нарушенія законовъ, которыя при таком наблюдени окажутся сознательными со стороны редакціи, какъ бы средствомъ для поддержанія или уясненія въ глазахъчитателей предвзятаго направленія повременнаго изданія, должны быть постоянно заявляемы и строго пресл'єдуемы, если сказанное направление есть въ какомъ-либо отношении вредное или противоправительственное. Если приэтомъ не всякое нарушение закона можетъ быть формулировано съ достаточною для судебнаго преследованія ясностью, то оно во всякомъ случав не должно быть предаваемо забвенію, ибо масса подобныхъ нарушеній съ теченіемъ времени составитъ наконецъ основание для желательнаго судебнаго преслъдования.

<sup>1)</sup> Ст. 15 устава 1828 г., теперь 111, не была тогда отмънена. А она гласила о томъ, что цензура не имъетъ права входить въ разборъ справедливости или неосновательности частныхъ миъній, ихъ полезности или безполезности, обращая вниманіе исключительно на явный смыслъ ръчи...

Случайная ошибка или недосмотръ, несоставляющіе сознательныхъ посл'єдствій предвзятаго направленія, могутъ быть, смотря по сопровождавшимъ оныя въ каждомъ отд'єльномъ случат обстоятельствомъ, пресл'єдуемы съ меньшей строгостью или составлять предметъ нъкотораго снисложденія относительно журналовъ и газетъ, отличающихся дознанною бланамтренностью. Но объ пихъ должно быть, равнымъ образомъ, заявляемо цензорами, потому что оказаніе снисхожденія предоставляется не имъ, а главному управленію.

«Независимо отъ этихъ общихъ соображеній, надлежить при наблюденій за повременною прессою, обращать особов вниманіе:

во 1-хъ, на самый характеръ каждаго изданія. Журналы и газеты, наиболіве распространенные, должны вызывать сугубое вниманіе цензоровъ, равно какъ изданія энциклопедическія, учебно-педагогическія и тѣ, которыя предназначены для простого народа. Одна изъ главныхъ заботъ цензоровъ относительно посліднихъ спеціальныхъ изданій должна состоять въ томъ, чтобы оныя, по своему содержанію, направленію и объему, отнюдь не уклонялись отъ утвержденныхъ для нихъ правительствомъ программъ 1. При этомъ падлежить обращать вниманіе на то, чтобы подъфирмою ученыхъ статей и трактатовъ не скрывалась недозволенная пронаганда атензма, соціализма, матеріализма или правительственныхъ теорій, враждебныхъ установленной у насъ реформ'є государственнаго управленія 2);

во 2-хъ, на прошедшее и на личный составъ редакціи каждаго изданія. Журналы и газеты, подвергшіеся судебному пресл'єдованію, административнымъ предостереженіямъ или временной пріостановк'ь, должны подлежать бол'є строгому раземотр'єнію; при чемъ цензорамъ предстоить наблюдать, чтобы въ такихъ періодическихъ изданіяхъ отнюдь не возобновлялись случан, вызвавшіе уже подобныя м'єропріятія,

<sup>1)</sup> Программы утверждались министромъ внутреннихъ дътъ. Очевидно, Валуевъ ставиль знакъ равенства между собою и правительствомъ... Мелочь, по она очень характерна именно для него, какъ для человъка, всегда старавшагося прикрыть вев свои шаги авторитетомъ правительства.

Очевидно, мизніе ки. Гагарина не прошло мимо утей Валуева.

а также, чтобы эти случаи не выставлялись въ превратномъ видъ съ цълью искусственнаго возбужденія сочувствія въ публикъ. Что же касается до состава редакцій, то литературное и политическое прошедшее сотрудничающихъ въ нихъ лицъ очень часто составляетъ знамя редакціи, дающее достаточный матеріалъ для опредъленія направленія газетъ и журналовъ;

въ 3-хъ, на обобщение или преувеличение частныхъ случаевъ административныхъ ошибокъ или элоупотребленій и на оскорбленія правительственных зивсть и лиць. Обобщеніе частнаго случая административных в злочнотребленій, будучи бездоказательнымъ обвиненіемъ пѣлыхъ правительственныхъ установленій, составляеть прямое нарушеніе законовь, охраняющихъ неприкосновенность правительственной власти и воспрещающихъ всякое д'биствіе, направленное къ поколебанію ея авторитета. При этомъ необходимо имъть въ виду, что указанія на административныя ошибки или злоупотребленія, будучи неръдко послъдствіемъ, такъ называемаго, обличительнаго направленія или личной вражды, не только представляють факты весьма часто въ извращенномъ видъ, но даже заключають въ себъ прямую ложь, что доказано въ последнее время неоднократными формальными на местахъ разслъдованіями. — Посему оглашеніе въ печати каждаго подобнаго случая должно быть для цензора предметомъ самаго тщательнаго соображенія. Цензоръ обязанъ проводить отличительную черту между указаніемъ на ошибки или злоупотребленія, нерѣдко ускользающія отъ наблюденія подлежащихъ властей, и между такимъ способомъ и видомъ изложенія подобныхъ указаній, который явно заключаетъ въ себъ преднамъренное оскорбление правительственныхъ лицъ и учрежденій. Всякое подобное оскорбленіе должно возбуждать немедленное преследование въ изданияхъ не подцензурныхъ. Что же касается до изданій, не изъятыхъ отъ цензуры, то нькоторая свобода оглашенія ошибокъ или проступковъ администраціи можеть быть предоставлена только изданіямъ, выходящимъ въ свъть вит столицы и потому не имъющимъ возможности выходить въ свътъ безъ цензуры. Напротивъ того, въ столицахъ цензора обязаны не пропускать вовсе т. н. обличительныхъ статей въ изпаніяхъ, которыя не воспользовались освобожденіемъ отъ

предварительной цензуры. Одно исключеніе должны составлять статьи, им'вющія свойство прямого показанія, т. е. подписанныя ихъ сочинителями и ограничивающіяся изложеніемъ фактовъ безъ дополнительныхъ къ нимъ разсужденій <sup>1</sup>).

«При наблюденій за издаваемыми безъ цензуры книгами, заключающими въ себъ какъ оригинальныя сочиненія, такъ и переводы, цензора обязаны сохранять въ виду тъже указанія, которыя имъ даны отпосительно изъятыхъ отъ цензуры повременныхъ изданій

«Въ отношеніи къ отдъльнымъ изданіямъ, не освобокденнымъ отъ цензуры, цензорамъ вообще надлежитъ рукъводствоваться какъ настоящею инструкцією такъ и указаніемъ прежней цензурной практики, обращая особенное вниманіе на брошюры и перепечатываемыя отдѣльными оттисками статьи повременныхъ изданій. Такія брошюры и перепечатки, посвященныя общественнымъ и политическимъ текущимъ вопросамъ, будучи продаваемы по общедоступной цѣнѣ, распространяются или могутъ быть распространяемы въ большомъ числѣ экземпляровъ, посему печатаніе брошюръ

<sup>1)</sup> Это настолько любонытное предписаніе, что на немъ нельзя не остановиться. Во-первыхъ, по ст. VI времен, править 12 мая 1862 г., вполить вошедшей въ силу и послъ 6 апръля, а теперь заключенной въ ст. 98: двъ разсужденіяхь о недостаткахь и здоунотребленіяхъ администрацін не допускается нечатанія именъ лицъ и собственнаго названія мъсть и учрежденій". Слъдовательно, говоря напримърь объ исправникъ, нельзя было его назвать иначе, какъ или "какой-то", или "Х—скій" и т. п. Поневоль получалось какъ бы обобщеніе Во-вторыхъ, Валуевъ прекрасно зналъ, что уже одно лишеніе полцензурныхъ изданій возможности разсчищать авгіевы конюши прошлаго способно побудить ихъ принять безцензурность, а мы видъли, что онъ къ этому стремился. Лишить себя права обличеній въ глазахъ либеральнаго изданія 60-хъ годовъ значило совершенио вамолчать. Въ-третьихъ, изгоняя обличение за предълы столицъ, Валуевъ лишалъ правительственные круги почти всякой возможности видъть въ чемъ бы то ни было неблагополучіе. Въ-четвертыхъ, ивкоторымъ его коллегамъ по министерскому посту это была громалная любезность и одолженіе... Наконець, въ-пятыхъ (не я виновать въ такой многочисленности) законъ обусловливалъ разръшеніе помьшенія обличеній вовсе не территоріей или безпенаурностью, а лишь объемомъ книги не менъе 10 листовъ и цъной повременнаго изданія не ниже семи рублей. Все это Валуевъ очень хорошо знать и понималь...

и оттисковъ статей, помѣщенныхъ какъ въ неосвобожденныхъ, такъ и въ особенности въ освобожденныхъ отъ цензуры изданіяхъ, должно быть разрѣшаемо цензорами съ крайнею осмотрительностью» <sup>1</sup>).

Комментаріи, какъ говорится совершено излишни... Когда такимъ образомъ цензура была устроена, Валуевъ озаботился соотвътствующимъ нодборомъ членовъ совъта главнаго управланія. Предсъдателемъ былъ назначенъ очень любимый имъ Щербининъ — человъкъ собершенно лишенный иниціативы и самостоятельности, вполнъ оправдывавшій надежды министра еще въ качествъ предсъдателя московскаго цензурнаго комитета. Въ члены были проязведены конечно, Фуксъ, затъмъ Варадиновъ, Туруновъ и между прочимъ—И. А. Гончаровъ редактировавшій въ свое время «Съверную Почту»...

Что касается громаднаго кадра цензоровъ, то и они, конечно, не были забыты. Въ серединъ августа, всъ цензурные комитеты были пріятно поражены полученіемъ изъ министерства особаго курса русской словесности, который должень быль сдёлать однообразной работу цензоровь по всей Россіи. Называлась эта знаменательная книга: «Собраніе матеріаловъ о направленіи различныхъ отраслей русской словесности за послъднее десятилътіе и отечественной журналистики за 1863 и 1864 годъ». Подъ такимъ очень скромнымъ и казеннымъ названіемъ изданы были, конечно, секретно характеристики какъ каждаго болбе выдающагося писателя, такъ и повременнаго изданія. Цензорамъ не надо было тратить время на ознакомление съ современной литературой — все давалось уже въ готовомъ видъ. Все было взвъшено, оцънено и пущено въ свъть подъ опредъленной маркой. Чуть малъйшее затруднение — цензоръ открывалъ «Собраніе матеріаловъ» и, побеседовавь съ однимъ изъ автововъ необходимой главы, действоваль безошибочно...

Этотъ курсъ русской словесности настолько интересенъ и замѣчателенъ въ столѣтней исторіи русской цензуры, что я отвелъ ознакомленію съ нимъ особую статью, которую и помѣщаю ниже. Изъ нея читатели настоящаго изслѣдованія почеринутъ нѣкоторыя свѣдѣнія, необходи-

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы etc." II, 177—182.

мыя для лучшаго опредѣленія взглядовъ цензурнаго вѣдомства на нашу журналистику 1862—64 годовъ, которыя я, въ избѣжаніе повтореній, не включиль выше.

Наконецъ, у себя все готово. Оставалось, строго следуя программъ, заручиться соотвътствующимъ содъйствіемъ суда, которому предстояло играть немаловажную роль въ разборъ виновности безцензурной печати. За этимъ дъло не стало. Вотъ нисьмо Валуева временно управляющему министерствомъ юстиціи, 29 августа, Стояновскому:

«Всякое законопротивное заявленіе въ книгахъ, журналахъ и газетахъ, освобожденныхъ или освободившихся отъ предварительнаго цензурнаго контроля, впредь должно подлежать судебному престъдованию. Въ отношения къ повременнымъ изданіямъ сохранено административной власти право троекратныхъ предостереженій, изъ коихъ послівднее пріостанавливаетъ изданіе на срокъ не свыше 6 мѣсяцевъ. Кром'в того, правит, сенату, по 1-му департаменту, предоставлено право прекращать окончательно эти изданія. Но, при всей ожидаемой дъйствительности этихъ всиомогательныхъ административныхъ взысканій, имфющихъ главною цѣтью сдерживаніе повременной прессы въ извѣстныхъ предълахъ и устраненіе тъхъ ся органовъ, коихъ направленіе оказалось бы неисправимо вреднымъ, очевидно, что при безцензурной печати, ограждение интересовъ правительства и интересовъ общественныхъ не возможно безъ надлежащаго содъйствія судебной власти. Прекращеніе изданій, какъ м'тра чрезвычайная и крайняя, можетъ им'ть прим'тненіе только въ редкихъ случаяхъ. Предостереженія, по самому свойству своему, ближе относятся къ такимъ уклоненіямъ прессы, которыя, не подходя подъ прямое дъйствіе карательнаго закона, ускользають оть судебнаго преследованія. Притомъ предметомъ предостереженій могуть быть только статы политическаго свойства или статьи, направленныя противъ коренныхъ началъ религии или гражданственности. Интересы частныхъ лицъ, защита ихъ добраго имени, огражденіе чести и достоинства лиць, занимающихъ правительственныя должности, непосредственно вифряются судебной власти. Ею же должны быть преследуемы и наказуемы всв важивйнія нарушенія законовь по діламь печати. Законь 6 апрыля установляеть, что даже аресть не можеть быть налагаемъ на вредныя произведенія прессы безъ одновременнаго начатія судебнаго преслъдованія.

«При такихъ условіяхъ успѣха въ дальнѣйшемъ примѣненіи къ дёлу новаго законодательства, т. е. при невозможности разсчитывать и опираться исключительно на апминистративныя мёры и при проистекающей оттого надобности въ судебной опоръ, особое значение должны имъть дъйствия той части судебнаго въдомства, которая въ немъ составляетъ и представляетъ правительственный и судебно-административный элементь. Судь независимь. Судьи свободно постановляють решеніс. Но, до его постановленія, дело должно быть имъ представлено правильно и съ соблюдениемъ техъ условій, которыя правилами судопроизводства предуказаны. Если (преследуется виновный, то преследующій долженъ стремиться къ обвинению со стороны суда. Если защищается интересъ правительственный или общественный, то онъ долженъ быть защищаемъ настойчиво. Эти обязанности по дъламъ проступковъ и преступленій печати возлагаются на прокуроровъ, какъ на нынфинихъ, до введенія въ дфиствіе судебной реформы, такъ и на будущихъ, по введеніи ся въ дъйствіе. Главное управленіе по дъламъ печати опредъляеть, въ какихъ именно случаяхъ и по какимъ именно уваженіямъ должно быть начато судебное преследованіе; но дальнъйшее веденіе дъла въ судебныхъ мъстахъ принадлежитъ чинамъ, подвъдомымъ министерсту юстици. Очевидно, что для усившнаго веденія такихъ діль необходимо согласіе взглядовъ на первоначальные поводы къ ихъ взысканію. Прокуроры не могуть вести преследованія по другимъ уваженіямъ, чёмъ тв, по которымъ оно возбуждено. Если они не раздъляють лично взгляда главнаго управленія, то они обязаны себѣ его усвоить. Они дѣйствуютъ въ подобныхъ случаяхъ не по собственному произволенію, а по порученію правительства, которое не можеть, въ отношени къ пресей, раздваиваться на несогласныя между собою части. Конечно, главное управление можетъ ошибаться и прокуроры могуть встрътить важныя сомнънія при исполненіи его требованій; но въ такихъ случаяхъ они обязаны испрацивать указаній министра юстицін, который, если встрѣтить въ томънадобность, конечно, признаеть возможнымъ снестись или объясниться съ министромъ внутреннихъ дѣлъ. Если же взгляды

ихъ по извъстному дълу будутъ различны, то необходимо испрашивать высочайшихъ Государя Императора указаній.

«Чины судебнаго управленія, какъ изв'єстно в. п.. до сихъ поръ не всегда смотръли на дъла съ точки зрънія общности правительственныхъ интересовъ разныхъ въдомствъ. Примъромъ нъкотораго разъединения можетъ служить даже недавно производившееся дёло о газеть «Въсть». которое начато по распоряжению министра внутреннихъ дълъ, которое производилось на другихъ основаніяхъ, чъмъ ть, на которыхъ оно было возбуждено, въ которомъ прокуроромъ заявленъ протесть, не только противорфинвшій взгляду министра внутреннихъ дёлъ, но и несогласный съ взглядомъ министра юстиціи, и которое окончено, послѣ 6-ти мѣсячнаго производства, предоставленіемъ министру внутреннихъ дътъ того самаго права, которое ему несомивнио и безспорно принадлежало до начатія діла. Двухъ или трехъ такихъ прим'вровъ, при безцензурной пресст, будетъ достаточно, чтобы поколебать авторитетъ администраціи и значеніе суда. Между тъмъ, влінніе чиновъ судебнаго управленія, по закону 6 апрѣля, не ограничивается столицами. гда изкоторыя изданія освободятся отъ цензуры. Въ другихъ мъстностяхъ могутъ возникать дъла, подобныя дълу «Въсти», и дъла о нарушении типографскихъ правилъ и постановленін о книжной торговл'є.

«Вышензъясненныя соображенія я представляль на высочайшее Государя Императора благоусмотрѣніе. Его Величеству благоугодно было признать необходимымъ принятіе предполагаемыхъ мною мѣръ и высочайше повелѣты:

- 1. Чтобы главному управлению по дѣламъ печати всегда оказывалось надлежащее содѣйствіе со стороны чиновъ судебнаго управленія.
- 2. Чтобы въ дѣлахъ, по которымъ возбуждено будетъ судебное преслѣдованіе, прокуроры въ точности руководствовались указаніями главнаго управленія, а въ случаѣ затрудненій или сомпѣній, испрашивали указаній министра юстиніи.
- 3. Чтобы въ случав разногласія между министрами юстиціи и внутреннихъ дѣлъ, возникшій вопросъ представлялся на высочайшее благоусмотрвніе или чрезъ комитеть министровъ, или въ случаяхъ спѣшныхъ, всеподданѣйшимъ

докладомъ, за общимъ того и другого министра подписаніемъ» 1)

Теперь было все готово. Оставалось ждать 1-го сентября...

## VI.

#### Какъ печать встрътила введеніе закона 6 апръля.

Въ этотъ день, на углу Графскаго переулка и Фонтанки, въ домѣ наслѣдниковъ Шишмарева (того самаго, который пострадалъ отъ несостоявшагося въ 1859 г. министерства цензуры), происходило не малое оживленіе: открывалось Главное управленіе по дѣламъ печати, а съ нимъ — и новое направительство литературы.

2 сентября «Стверная Почта» привътствовала это «славное» событіе отечественной исторіи, а 3-го, наканунть выхода первыхъ безцензурныхъ номеровъ, снова повторила уже недавно сказанное по поводу новаго закона и всячески старалась зарубить на носу литературы и журналистики, что «свобода обязываетъ, право неразрывно съ обязанностями; самостоятельность призываетъ къ самообладанію...» «Мы находимъ нужнымъ напомнить — значительно произносилъ валуевскій органъ — эти слова особенно теперь, когда предварительная цензура не можетъ уже удерживать, какъ прежде, руку писателя, подставляющую слова подъ печатный станокъ...» Получалось не совствува вторно — писатели никогда не подставляли сами словъ подъ станокъ — но во всякомъ случать, многозначительно...

4-го сентября вышли безъ предварительной цензуры «С.-Петербургскія» и «Московскія Въдомости» и «Голосъ», 11 сентября— «День», затъмъ черезъ нъсколько дней—

<sup>1) &</sup>quot;Матеріалы сtс.", I, 612 — 614. 31 августа быль объявленъ именной указь "о томъ, чтобы главному управленію по дѣламъ печати всегда оказывалось надлежащее содѣйствіе со стороны чиновъ судебнаго управленія" (Пол. Собр. Зак., 2-е, XL, № 42440). Такимъ образомъ введеніе новыхъ судовъ начиналось уже съ новеллы въ одной изъ существенныхъ ихъ сторонъ... Хочется быть увѣреннымъ, что если бы эти три документа были извѣстны Джаншіеву и другимъ, они не оцѣнивали бы закона 6 апрѣля такъ, какъ оцѣнили.

«Современникъ», «Русскій Вѣстникъ», «Отечественныя Записки», «Вѣсть», «Сынъ Отечества», etc.

Славословіе — съ одной стороны, пессимизмъ — съ другой — вотъ чёмъ были ознаменованы первые шаги «временно-обязанной» литературы.

«Сегодня мы получили — писали «С.-Петербургскія Вѣдомости» — право на изданіе нашей газеты безъ цензуры (?)... Крѣпостная зависимость наша отъ цензуры, отъ личной воли и личнаго усмотрѣнія посторонняго лица — кончилась; признанные совершеннолѣтними, мы будемъ зависѣть съ настоящаго дня отъ нашей собственной воли, отъ нашего собственнаго усмотрѣпія, въ тѣхъ предѣлахъ, какіе для нашей публичной дѣятельности предоставлены закономъ... Съ нынѣшняго дня отошла отъ насъ попечительная опека, чужая забота о нашей благонамѣренности и безопасности; мы очутились, какъ люди свободные, лицомъ къ лицу съ закономъ, ничѣмъ, кромѣ собственнаго благоразумія, не защищенными отъ его грозной кары» 1).

Слѣдовавшія за этимъ нѣкоторыя «но» тонули въ пучинѣ радости также, какъ и робкая оглядка «Московскихъ Вѣдомостей» на исполнителей закона тонула въ началѣ статьи:

«Первымъ словомъ освобожденной печати да будетъ слово хвалы и благодаренія монарху, полагающему свое счастье въ томъ, чтобы видъть русскій народъ охраненнымъ въ своемъ развити твердыми законами и ненарушимымъ правосудіемъ. Отнынъ печать наша находится на твердой почвъ закона и не подлежить произволу, который и при самыхъ лучшихъ условіяхъ никогда не можетъ замінить то, что называется законностью, то, что оказывается справедливостью и въ чемъ состоитъ истинный смыслъ того, что называется свободою. Свобода печати не есть интересъ какогонибудь отдъльнаго круга людей, занимающихся литературнымъ, книжнымъ или журнальнымъ дёломъ; это великій интересъ цілой страны, это — политическое право, даруемое цьлому народу. Въ наши государственныя и общественныя дъта вносится начало публичности и каждому предоставляется законное участіе въ дѣлахъ общаго интереса. Рус-

¹) 1865 r., Ne 229,

ское общественное миъніе впервые возводится на степень законной силы и празднуеть теперь свое политическое совершеннольтіе. О чемъ за нъсколько лътъ передъ симъ можно было лишь мечтать, то совершается теперь воочію, то становится теперь живою дъйствительностью...» 1)

Главная мысль «Голоса»: — «никакой напоръ, положительно никакое внъшнее вліяніе не заставляло правительство сдълать шагъ къ освобожденію прессы. Однакожъ, оно его сдълало и сдълало именно послъ несомнънныхъ проявленій своей нравственной силы въ Россіи. Это — фактъ знаменательный!» <sup>2</sup>).

«Цень» вышелъ со статьей, которая, несмотря на нъкоторыя нотки сомнънія, не можеть быть, однако, не понята, въ качествъ необузданной радости. Одно начало ея словами: «Наконецъ-то!..» очень ясно опредъляло взглядъ Аксакова на законъ 6 апръля. Предчувствуя, что такой тонъ можеть породить недоумение, Аксаковь писаль: «Не благоразумнъе-ли было бы, однако — этого требовалъ бы, можетъ быть, и политическій такть, — вступить въ пользованіе новыми правами горделиво и важно, не поминая стараго ниже однимъ словомъ, не показывая и виду, особенной радости, прикинувшись даже, достоинства ради, ифсколько равнодушнымъ или хладнокровнымъ? Можетъ быть, оно и благоразумно, но намъ кажется, что таковая, впрочемъ довольно дешевая, мудрость едва-ли была бы умъстной уже потому, что она гръщитъ противъ искренности. А именно искренности, благодаря предварительной цензурь, и недоставало до сихъ поръ нашему печатному слову, - именно правомъ на искренность мы должны дорожить выше всего въ новомъ цензурномъ порядкъ! Намъ нечего таить, нечего стыдиться сознать открыто и прямо, что положение, въ которое вступаеть теперь печатное русское слово, есть положение для него совершенно новое и небывалое; намъ не только нечего скрывать и стыдиться своей радости или опасаться, чрезъ выражение радости, уронить свое достоинство, но было бы даже стыдно не порадоваться освобожденію слова, хотя еще и далеко не полному, изъ долгаго, долгаго, тягостнаго плена».

¹) 1865 r., N 199.

²) 1865 r., № 244.

Такимъ образомъ, нотка недовольства, правда, есть, но она тонетъ въ довольствъ.

Послѣ очень длиннаго и, дѣйствительно, талантливаго, чисто аксаковскаго описанія цензурныхъ мытарствъ подъ предварительной опекой, «День» продолжалъ: — «будемъ надѣяться, что возвратъ къ этому вреду сталъ уже невозможенъ, что все шире и шире будутъ раздвигаться предѣлы искренности въ русскомъ печатномъ и устномъ словѣ. Будемъ надѣяться, что самая свобода, даруемая теперь печати, станетъ дѣйствительно правдой, а не подобіемъ... Нигдѣ это подобіе такъ не оскорбительно, какъ въ области печати, — въ области публицистики и журналистики».

Еще талантливый столбець о подобіяхь правды, царящихь въ русской жизии сверху до низу, — и «День» заканчиваль:

«Теперь изъ этого, новидимому безвыходнаго круга открываетъ выходъ само правительство — предоставляя свободу печатному слову. Благодарность же ему! При свободъ критики дълается возможною — хвала...» Затъмъ шли нигдъ еще не напечатанные стихи К. С. Аксакова, написанные имъ въ самомъ началъ дъла освобожденія крестьянъ и обращенные непосредственно къ государю 1).

Врядъ-ли надо говорить, что, только желая незаслуженно оскорбить всегда честнаго И. С. Аксакова, можно сомнъваться въ полной искреиности его радости. Но въ такомъ-то случав она и особенно характерна для знакомства съ мненемъ части печати о законе 6 апреля.

Совсёмъ въ другой сторонѣ стонтъ миѣніе «Современника», выраженное и тенерь еще благополучно здравствующимъ М. А. Антоновичемъ. Оно очень и очень стоитъ серьезнаго вниманія, особенно поставленное въ связь съ послѣдовавшею менѣе, чѣмъ черезъ годъ со дня введенія въ силу новаго закона, окончательною гибелью журнала.

Уже одно заглавіе — «Надежды и опасенія (по поводу освобожденія печати отъ предварительной цензуры)» — настораживало читателя; начало статьи заставляло его серьезно подумать...

«На основаніи новаго положенія, освободившаго часть прессы отъ крѣпостной цензурной зависимости въ такой

¹) 1865 r., Ne 31.

мъръ, въ какой освободило кръпостныхъ крестьянъ положение 19-го февраля, «Современникъ» получилъ дозволение издаваться безъ предварительной цензуры, но предварительно взнесши, какъ бы въ обезпечение своей благонадежности, установленный залогъ въ двъ тысячи съ половиною рублей, которыя должны служить для всего въчнымъ напоминаниемъ о томъ, что надъ нимъ виситъ, какъ дамоклесовъ мечъ, кара наказания, а опасение потерять ихъ должно служить для него побуждениемъ точно исполнять свои обязанности и не преступать предписаний закона»...

«...Представьте себѣ, читатель, что передъ вами недосягаемая пропасть, черезъ которую перекинута какая-то узкая и чрезвычайно неопредѣленная полоска, предназначенная для вашего перехода по ней; можетъ быть, она и сдержитъвасъ а можетъ быть, она до такой степени хрупка, что сломается отъ перваго же шага по ней, или же она такъ узка и гибка, что при малѣйшемъ неосторожномъ шагѣ вы оборветесь и слетите въ пропасть. Согласитесь, что въ подобномъ положеніи позволительно сильное раздумье.

«А мы именно въ настоящую минуту и находимся въ приблизительно подобномъ положеніи 1). И передъ нами лежить полоса въвидъ изданія журнала безъ предварительной цензуры, и мы не можемъ себъ опредълить и представить, что такое это отсутстве предварительной цензуры. Мы затрудняемся вопросомъ, — что писать и какъ писать, подобно тому, какъ птица, всю жизнь свою просидевшая въ клетке не знаетъ, куда ей нетъть въ первую минуту, когда ей пріотворять клетку. Въ теченіе всей своей жизни мы писали подъ предварительной цензурой, изъ-подъ нашего пера не вышло ни одной строки не цензурованной и не только ни одной строки, предназначенной для печати, но и вообще ни одной писаной строки. В роятно, и многіе, если не всь, русскіе люди, подобно намъ, пишутъ всѣ даже самыя задушевныя и конфиденціальныя вещи съ мыслью оцензурѣ; дневники, мемуары, самыя повидимому откровенныя письма пишутся съ сдержанностью, съ опасеніемъ, что они, быть

Статья М. А. Антоновича, поставленная впереди отдъла "Современное обозръніе", выражала, конечно миъніе всего "Современника".

можеть, несообразны съцензурой и эта несообразность рано или поздно можеть обнаружиться».

«....Что писать и какъ писать безъ предварительной цензуры, — это для насъ вопросъ въ родъ гамлетовскаго быть или не быть».

Разрѣшая его, авторъ приходить къ заключенію, что, въ сущности, очень многое остается по-прежнему, что тенерь писатель если и нолучиль большую самостоятельность и независимость, то только «относительно формы своихъ писаній», «Мы до такой степени не избалованы цензурой, что радуемся и этому освобождению "слова" въ буквальномъ, смыслѣ, т. е. освобождению слога, выражений и оборотовъ; и это освобождение возвышаеть въ насъ на нѣкоторую величину сознаніе челов'вческаго достоинства, напоминаеть намъ, что и мы тоже люди и могли бы пользоваться свободой во всъхъ отношеніяхъ». Но, «полное освобожденіе слога еще не ръшаетъ нашего недоумънія и передъ нами, все-таки, стоить прежий вопросъ: что же и какъ писать этимъ освобожденнымъ слогомъ? Ръшеніе этого вопроса зависить отъ того, какъ мы поймемъ сущность новаго положенія о печати и разм'єръ правъ, даваемыхъ печати изъятіемъ ея отъ предварительной цензуры. Какія права пріобрътаеть изданіе, освобожденное отъ предварительной цензуры, и какія отличія и преимущества оно получаеть встідствіе этого надъ изданіемъ, находящимся подъ предварительной цензурой? Чёмъ они отличаются одно отъ другого, - размеромъ-ли существенныхъ правъ, или только размфромъ вибшнихъ удобствъ и простыхъ льготъ? Въ отвътъ на эти вопросы можно представить только два случая, или два предположенія».

Первый укладывается въ такую схему взаимоотношенія изданій: «одно изъ нихъ привилегировано, другое угнетено; одно полноправно, другое безправно; одно есть потомственный или личный дворянинъ, а другое просто членъ податного сословія; одному дозволено то, что воспрещено другому; одно смѣло и безпрепятственно печатаетъ то, что въ другомъ безжалостно вычеркиваетъ цензура; что у одного считается вреднымъ и противозаконнымъ и потому пресѣкается цензурой, то у другого спокойно выходитъ въ свѣтъ».

Второй — въ совершенно иное: «безцензурное и цензурное изданіе — это два пассажира, ѣдущіе въ одномъ и томъ же поѣздѣ по желѣзной дорогѣ; они ѣдутъ одинаково скоро, въ одно время пріѣдутъ до мѣста, въ одинаковыхъ мѣстахъ останавливаются и во всѣхъ правахъ своихъ равноправны; но одинъ платитъ нѣсколько дороже, сидитъ въ вагонѣ перваго класса на мягкомъ диванѣ съ пружинами, другой же платитъ меньше и потому сидитъ во второмъ классѣ на диванѣ менѣе удобнымъ, безъ пружинъ».

И, хотя, по всей справедливости, только ради желанія осуществить первый случай, можно было возлагать на безцензурныя изданія ту тяжесть отвѣтственности, которая на нихъ возложена, — журналъ твердо убѣжденъ, что осуществленълишь второй. «Это наше мнѣніе до нѣкоторой степени подтверждается и тѣмъ еще, что управлять и руководить безцензурною прессою призваны почти тѣ же самые дѣятели, которые прежде занимались цензурою надъ прессою. Они, конечно, уже составили себѣ во время прежней свой практики твердое понятіе о томъ, въ какихъ границахъ должна двигаться пресса, что позволительно и непозволительно для нея, какой тонъ почтительный и какой грубый; у нихъ есть уже готовыя, ихъ прежнимъ опытомъ данныя мѣрки и нормы, которыя они по-прежнему будутъ одинаково прилагать и къ цензурнымъ и къ безцензурнымъ изданіямъ».

На исполнителяхъ, а не на самомъ законъ, побуждало остановить вниманіе и то соображеніе, «что законодательство о печати имфетъ значение не само по себф, а только по своей связи съ общимъ законодательствомъ, съ цёлымъ строемъ государственной жизни; оно есть только одно колесо въ многосложной машинъ. Пресса не можетъ стать выше или ниже другихъ проявлений общественной жизни, регулируемыхъ государствомъ, выше или ниже общаго уровня общихъ и основныхъ правъ, предоставленныхъ гражданамъ, она не можеть пользоваться ни большей свободой, ни большимъ стъсненіямъ противъ тъхъ, какими пользуются въ государствъ всъ остальныя политическія, гражданскія и общественныя функціи. Какъ бы законодатель ни изм'вняль теоретически положеніе прессы, она на дёлё придеть въ уровень и равновъсіе съ общею высотою государственной и общественной жизни; въ иномъ положеніи она не можетъ

держаться устойчиво, потому что не будеть имъть опоръ и гарантій въ общемъ строъ государства и общества».

Мысль очень элементарная, но, однако, никѣмъ тогда, кромѣ «Современника», на выказанная, больше — всѣми забытая. А между тѣмъ. дѣйствительно, достаточно было взглянуть на вершковую высоту, до которой позволено было тогда подняться общественной жизни вообще, чтобы увидѣть настоящее мѣсто, предназначенное печати..

Остальная половина статьи и есть обращеніе именно къ исполнителямъ закона 6 апръдя.

Помия, какому оплеванию еще недавно подвергалась французская система закоподательства о печати во всёхъ русскихъ органахъ, явно не перешедшихъ на сторону Каткова и Навлова, «Современникъ» очень ядовито замѣчалъ «любопытно, что-то теперь скажутъ эти самые либералы о французскомъ режимѣ, и поймуть-ли они хоть теперь, какъ нелѣпа была ихъ заносчивость предъ французскими порядками и какъ далеко опередила насъ даже современная Франція, даже своимъ режимомъ по части прессы, который существуетъ въ ней уже 13 лѣтъ, а у насъ прививается только еще въ настоящую минуту».

Мы уже знаемъ, какъ удовлетворила печать это любонытство...

Нарисовавъ затъмъ картину французскаго режима, показавъ, до чего онъ опошленъ въ глазахъ самого правительства, благодаря неумъренности бывшаго министра внутреннихъ дълъ, Персинъи, «Современникъ» говорилъ: «Мы отъ души желаемъ, чтобы судьба спасла отъ такихъ послъдствій Россію, русскую администрацію и русскую прессу. И у насъ, сколько можно предполагать, администрація будетъ преслъдовать преступленія печати гораздо чаще своими административными мърами, чъмъ судомъ; а потому ей особенно нужно остерегаться тъхъ подводныхъ камней, на которые наткнулась французская администрація по своей нетерпимости и крайнему произволу. Мы не будемъ давать администраціи никакихъ совътовъ, которыми она можетъ даже, пожалуй, и оскорбиться; мы выскажемъ передъ нею только наши желанія или даже наши просьбы».

Я не буду приводить очень интересной мотивировки этихъ просьбъ, а дамъ ихъ въ голомъ видъ:

«Во-первыхъ, мы желаемъ или просимъ, чтобы г. министръ внутреннихъ дѣлъ не былъ щедръ на предостереженія, чтобы они давались только въ необходимыхъ случаяхъ и только за то, что законъ признаетъ преступнымъ или предосудительнымъ, а не за все, что почему-нибудь не понравиться администраціи, какъ дѣлается во Франціи».

«Во-вторыхъ, мы желаемъ и просимъ, чтобы администрація позволяла періодическимъ изданіямъ извѣщать своихъ читателей о всѣхъ несчастныхъ случайностяхъ, могущихъ встрѣтиться въ судьбѣ этихъ изданій; чтобы въ случаѣ задержки и конфискаціи какого-нибудь номера, было дозволено извѣщать читателей объ этомъ или черезъ другія изданія, или какими-нибудь печатными циркулярами; чтобы, однимъ словомъ, всѣ мѣры противъ того или другого органа прессы и всѣ наказанія ему получали возможно большую гласность для назиданія и урока всей прессѣ и для выгодъ самой администраціи».

«Наконецъ, въ-третьихъ, мы со всею русскою литературою жаждемъ и молимъ, чтобы точнѣе и положительнѣе были опредѣлены наши отношения къ духовной цензурѣ»

Кончалась эта замѣчательная статья словами: «Что-то будеть, что-то будеть?!..»  $^{1}$ ).

Говоря о митніи «Современника», нельзя пройти молчаніемъ некрасовской музы. Въ своихъ «Пъсняхъ о свободномъ словъ» онъ далъ массу цъннаго матеріала.

Какъ, напримъръ, выразителенъ возгласъ редакціоннаго разсыльнаго:

— "Баста ходить по цензуръ! Ослобонилась печать, Авторы наши въ натуръ Стали статейки пущать..." <sup>2</sup>)

Или вотъ пародія на дощечки, перекипутыя Валуевымъ черезъ пропасти административныхъ взысканій, въ ненапечатанной въ «Современникъ» главъ «Пъсней» — «Осторожность»:

"Крестный ходъ въ селъ Остожьъ. Вдругъ "пожаръ!" кричитъ народъ. "Не бросать же дъло Божье—

<sup>1) 1865</sup> r., VIII.

<sup>2) &</sup>quot;Современникъ" 1866 г., III, б. Некрасовъ подписален подъ "Пъснями" — \*\*\*.

Кончимъ прежде крестный ходъ". И покудова съ иконой Обходили все село, Искрой, вътромъ занесенной, И другой посадъ зажгло. Погоръли. Въ этомъ много Правды горькой и простой, Но, въдь, это противъ Бога, Противъ въры... ой! ой! Тутъ полиъйшая возможность Къ обвиненью безъ суда... Ради Бога осторожность, Осторожность, господа!" 1)

#### VII.

Первыя пять предостереженій печати. Инциденть съ "Московскими" и ..С.-Петербургскими Вѣдомостями".

21-е сентября отвътило уже на вопросъ г. Антоновича. Желая угодить своему пріятелю, Гернгросу, товарищу министра государственныхъ имуществъ и въ то же время директору извъстного тогда Френкелевского (поземельного) банка, Валуевъ приказалъ редактору «Сѣверной Почты» обратить внимание на то удобство, съ которымъ связанъ залогъ государственныхъ имуществъ въ этомъ банкъ. Соотвътствующая статья появилась, конечно, немедленно. Капиталисты нереполонились. «Петербургскія Вѣдомости» сочли необходимъ высказаться, и 18 сентября очень корректно и чисто научно заявили, что произвести предполагавшійся министромъ финансовъ залогъ части государственныхъ имуществъ и сдълать второй вынускъ 5%, банковыхъ билетовъ совершенно невозможно, пока не будетъ выпущенъ первый, уже обезпеченный именно государственными имуществами. Гернгросъ бросился къ Валуеву, а последнему захотелось угодить крупнымъ вкладчикамъ банка: въ результать первое въ исторіи русской журналистики офиціально объявленное предостережение <sup>2</sup>).

<sup>1) &</sup>quot;Полное собраніе стихотвореній", изд. 7-е, 390.

<sup>2)</sup> А. Никитенко, "Диевникъ", "Рус. Старина" 1891 г., VII, 92-93.

21 сентября въ административно наказанной газетъ появилось распоряжение министра внутреннихъ дълъ. Въ «Съверной Почтъ» оно было объявлено въ тотъ же день.

Пунктами публично выставленнаго обвиненія были: во-первыхъ, «несогласныя съ интересами государственнаго кредита сужденія о такихъ правительственныхъ распоряженіяхь, о которыхь не было досель объявлено никакихъ положительныхъ свъдъній»; во-вторыхъ, — «что въ означенной стать не только подвергается сомныню, но и отрицается право, которое, несомибино, принадлежить правительству и которымъ оно постоянно пользовалось при каждомъ, какимъ бы то ни было способомъ совершаемомъ отчужденіи казенныхъ статей или земель»; и въ-третьихъ, — «что въ ней неправильно приписывается государственнымъ имуществамъ свойство спеціальнаго обезпеченія 5% банковыхъ билетовъ, указывается на мнимое уменьшеніе этого обезпеченія, въ случать залога или отчужденія какихъ-либо частей государственныхъ имуществъ, и такимъ образомъ возбуждаются сомивнія или опасенія, могущія иметь вліяніе на доверіе, которымъ пользуются означенные билеты» 1). Любопытно, что обвиненія эти Валуевъ еще сгладиль въ сравненіи съ тъми, которыя вынесъ совъть главнаго управленія. Въ первой редажціи они были короче, но гораздо выразительнье: «1) стремленіе опровергнуть юридическое право правительства закладывать государственныя имущества и вообще вполнъ распоряжаться оными; 2) несоотвътственное съ духомъ нашего правительства солижение вопроса о правъ распоряженія государственными имуществами съ формами представительной системы; 3) неправильное объяснение, будто бы 5% банковые билеты обезпечены спеціальною ипотекою, могущею даже уменьшиться въ своей ценности отъ такой правительственной операціи, которая не опирается на юрипическомъ началъ, и 4) неблаговидное толкование понятий о государственномъ и частномъ достояніи» 2).

Но потомъ оказалось, что номеръ отъ 18 сентября былъ только предлогомъ. На самомъ же дѣлѣ очень не понравился предыдущій номеръ (17 сентября), въ которомъ Френкелю

¹) "Съверн. Почта" 1865 г. № 203.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Матеріалы etc", II, 117.

быль дань порядочный щелчокь за безобразное отношене къ частнымъ заемщикамъ...

Насколько первый опыть удовлетвориль Валуева, убъдившагося въ необыкновенной простоть пріема предостереженій и полной пригодности для этого своего совьта, настолько онь взволноваль общество, даже его не либеральную часть. Никитенко категорически записываеть: «въ публикъ все общее негодованіе противъ Валуева» 1). Конечно, было бы большой опшокой объяснять такое вполнъ опредъленное общее настроеніе однимъ шагомъ по отношенію къ «Петербургскимъ Въдомостямъ» или даже исключительно отношеніемъ Валуева къ печати вообще—причины его коренились глубже, въ программъ его по всему управленію, — по, безспорно, что такіе факты, какъ первое произвольное предостереженіе, бывали сигналами для выраженія общественнаго настроенія.

Не преминула высказаться и печать. Наиболъе ръзкибыли отзывы «Голоса» и «Московскихъ Вѣдомостей» 2) Ихъ статьи сводились къ вопросу: «ужъ не очень-ли это легко и скоро?». Краевскій чувствоваль за собою силу Головнина, Катковъ-... всёхълично недовольныхъ Валуевымъ высокопоставленныхъ лиць. Что было дълать? Зная, что туть предостереженія неумьстны, совътъ, 9 октября, постановиль помъстить въ «Съверной Почтъ» завленіе о неумъстности осужденій установленныхъ закономъ административныхъ взысканій. Валуевъ вел'яль дъло пересмотръть. На слъдующій день совъть положиль, кром' того, поручить своему члену, Фуксу, составить для неофиціальнаго отдівла «Почты» статью о томь, что система 6 апръля вовсе не походить на французскую. Резолюція, Валуева: «Согласенъ съ тѣмъ: 1) чтобы редакцію заявленія сообразить съ сообщенными мною г. начальнику главнаго управленія замітками; 2) чтобы въ статьів, ожидаемой отъ г. члена совъта Фукса, имъть въ виду преимущественно прямое объясненіе и категорическое подтвержденіе права предостереженій вообще, а не права по русскому закону въ противоположность французскому. Ни критика иностраннаго

<sup>1) &</sup>quot;Рус. Старина" 1891 г., VII, 93,

<sup>2)</sup> Первый въ №№ 269—279, вторыя—№ 288.

законодательства, ни оцѣнка дѣйствій иностраннаго правительства неудобны для «Сѣверной Почты» 1).

Для насъ наиболъе интересно офиціальное заявленіе, какъ потому, что оно носило видъ правительственнаго сообщенія, такъ и потому, что оно дълалось для всъхъ обязательнымъ. За статьей Фукса ни того, ни другого, конечно, не было. Вотъ оно:

«Въ нъкоторыхъ столичныхъ повременныхъ изданіяхъ появились статьи, заключающія въ себъ ръзкое порицаніе предоставленнаго административной власти, на основаніи законоположеній 6 апръля сего года, права объявлять предостереженія журналамъ и газетамъ, неподлежащимъ предварительной цензуръ. Это порицаніе выражалось иногда прямо, иногда косвенно, въ формъ критики того же права, предоставленнаго административной власти въ иностранныхъ государствахъ.

«Смыслъ, значеніе и цѣль подобныхъ статей осязательны. Онѣ клонятся къ возбужденію недовѣрія и неуваженія къ установленному въ имперіи новому закону и обнаруживаютъ неправильное пониманіе права, предоставленнаго нашей печати ст. 16 отд. IV высочайше утвержденнаго, 6 апрѣля 1865 года, мнѣнія государственнаго Совѣта» <sup>2</sup>).

Статья Аксакова, уже извъстная читателямъ, очень не понравилась московскому цензурному комитету, а когда въ слъдующемъ номеръ появилась другая — о духовной цензуръ и необходимости выяснить, наконецъ, ея настояще предълы в — послъдній немедленно направилъ дъло въ министерство. Совътъ большинствомъ голосовъ полагалъ подвергнуть редактора судебному преслъдованію «за оскорбленіе гражданской и духовной цензуры, возбужденіе неуваженія къ законамъ и превратное истолкованіе источника, а равно правъ и преимуществъ верховной власти». Резолюція Валуева на докладъ совъта заслуживаетъ быть отмъченной: «Нахожу неудобнымъ подвергать преслъдованію повременное изданіе за первый номеръ, вышедшій въ свъть послъ всту-

<sup>1) &</sup>quot;Собственноручныя отмътки министра вн. дълъ на журналахъ совъта главнаго управленія по дъламъ печати", Сиб., 1868 г., 4.

<sup>2) &</sup>quot;Сѣв. Почта" 1865 г., № 221.

<sup>3) &</sup>quot;День", 1865 г., № 32.

пленія въ силу новаго закона. Если послѣдующіе выпуски будуть походить на первый и второй, то въ нихъ представится основаніе къ преслѣдованію, какъ самобытно, такъ и въ связи съ предшедшимъ. Административное взысканіе считаю неудобнымъ по тѣмъ же уваженіямъ. Что же касается нареканій на цензуру, то по ихъ глубокому неприличію, по грубой торопливости воспользоваться первымъ къ тому попущеніемъ, а равно по ихъ очевидной несостоятельности, я полагаю, что имъ оказана была бы незаслуженная честь, какъ преслѣдованіемъ, такъ и предостереженіемъ» 1).

Что же такое особенное сказаль Ивань Сергѣевичъ по поводу оставленной въ полной силѣ старой духовной цензуры?

По его миѣнію.—«церковъ унизила бы себя, уронила бы значеніе истины, наложила бы оковы на свободу Христову, еслибъ вздумала, чрезъ посредство государства, накладывать оковы на совѣсть людей, на ихъ убѣжденія, на дѣятельность разума и на его свободное выраженіе—еслибъ, напримѣръ, подчинила своей цензурѣ литературу, хотя бы только такъ называемую «духовную»!

«... Въ это время, какъ государство въ своей области признало нужнымъ расширить просторъ мысли и словадуховное правительство, говорять намъ, изготовляеть и свои предположенія о томъ же предметь, однако же, на началахь не только государственныхъ, слъдовательно, чуждыхъ основаніямъ Христовой свободы, но и изъ государственныхъ началъ- на началахъ наименъе либеральныхъ и даже несогласныхъ съ общимъ характеромъ новъйшей дъятельности государственной. Между тъмъ, по нашему мижнію, церковь даже при настоящемъ устройствъ ся управленія не нуждается ни въ какомъ цензурномъ уставъ. Мы вполнъ признаемъ, что собственное слово церкви, отъ нея, какъ отъ церкви (а не отъ отдъльныхъ лицъ) исходящее, носящее на себъ характеръ каноническій, должно подлежать ея собственной, такъ сказать, соборной цензуръ, носить на себъ печать ея одобренія, дабы не быть смішиваемымь со словомъ не соборнымъ, словомъ личнымъ: никто не долженъ

<sup>1) &</sup>quot;Собственноручныя отмътки etc.", 2-3.

имъть права говорить отълица церкви, кромъ самой церкви Затъмъ— не стъсняя ничью личную свободу внъшними средствами, она всякому не церковному слову, какъ не ел слову, должна предоставить полный просторъ, ограждаясь отъ него не полицейскимъ способомъ, а способомъ проповъди и обличенія» 1)...

Воть, собственно, основныя соображенія человѣка, желавшаго видѣть церковь отдѣленной отъ правительства, самой себѣ довлѣющей.

Вскорѣ настала очередь «Современника», никогда, по волъ рока, не пользовавшагося хотя бы индифферентностью цензурнаго въдомства. Первыя двъ безцензурныя книжки (августовская и сентябрьская) признаны были достаточнымъ матеріаломъ. Совъть обратиль вниманіе вообще на «вредное направление журнала», въ «особенности же», какъ гласить его журналь, на статьи: «Новыя времена», въ которой усмотрѣлъ «порицаніе началь семейнаго союза въ формѣ восхваленія свободныхъ половыхъ отношеній, существующихъ вь одной американской общинъ»;... конечно на-«Надежды и опасенія».., на «Записки Современника», гдѣ «объясняется, на юридической почвъ, теорія соціальнаго демократизма и доказывается право крестышь на вознагражденіе изъ той массы капиталовъ, которая, составляя сбереженіе, сдъланное руками рабочихъ классовъ, несправедливо отдана въ руки капиталистовъ, что и составляетъ, по словамъ автора, за**ъдан**іе чужого, мужицкаго хатьба, — главное зло и пренятствіе всего историческаго и общественнаго развитія» — это въ августъ. А въ сентябръ, въ тъхъ же «Запискахъ», въ главъ: «Какъ измърить примърно долгъ народу цивилизованныхъ классовъ?» пайдено «категорическое развитіе темы на завданіе мужицкаго хлібба, причемь существованіе капиталовь и личной поземельной собственности выставляется, какъ положение насильственное и безчестное» и, кромъ того, — «доказательство зловредности высшихъ и вообще имущественныхъ классовъ для народнаго благосостоянія», наконецъ — на стихотвореніе «Газетная», гдъ, «изображено вь крайне оскоронтельномъ видъ званіе цензора» 2).

¹) "День" 1865 г., № 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) "Матеріалы etc.", II, 118—119.

Напомию кое-что изъ этого прекраснаго, положительно историческаго произведенія.

> . . . Среди праздныхъ мъстечекъ Подъ огромнымъ газетнымъ листомъ, Видишь, тощій сидить человъчекъ Съ озабоченнымъ, бльднымъ лицомъ, Весь исполненъ тревогою страстной, По движеньямъ похожъ на лису, Старъ и глухъ; а въ рукъ его красный Карандашъ и очки на носу. Въ оны годы служиль онъ въ цензуръ И донынъ привычку сберегъ Все, что прежде черкалъ въ корректуръ. Отмъчать: выправляеть онъ слогь, Съ мысли автора краски стираетъ. . . . . . . . . . . . . . . . "Служба всю мою жизнь поглощала, Иногда до того я вникалъ, Что во сиб благодать освинла. И векочивъ -- я черкалъ и черкалъ! Къ сочинению ключъ понемногу. Къ тайной цъли его подберень, Сходишь въ церковь, помолишься Богу, И опять троекратно прочтены: Вавъшенъ, пойманъ на каждомъ словечкъ Сочинитель дрожаль предо мной. . . . . . . . . . . . . . . . . "Но зато, если дъльны и строги Мысли - кто ихъ въ печать проводилъ? Я вамъ мысль, что "больше налоги Любить русскій народь", пропустиль: Я статью отстояль вь комитетъ. Что реформы раненько вводить. Что крестьяне — опасныя дъти, Что ихъ грамотъ рано учить! Кто, чтобъ намъ микроскопы купили, Съ представленіемъ къ министру вошелъ? А то разь цензора пропустили, Вмъсто съверный скерный орель! Только буква... Шутите съ буквой! Авторъ правъ: чего цензоръ смотрълъ? . . . . . . . . . . . . . "Такъ, храня цъломудріе прессы, Не всегда быль, однако, я строгь. Еслибъ знали вы, какъ интересы Я писателей бъдныхъ берегь!

Да! меня не коспутся упреки, что я платы за трудь ихъ лишаль Оставляль я страницы и строки, Только вредную мысль исключаль. Если ты написаль: "равнодушно Губернатора встрътилъ народъ", Исключу я три буквы: "ра-душно" Выйдетъ... и что же? три буквы не счетъ! Если скажены: "въ дворянскихъ имъньяхъ Нищета ежегодно растетъ", --"Ръчь идетъ о сардинскихъ владъньяхъ" Поясню — и статейка пройдеть! Точно такъ: если страстную Лизу Соблазнить русокудрый Иванъ. Переносится дъйствіе въ Пизу — II спасенъ многотомный романъ!" 1)

Большинство совъта полагало объявить «Современнику» первое предостережение «за общее предосудительное его направление», меньшинство же—подвергнуть его судебному преслъдованию за «Записки Современника», указавъсуду, «для его соображения, на общее неблагонамъренное направление журнала». Резолюція Валуева: «Исполнить по мпънію большинства. Я вполнъ признаю значение уваженій, приведенныхъ въ мпъніи прочихъ г.г. членовъ, и если бы предостережение послъдовало по содержанию августовской книжки журнала, я не затруднился бы согласиться на судебное преслъдование статьи о мнимомъ долгъ цивилизованныхъ классовъ въ сентябрской. Но не считая удобнымъ приступить къ тому одновременно съ предостереженіемъ и желая имъть за собою первое объявленіе такового, предпочитаю предостереженіе суду» 2).

11-го ноября, въ «Сѣверной Почтѣ» было объявлено первое предостереженіе «Современнику» «въ лицѣ издателяредактора, дворянина Николая Некрасова, и редактора, состоящаго въ чинѣ VIII класса, Александра Пыпина». Мотивировка совпадала съ изысканіями совѣта, но ни статья М. А. Антоновича, ни «Газетная» въ нее не вошли... Къ этому, второму общему по счету, предостереженію консервативное большинство общества отнеслось иначе: на

3) "Собственноручныя отмътки еtс.", 5.

<sup>1)</sup> За ненахожденіемъ упомянутой книжки "Современника". цитирую по "Полному собранію стихотвореній" изд. 1899 г., 365—368.

еторонѣ Валуева была значительная его часть... Онъ же, спрятавшись за указанныя статьи, преслѣдовалъ въ сущности опять-таки за Френкеля... Въ сентябрьской книжкѣ «Современика» была довольно рѣзкая статья: «Интересы дворянства или интересъ барона Френкеля — что дороже "Московскимъ Вѣдомостямъ?"

Очень любонытенъ инциденть со возобновившеюся «Въстью». Она довольно ръзко полемизирова за съ «Русскимъ Инвалидомъ». Совъть нашелъ необходимымъ «принять это къ сръдьню, какъ матеріалъдля оцьнки направленія газеты «В'ясть» на будущее время». Резолюція Валуева: «Согласенъ. Въ отношения къ «Въсти» и къ «Русскому Инвалиду» прощу г. начальника главнаго управленія приказать пригласить къ себъ редактора «Вѣстц» и внушить ему о соблюденіи должныхъ приличій въ отношеній къ газетѣ министерства. Это тъмъ болъе необходимо, что «Инвалидъ» самъ не отличается соблюденіемь приличій въдълахъ, касающихся другихъ въдомствъ. Министерство виутреннихъ дълъ. въ въдъніи котораго находится пресса и которое своей газеть не позволяеть говорить языкомъ «Инвалида» о «клеветахъ», «интригахъ» и т. п., обязано предупреждать и отстранять неум'ястныя выходки противъ газеты военнаго министерства, хотя ею самою вызываемыя» 1).

Валуевъ хорошо поминлъ критику Д. А. Милютина на свой проектъ...

1-го декабря объявлено первое (по общему счету третье) предостереженіе «Голосу» Краевскаго за «рѣзкія порицанія и пеприличныя сужденія о правительственныхъ мѣропріятіяхъ, оскорбленія всего дворянскаго сословія, служащихъ правительству лицъ, и, наконецъ, превратное изложеніе историческихъ событій съ очевидною цѣлью возбудить безусловное сочувствіе къ лицамъ, противодѣйствовавшимъ правительству, чѣмъ въ совокупности, вполиѣ и постѣдовательно обнаруживается вредное направленіе». Все это заключалось въ статьяхъ: «Русскіе въ Россіи» и «По поводу принятія Ташкента подъ покровительство Россіи» (№№ 322, 325), «Отношенія пашего общества къ совершившимся реформамъ», «Какія сословія могуть болѣе способствовать къ

<sup>1) &</sup>quot;Собственноручный отмытки еtc.", 6,

водворенію русскаго элемента въ Западномъ краѣ», «Система закрытаго воспитанія въ Россіи» и «Вседневная жизнь» (№№ 297, 301, 314, 322), «Радищевъ и Екатерина II» и «Библіографія» (№№ 317 и 318) 1).

4-го декабря «Современнику» объявлено второе (по общему счету четвертое) предостережение. Поводомъ къ нему послужили: статья все того же М. А. Антоновича «Суемудріе "Дни"» и стихотвореніе Некрасова — «Жельзная дорога». Совъть нашель, что въ первой «подъ видомъполемики съ газетою "День" и подъ предлогомъ опроверженія особыхъ мыслей "Дня" о народности русской, авторъ, хотя косвенно, по въ весьма рѣзкихъ выраженіяхъ возбуждаетъ умы противу истинъ православной въры, говоря, что "она къ намъ занесена изъ Византін въ то время, когда это государство гнило и продуктами своего разложенія заражало все соприкасавшееся съ нимъ". Вообще статья «Суемудріе "Дия"» заключаеть въ себъ: а) неприличныя сужденія о значеній православія вообще и въ особенности въ отношеній къ событіямъ отечественной исторіи (стр. 195—196); б) сочувственные отзывы о нисироверженій алтарей и престоловъ и насмъщки надъ уваженіемъ къ редигіи и законамъ (стр. 188); в) глумленіе надъ нашимъ государственнымъ устройствомъ, равно надъ отношеніями народа къ высшей власти (стр. 195 и 205)». Въ «Желѣзной же дорогѣ» --«взводится клевета на благодътельное предпріятіе правительства къ усовершенствованио нашихъ путей сообщения на занадный образець, въ звучныхъ стихахъ, утверждающихъ, что "начальство съкло народъ", предоставляя ему право "мерзнуть и гибиуть отъ цынги въ землянкахъ"; причемъ авторъ позволиль себв даже сдълать произвольное исчисленіе мучепотерибвинхъ смерть за желбзиую дорогу --Николаевскую, утверждая, что таковыхъ "нять тысячъ": въ эниграфъ же упомянуто, вещь всъми извъстная, что главнымъ строителемъ дороги былъ графъ Клейимихель, очевидно, съ цълью возбудить негодование противъ этого имени; каковое указаніе лица и самый способъ изложенія мнимыхъ злочнотребленій по построенію Николаевской желъзной дороги вовсе не подходитъ цодъ требование ст. 16

¹) "Голосъ" 1865 г., № 333.

IV отд. законоположенія 6 апрѣля. Вообще стихотвореніе Некрасова — "Желѣзная дорога", представляеть сооруженіе этого пути результатомъ притѣсненія народа со стороны правительства, съ возбужденіемъ негодованія противъ высшаго правительства».

Кромѣ того, вниманіе совѣта было обращено на «Очерки исторіи русской литературы» (Елисеева) и «Хронику жизни солдатскаго сына Дмитрія Журбы» (Свячченко) — «отличающієся непрерывнымъ стремленіемъ къ охужденію существующаго въ нашемъ государствѣ порядка вещей, носящія на себѣ явный отпечатокъ соціалистическихъ мудрствованій и въ особенности возбуждающія пепріязнь и даже презрѣніе къ нѣкоторымъ сословіямъ» 1). Въ мотивахъ публично объявленнаго предостереженія указаны были лишь двѣ первыя статьи все той же октябрьской книжки 2).

Казалось бы, такихъ обвиненій было слишкомъ достаточно для начатія судебнаго преслъдованія и всенароднаго наказанія «Современника», но не такъ, очевидно, казалось все это Валуеву. Несмотря на гарантію со сороны суда, онъ избъгалъ его—мы это видъли.

Наконецъ, насталъ чередъ и для «Русскаго Слова», «обнаруживавшаго ловкость оставаться върнымъ принятому направлению, не подавая поводовъ къ административному, а еще менъе къ судебному преслъдованию» – какъ его характеризировалъ наблюдавшій за этимъ журналомъ членъ совъта... И. Л. Гончаровъ, прикосновенный и къ послъдовавшей въ 1866 году гибели «Русскаго Слова»... Въ октябрьской книжкѣ совѣтъ, соглашаясь съ Гончаровымъ, нашелъ: въ стать в «Новый типъ» (Писарева) — «отверженіе понятія о бракъ и проведение теорий социализма и коммунизма»; въ статъв «О капиталв» (П. В. Соколова) сопоставление класса собственниковъ съ неимущими рабочими классами», а въ повъстяхъ «Три семьи» (Н. Ф. Бажина) и «Годъ жизни» (Г. И. Поташина)—«проникнутые крайнимъ цинизмомъ отзывы объ основныхъ понятіяхъ о чести и о иравственности вообще» <sup>3</sup>). Тоже самое было и въ офиціально

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Матеріалы etc." II, 120—122.

<sup>2)&</sup>quot;Съв. Почта" 1865 г., № 266.

<sup>3) &</sup>quot;Матеріалы etc.", II, 122.

20 декабря объявленныхъ мотивахъ, при объявленіи «Русскому Слову» перваго (по общему счету пятаго) предостереженія «въ лицѣ издателя, кандидата правъ Григорія Евлампіева Благосвѣтлова, и редактора, окончившаго курсъ въ С.-Петербургской духовной семинаріи, Николая Александрова Благовѣщенскаго» 1).

Готовилась гроза и надъ Катковымъ, но, конечно прошла мимо: у него были надежные громоотводы... Еще въ 1864 году, Головнинъ, желая какъ-нибудь отдълаться отъ постоянныхъ нападокъ «Московскихъ Въдомостей», предлагалъ Валуеву отобрать ихъ отъ университета, а, чтобы замаскировать такое распоряженіе— кстати и «Петербургскія Вѣдомости» отнять у академін наукъ. Благодаря этому, по словамъ Головнина, достигалось сразу два результата: во-первыхъ, министерство внутреннихъ дёлъ будеть само назначать редакторовь еще двухъ своихъ органовъ изъ лиць, ужъ вполнѣ благонамѣренныхъ: во-вторыхъ, въ случав пріостановки изданія при тогдашнемъ ихъ положеніи, университетъ и академія теряють сильно матеріально, при принадлежности же ихъ министерству внутреннихъ дълъ-всегда обезпечены постояннымъ доходомъ. «С.-Петербургскія Ведомости» предлагалось даже спить прямо съ «Съверной Почтой» и этимъ усилить ея очень плохой тиражъ въ публикъ. Валуевъ, тогда, въ разгаръ хлопотъ о проектъ закона, не обратилъ на это предложение внимания, а въ декабрѣ 1865 года нашелъ его положительно заслуживающимъ уваженія 2). Катковъ не особенно-то сталь въ концъ года одобрять политику Валуева, всегда маневрировавшаго и постоянно колебавшагося въ прочности своего положенія... Дълу былъ данъ ходъ, но академія наукъ сумъла отстоять неотъемлемость своей собственности, передать же въ миниоднъ «Московскія Въдостерство внутреннихъ акап мости» и думать было нечего, потому что такой проекть не нашель бы сочувствія ни въ государственномъ совъть, ни въ комитетъ министровъ, гдъ, съ одной стороны, понимали Валуева-правда, съ своей точки зрвнія, но все же понимали; съ другой — цѣнили Каткова...

<sup>1)</sup> А. Никитенко, "Дневникъ", "Рус. Старина" 1891 г., VII, 110-111.

<sup>2) &</sup>quot;Съв. Почта" 1865 г., № 278.

Такъ заканчивался 1865 годъ, годъ, въ теченіе котораго, по словамъ тогдашняго начальника главнаго управленія по дѣламъ печати, Щербинина, — «многія недоразумѣнія недомольки въ самомъ законѣ 6 апрѣля разъяснились, горизонтъ дѣятельности главнаго управленія сталъ значительно очищаться и осязательно обрисовываться; практикою дознанные пробѣлы въ законѣ стали пополняться и шереховатости на пути встрѣчаемыя изглаживаться» 1).

Въ заключение миѣ остается надѣяться, что носильное освѣщение эпохи цензурныхъ реформъ дало читателю достаточный матеріалъ для выводовъ, можетъ быть, мною и не сдѣланныхъ, но достаточно сильно напрашивающихся быть сдѣланными, въ томъ числѣ и для вывода, насколько серьезный историкъ въ правѣ не только включить законъ 6-го апрѣля 1865 года въ число великихъ реформъ шести-десятыхъ годовъ, но и придавать ему то особенное значеніе, которое по странному педоразумѣнію все еще ему приписывается...

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) М. И. Щербинияъ, "Воспоминація", "Рус. Архивъ" 1876 г., III, 31

### Головнинъ и Валуевъ въ роли литературныхъ критиковъ и публицистовъ.

Начало шестидесятыхъ годовъ ознаменовалось, между прочимъ, массою офиціальныхъ изданій по исторіи и тогдашнему настоящему нашей цензуры. Министерство народнаго просвъщенія, а за нимъ- и внутреннихъ дълъ составляли, печатали и кое-кому раздавали всевозможные «проекты», «свъдънія», «отношенія», «записки», «мивнія» и т. п. Теперь, на отдаленіи сорока лѣтъ, многое изъ этихъ цѣнныхъ матеріаловъ такъ или иначе популяризировано въ работахъ, правда все еще очень немногочисленныхъ, по русской цензурь, кое-что лишь упомянуто, кое-что почти неизвъстно. Да это и понятно, всъ министерскія изданія печатались вовсе не для общаго пользованія, еще меньше для продажи. Сотня, другая экземпляровъ — обычное количество въ изданіи такихъ матеріаловъ — расходилась по рукамъ всякаго ранга чиновниковъ цензурнаго въдомства и въ нихъ исчезала часто безследно.

Въ числъ такихъ мало кому извъстныхъ изданій есть два, представляющія несомитный интересъ для всякаго, кто хочетъ ознакомиться съ взглядами цензурнаго въдомства на литературу и журналистику вообще, на литераторовъ и журналистовъ въ частности, наканунъ введенія въ дъйствіе закона 6 апрыля 1865 года. Это во-первыхъ, — «Краткое обозръніе направленія періодическихъ изданій и газетъ и отзывовъ ихъ по важнъйшимъ правительственнымъ и другимъ вопросамъ за 1862 г.», изданное въ 1862 г. по распоряженію министра народнаго просвъщенія, Л. В. Головнина. Во-вторыхъ, — «Собраніе матеріаловъ о направленіи различныхъ отраслей русской словесности за послъднее де-

сятилѣтіе и отечественной журналистики за 1863 и 1864 г.»,— напечатанное въ 1865 г. по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ, П. А. Валуева.

Ознакомить съ этими двумя офиціальными документами современнаго читателя — моя цѣль 1). Но именно — только ознакомить. Критика и оцѣнка министерскихъ курсовъ и пособій словесности не входятъ въ мою задачу читателю удобнѣе заняться этимъ самому.

## Литература и журналистика 1862 года въ оцѣнкѣ Головнина и гр. Капниста.

Когда, въ мартъ 1862 г., какъ извъстно уже читателямъ, цензурное въдомство было вручено одновременно двумъ министрамъ, Валуевъ почти ежедневно сталъ обращать вниманіе Головнина на тъ или другія упущенія цензуры. Конечно. положение Головнина колебалось; изъ чувства простого самосохраненія, нужно было найти средство для борьбы съ постоянными указаніями на свою безд'ятельность. Для этого онъ прибъгъ къ способу, практиковавшемуся еще Норовымъ и Ковалевскимъ, когда имъ приходилось защищаться отъ нападеній «Комитета 2 апрыля 1848 года» и «Комитета но дѣламъ книгопечатанія» 1859 года. — т. е. къ подносимымъ государю періодическимъ обзорамъ литературы. Такимъ обозрѣвателемъ избранъ былъ чиновникъ особыхъ порученій, гр. П. И. Капнисть. Но кром'в обозр'вній еженеявльныхь (а то и по три раза въ недвлю). Головнинъ явналъ еще сводныя -- за полгода, а когда 1862 годъ подходиль къ концу, то поручиль Капнисту «составить обозръніе всего литературнаго года». Въ результатъ этой работы и яви-

<sup>1)</sup> Я отнюдь не первый указываю на эти источники и буду пользоваться ими. Указанія на нихъ и цитаты попадаются въ статьяхъ Усова ("Цензурная реформа 1862 г.";—"Въст. Европы" 1882 г., У и VI), г. Энгельгардта ("Цензура въ эпоху великихъ реформъ", "Истор. Въстникъ" 1902, X— XII); наконецъ, въ моей же книгъ: "Очерки по исторіи русской цензуры и журналистики XIX стольтія" оба названные источника цитируются нъсколько разъ. Разница только въ томъ, что здъсь и останавливаюсь на этихъ документахъ съ несравненно большею, чъмъ кто бы то ни было, подробностью.

лось названное уже выше «Краткое обозрѣніе» <sup>1</sup>). Головнинъ старался подчеркнуть благонамѣренность литературы и журналистики и этимъ отвести громы противъ той и другой, столь щедро расточаемые не только Валуевымъ, но и многими большого чина бюрократами, особенно гр. Панинымъ и Чевкинымъ.

«Не трудно убёдиться, даже при самомъ поверхностномъ взглядё, - читаемъ въ «Краткомъ обозрѣніи» — что характеръ почти всёхъ статей этого рода (по вопросамъ общественной жизни — М. Л.) свидѣтельствуетъ о прочности нравственныхъ убѣжденій большинства журналовъ и газетъ и о благопріятномъ для правительства вліяніи журналистики нашей въ 1862 году на общественное миѣніе» 2). Хотя въ подтвержденіе этой благонамѣренности составитель «Краткаго обозрѣнія» особенно останавливался на благонамѣренныхъ чувствахъ и побужденіяхъ Б. Н. Чичерина, игравшаго первую скрипку въ «Пашемъ Времени» Н.Ф. Павлова, но подобныя обобщающія аттестаціи положительно пестрятъ на 84 страницахъ «Обозрѣнія».

Особенное удовольствіе гр. Капнисть и Головнинъ выразили по поводу «обличеній» недававшаго никому въ Россіи покоя Герцена. Мѣста эти такъ характерны и интересны. что я приведу ихъ съ буквальной точностью.

«Въ половинъ же 1862 г., журналистика, какъ върная истолковательница настроенія всего общества в), представняють весьма большое количество отзывовъ и нападокъ на такъ называемую "подпольную и заграничную русскую литературу". Не трудно убъдиться, даже при самомъ поверхностномъ взглядъ, что характеръ почти всъхъ статей этого рода свидътельствуетъ, какъ о прочности нравственныхъ убъжденій большинства журналовъ и газетъ, такъ и благо-

<sup>1) &</sup>quot;Сочиненія гр. ІІ. ІІ. Капниста", М. 1901 г., т. І, "Воспоминанія о гр. ІІ. ІІ. Капнисть" принадлежащія его дочери. Въ этихъ сочиненіяхъ приведено все то, что принадлежитъ перу гр. Капниста въ названныхъ выше двухъ секретныхъ источникахъ, но публика съ ними знакома очень мало, благодаря невысокимъ качествамъ этихъ сочиненій.

<sup>2)</sup> CTp. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Черезъ два года гр. Капнистъ думалъ далеко не такъ про "върное истолкованіе"...

пріятномъ для правительства вліяніи журналистики нашей, въ 1862 году, на общественное миѣніе. Въ этомъ отношеніи особенно выдалась «Замѣтка для издателя "Колокола" въ "Русскомъ Вѣстникѣ", послужившая поводомъ къ цѣлому ряду статей въ газетѣ "Наше Время" и въ "Сѣверной Пчелѣ", порицавшихъ направленіе и дѣятельность издателя "Колокола" и съ усиѣхомъ изобличавшихъ его въ глазахъ тѣхъ близорукихъ людей, у которыхъ до того времени онъ пользовался неопровержимымъ авторитетомъ. Сознавая несомиюнную пользу такого направленія, цензура считала нелишнимъ дать нъкоторый просторъ статьяль этого рода, имъвшимъ цялью противодъйствовать тенденціямъ "подпольной литератиры" и нъкоторысъ заграничныхъ агитаторовъ» 1).

Въ другомъ мѣстѣ составитель «Обозрѣнія» отводитъ своему восторгу болѣе значительное поле. Сказавъ, что журналистика оказала обществу «немаловажную услугу, послъдствія которой были и будутъ самыя утѣнительныя», онъ продолжаетъ:

«Существовавшая до 1862 г. невозможность отзываться объ этомъ предметь (двительность заграничныхъ «агитаторовъ» — M. I.) въ Россіи нечатно придавала много авторитета заграничнымъ произведеніямъ и д'ятельности этого рода. Но наконецъ въ "Съверной Ичелъ" отъ 9-го мая 1862 г. имя г. Герцена появляется въ первый разъ послъ четырнадцати лътъ молчанія о немъ въ нашей печати. Эта газета напечатала рѣчь произнесениую имъ въ Вяткѣ 6 декабря 1837 г., по случаю открытія тамъ публичной библіотеки. Въ этой ръчи выражено, между прочимъ, убъжденіе, что правительство наше всегда шло впереди народа, указывая и продагая для него путь къ просвъщению и прогрессу. Опубликованіе въ настоящее время "С'єверной Пчелой" такихъ понятій, высказапныхъ ибкогда громко г. Герценомъ. имъло цълью доказать нагляднымъ образомъ: до какой стенени убъжденія его могуть изміняться подъ вліяніемь винішнихъ обстоятельствъ и это такъ живо задъло его самолюбіе.

<sup>1)</sup> Стр. 5—6. Курсивъ мой. При обозръніи 1862 года, въ особой главъ, посвященной первымъ "обличеніямъ" Герцена, я уже указываль, что хронологически авторъ "Краткаго обозрънія" ощибается очень существенно. Поэтому рекомендую читателю не описательную часть этахъ страницъ, а лишь публицистическую…

что онъ поспъшилъ въ своей газетъ "Колоколъ" высказать исполненныя горечи и злобы жалобы свои не поступокъ "Съверной Пчелы". Вскоръ потомъ, въ "Русскомъ Въстникъ" была напечатана "Замътка для издателя Колокола" и съ того времени начинается единодушное, полезное и усибшное стремленіе нашей журналистики разрушить эфемерный автозаграничныхъ агитаторовъ. "Русскій нашихъ Въстникъ" весьма мътко указалъ на ту недобросовъстность, съ которою издатель "Колокола" относился постоянно къ многознаменательнымъ преобразованіямъ настоящаго царствованія и къ явленіямъ новой русской жизни. "Открылась новая эпоха, которая требуеть новыхь тяжкихь усилій... гласить "Замътка", "началось дъло исполненное величайшихъ трудностей, явился необозримый рядъ новыхъ потребностей и задачъ. Такое могущественное движение въ общественномъ организмѣ не можетъ не сопровождаться броженіемъ умовъ и разстройствомъ многихъ интересовъ. Въ чемъ же состоить задача честнаго писателя, сколько-нибудь мыслящаго и действительно любящаго свою родину? Броженію-ли этому способствовать, или созидательному д'ялу? Запутывать-ли дёло всякою негодною примёсью, капризами и фантазіями, и вызывать губительныя реакціи, или разъяснять и упрощать его, и сосредоточивать общественное винсущественныхъ и безспорныхъ? маніе элементахъ Каждый честный человѣкъ въ такую минуту принимающійся за публичное слово и находящійся на полной свободі, не раздражаемый стесненіемъ, долженъ чувствовать на себъ великую правственную отвътственность, не совмъстную съ легкомысліемъ, и избъгать всего, чего онъ не сознасть съ полною яспостью, съ полнымъ разумнымъ убъжденіемъ. Такъ-ли дъйствоваль издатель "Колокола"? спращиваеть "Русскій Въстникъ", и отвъчаеть, что "онъ не дъйствоваль. онъ юдилъ и вертблея, ломался и жеманничалъ; онъ умблъ только смущать, запутывать, вызывать реакціи. Передъ каждымъ практическимъ вопросомъ онъ раскрывалъ бездну своего пустого и безсмысленнаго радикализма и только пугалъ, раздражалъ и сбивалъ съ толку". "Было-ли", продолжаетъ статья, "сказано въ его писаніяхъ хоть одно живое слово по темъ реформамъ, которыя у насъ совершались, по тыть вопросамъ, которые у дасъ возникали? Что путнаго

было сказано, напримъръ, по поводу крестьянскаго дъла. самаго капитальнаго и самаго труднаго? Инчего, кромъ тупоумныхъ разглагольствованій г. Огарева и сценическихъ вскрикиваній г. Герцена. Несмотря на все литературное достоинство и умъ этой "Замътки для издателя Колокола". впечатибніе произведенное ею теряло значительную долю своей силы потому, что въ тоит ея многіе слышали раздражительность и отсутствіе спокойнаго разсужденія. Тъмъ не менве, большинство газеть перепечатали статью "Русскаго Въстника" и сами воспользовались возможностью разсуждать печатно о нашихъзаграничныхъ агитаторахъ. Весьма полезное впечатлъние произвелъ рядъ статей газеты "Наше Время" подъ заглавіемъ: Г. Герценъ и г. Огаревъ". Отличаясь тономъ болъе умъреннымъ, чъмъ "Замътка" "Русскаго Въстника", статьи эти не менъе, если не болъе способствовали къ подрыву во мибній массъ авторитета г. Герцена. Зам'вчательно, что пумера газеты, въ которыхъ печатались эти статьи, покупались нарасхвать и по этому факту можно съ достовърностью предположить о сочувствій большинства къ стремлению нашей журналистики противодфиствовать заграничнымъ агитаторамъ. Вотъ, напримъръ, отзывъ одной изъ статей газеты "Наше Время" о самомъ г. Герценв: "Одаренный большимъ литературнымъ талантомъ и неистощеннымъ остроуміемъ» говоритъ газета, "онъ вообразилъ себъ. что ему предлежить другое, не просто литературное поприще, что онъ собственно не литераторъ, а политикъ, политическій дівятель. Этой злополучной мысли мы одолжены встмъ тъмъ нолитическимъ сумбуромъ, который читали въ его заграничныхъ изданіяхъ. Конечно, он'в въ глазахъ очень молодыхъ людей, а также людей ничего не знающихъ и ни о чемъ не думавшихъ, имбють прелесть, съ которой трудно бороться. Предесть эта заключается именно въ недостаткъ практическаго характера и въ идеальности стремленій.". Однако такое убъждение не помъщало газетъ ... Наше Время", предложить рѣзкую, но вѣрную характеристику политическаго направленія издателя "Колокола". "Г. Герценъ", замъчаеть газета, "инчего такъ не желалъ, какъ говорить велухъ, а между тъмъ онъ потихоньку былъ гораздо лучше. О многомъ только закричи, такъ оно потеряетъ свою прелесть. Выложи иногда все, что есть за душой, и прослывешь

не богачемъ, а нищимъ. Свобода для г. Герцена не будни, а праздникъ. Это не спокойное пользование правомъ, не увъренность, что оно мое, днемъ, ночью, на глазахъ цълаго міра; а разгуль мастерового, который дождался воскресенья да и пируетъ на послъднія деньги. Г. Герценъ въчно находится въ торжественномъ настроеніи, въчно торопится, какъ будто боится, что праздникъ скоро кончится. Онъ, кажется, пишетъ не затъмъ, чтобъ сообщать мысли, а чтобъ доказывать, что пишеть безъ цензуры. Онъ щеголяеть не истиной, а силой, не воздержанностью, а необузданностью. У него во всемъ замътно какое-то инстинктивное желаніе помъстить на данномъ протяжени бумаги какъ можно болъе свободы слова. Если теперь обратиться, наконецъ, къ содержанію политическихъ трудовъ г. Герцена, къ тому богатству, которымъ горъль онъ нетерпъніемъ подълиться съ нами, то должно придти въ изумленіе, до какой степени скудно число его сокровищъ. Двъ - три истасканныя мысли, общія мъста, ропотъ противъ угнетателей, завъренія въ любви къ народнымъ массамъ, на каждомъ шагу звуки знакомой, старинной ивсии и болве ничего. Еслибъ онъ быль рыцаремъ, то въ его щитъ слъдовало бы поставить девизомъ: революція и сплетни. Вотъ его политическій катехизись въ главныхъ чертахъ". Постойны вниманія также статьи о г. Герценф помфщавшіяся въ "Съверной Пчелъ" и статья газеты "Сынъ Отечества" подъ заглавіемъ: "Нюсколько словъ по поводу одного новаго вопроса въ русской публицистикът 1). "Если бы г. Герценъ", замъчаетъ эта статья. "отуманенный своимъ воображаемымъ величіемъ, быль въ состояніи слушать чыс-нибудь совіты, мы обратились бы къ нему съ просьбою не вредить развитию Россіи своими крайними выходками, а вмѣстѣ съ нами служить по мфрф силь и возможности общему, святому дфлу добра и порядка. Но г. Герценъ, конечно, не послушаетъ нашего смиреннаго голоса, онъ съ олимпійскимъ величіемъ смотрить на нашу журналистику. Но отказавшись оть мысли обратить на путь истинный лондонского русского нублициста, мы не отказываемся отъ другой мысли - отъ мысли, предостеречь тѣ личности изъ нашего общества, для которыхъ нужны эти предостереженія, отъ обаянія, которое

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

производить на нихъ непроцензурованный листокъ г. Герцена, напомнивъ, что отсутствіе цензурнаго разрѣшенія отнюдь не можетъ служить мѣриломъ состоятельности не подвергшейся цензурѣ книги <sup>1</sup>).

Очень значительное мѣсто «Краткое обозрѣніе» отвело и «Отцамъ и дѣтямъ» Тургенева:

«Этотъ романъ есть единственное явленіе въ періодической литературь 1862 года, которое равно замѣчательно и по значение своему для вопросовъ общественной жизни и но высокому художественному достоинству. Романъ г. Тургенева явился какъ нельзя болъе кстати и имъль неоспоримо весьма полезное д'вйствіе на общество. Онъ явился въ то время, когда теоретическія статьи, написанныя даже такъ популярно, какъ статън г. Чичерина, могли быть слишкомъ серьезны для того, чтобы сдержать въ границахъ замѣтно усиленное разными вредными вліяніями, колебаніе основныхъ правственныхъ началъ въ недоучившейся молодежи и во всъхъ несамостоительныхъ умахъ. Въ легко доступной ноиятію каждаго, художественной форм'в г. Тургеневъ выставиль на судъ общества отцевъ, им'йющихъ принцины, и дітей, стремящихся, если можно такъ выразиться, къ безиринциппости, къ "нигилизму", Нигилиетомъ по опредълению г. Тургенева, называется тотъ, "который инчего не признаеть, который инчего не уважаеть, который ко всему относится съ критической точки зрѣнія, который не склоняется ни предъ какими авторитетами, который не принимаетъ ни одного принципа на вѣру, какимъ бы уваженіемъ ни быль окружень этотъ принципът. Вопросъ о ингилизм'в быть можеть помимо нам'вреній самого автора, оказался въ романъ не въ симпатичномъ колоритъ для способности всеотрицанія и это произвело, между прочимъ то, что критики "Современника" и "Русскаго Слова" ²) всегда прежде сходившіеся въ воззрѣніяхъ, выказались въ неловкомъ положеній и стали противорфиить другъ другу. что было замѣчено другими журналами. Спустя не болѣе полугода послъ появленія романа г. Тургенева можно уже

Стр. 74 ~79. Курсивъ мой. Въ 1862 г. предварительной цензурой просматривалось все, печатавшееся въ Россіи.

<sup>2)</sup> М. А. Антоновичъ и Инсаревь.

замѣтить принесенную имъ для общества пользу. Анализъ нигилизма привелъ общество и литературу къ сознанію, что это качество есть явленіе ненормальное, болѣзненное и, какъ противъ всякой болѣзин, стали искать средствъ и противъ нигилизма... Романъ г. Тургенева принесъ пользу еще и тѣмъ, что лишилъ нигилизмъ того обаянія, которое начиналъ онъ получать нодъ перомъ людей съ талантомъ. какъ напримѣръ Добролюбовъ» 1).

Рядъ статей въ «Съверной Ичелъ», «Нашемъ Времени» и «Сынъ Отечества» далъ составителю "Обозрънія" поводъ, сдълать еще иъсколько не лишенныхъ интереса замъчаній.

«Вскоръ послъ появленія романа г. Тургенева—пишетъ онъ -- журналистика наша и общество представили очевидное доказательство полнаго сочувствія своего принцину правственности. Въ концѣ прошлаго мая и въ первыхъ числахъ йоня мбеяца столица наша подверглась страшнымъ ножарамъ, о причинъ которыхъ ходили самые прискороные толки. Одновременно съ этимъ обдствіемъ стали являться подметные листки возмутительнаго свойства, получившіе изв'єстность подъ именемъ злоумыщленныхъ прокламацій. Всеобщимъ, единодушнымъ взрывомъ негодованія и скорби встрѣтила періодическая литература наша это непормальное явленіе жизни общественной. Впосл'єдствій эти подметные листки потеряли въ глазахъ общества всякій признакъ серіознаго діла и стали предметомъ насмізнекъ, но въ первую минуту воображение массъ, настроенное другими д'яйствіями, облекло ихъ несвойственнымъ имъ значеніемъ. Къ такому разоблаченно этихъ подметныхълистковъ въ глазахъ общества по преимуществу содъйствовала паша журналиетика своими отзывами о нихъ, полными хладнокровнаго пре**з**р4нін» 2)...

Оставляю въ сторонъ значительную часть «Обозрѣнія», посвященную деталямъ, какъ-то: вопросамъ крестьянскому, дворянскому, о преобразованій суда, о выкупъ, о земскихъ банкахъ, финансовымъ и экономическимъ, о военныхъ преобразованіяхъ, о городскомъ общественномъ управленіи, о народномъ просвъщеніи, о духовенствъ, о преобразованіи

<sup>1)</sup> Стр. 66-68. Курсивъ подлининка.

<sup>2)</sup> Crp. 69.

цензуры: — тамъ, кромъ выдержекъ изъ газетъ и журналовъ (ихъ для разсмотрънія было взято 22), иътъ ничего, принадлежащаго самому составителю.

Такова была самозащита Головнина, многими его апологетами признанная за желаніе дать печати большую... «свободу»...

### Происхожденіе "Собранія матеріаловъ". Его цѣль и основныя убѣжденія при оцѣнкѣ литературы.

Вскорѣ гр. Каннистъ перешелъ чиновникомъ особыхъ норученій къ Валуеву. Последній, зная уже «литературныя» способности своего поваго подчиненнаго, решилъ воспользоваться его перомъ для своей цёли и поручилъ ему нашесать обзоръ литературы за 1863 годъ, въ которомъ доказывалось вся цёлесообразность надзора министерства внутреннихъ дёлъ за печатью... распущенной Головнинымъ.

«Обзоры» писались, время шло, проектъ новаго цензурнаго закона обсуждался въ комиссіяхъ ки. Оболенскаго, потомъ въ государственномъ совъть. Предвидя скорое свое торжество надъ довольно многочисленными оннонентами. всячески критиковавшими валуевскій проектъ, министръ рѣшилъ снабдить цензоровъ особымъ руководствомъ, которое бы помогло имъ идти въ разъ опредъленномъ направленіи, однообразніве понимать современную литературу и дъйствовать на болъе твердой ночвъ. Для этого ръшено было напечатать особый, такъ сказать, курсъ русской словесности. Работа была раздълена такимъ образомъ: «обозръніе романовъ и сочиненій въ проз'в поручили князю Вяземскому. обозрѣніе драматическихъ произведеній — Маркевичу, а лирической поэзін – Каннисту. За эту работу Каннисть принялся съ особеннымъ удовольствіемъ и въ апрёлё 1865 г. уже окончиль ес. Часто навъщавшій его Щеронна (Н. О.) приходиль въ восторгъ по мёрё того, какъ слышалъ отрывки изъ сочиненія Капниста, и говорилъ: "прочитай это министръ, — онъ увидитъ въ васъ человѣка глубоко понимающаго не только поэзію, но и политическое ся значеніс. Эта работа должна непремѣнно дойти до государя" 1). Ва-

<sup>1) &</sup>quot;Сочиненія гр. П. И. Капинста", І. СХХІ.

теля дёль въ проектировавшемся Главномъ управленіи по дёламъ печати. Въ августь 1865 г. очеркъ о лирикъ былъ уже отданъ въ печать. «Князь Вяземскій не представилъ заданной ему записки о русской прозъ. Изданіе готовилось къ 1 сентября. Вновь обратились къ Капнисту съ просьбой, чтобы онъ написалъ также и эту часть. Времени оставалось слишкомъ мало, чтобы успъть написать подробный кригическій очеркъ. Въ краткой стать вонъ изложилъ направленіе русской прозы въ переходное время нашей литературы» 1).

Такимъ образомъ составилось «Собраніе матеріаловъ о направленіи различныхъ отраслей русской словесности за послѣднее десятилѣтіе». Вторая же часть этого руководства: «—и отечественной журналистики за 1863—1864 г. г.» была выполнена и «обзорами» Капниста и коллективнымъ трудомъ членовъ совѣта министра внутреннихъ дѣлъ по дѣламъ книгопечатанія.

Къ 1-му сентября 1865 г. — т. е. ко дню введенія въ дъйствіе закона 6 апръля, валуевское руководство было уже получено всъми цензурными учрежденіями.

Цёль этой довольно объемистой книги (296 страницъ) была объяснена совершенно ясно въ «Введеніи»:

«Цензура наша примъняла свою дъятельность по большей части къ отдъльнымъ явленіямъ въ области печати и можно утвердительно сказать, что почти каждый цензоръ, за весьма ръдкими исключеніями, наблюдая за тъми періодическими изданіями, разсматриваніе которыхъ входило въ его прямую обязанность, не имълъ въ виду тъхъ различныхъ направленій, которыя существовали въ нашей литературъ, и потому для него оставались неизвъстными тъ цъли, къ которымъ нъкоторые дъятели стремились посредствомъ литературной агитаціи, и тъ пріемы, которые для этого употреблялись. Если же уясненіе и общій обзоръ главныхъ литературныхъ направленій можетъ привести къ полезнымъ результатамъ при системъ предварительной цензуры, то тъмъ

<sup>1)</sup> Ibidem, CXXV. По всей въроятности, ръчь идетъ о кн. П. П. Вяземскомъ, сынъ П. А., поэта, служившемъ въ цензурномъ въдомствъ. Старикъ-отецъ былъ въ это время и очень старъ и, пожалуй, мало подходящь для компаніи съ Капнистомъ и Маркевичемъ — все-таки, это отставной товарищъ министра.

болѣе серіозное примѣненіе можеть быть изъ этого сдѣлано при томъ характерѣ, который должна усвоить себѣ цензурная дѣятельность въ силу высочайше утвержденнаго мнѣнія государственнаго совѣта 6 апрѣля сего года. Знаніе главныхъ направленій, существующихъ въ литературѣ, и разуменіе телей, которымъ служать наиболѣе вліятельные писатели, можеть нерѣдко содѣйствовать къ вѣрному взгляду на новое литературное произведеніе, къ справедливому заключенію о немъ и даже къ правильному примѣненію относительно его того или другого цензурнаго постановленія» 1).

Начинается «Введеніе», по всей въроятности, написанное самимъ Валуевымъ (по крайней мърѣ, тамъ тъ же мысли, которыя онъ выражалъ неоднократно въ своихъ многочисленныхъ циркулярахъ), съ указанія на то, что уровень русской литературы и журналистики за 1854 — 64 годы «значительно понизился», что «ихъ внутреннее достоинство и независимость положенія» крайне незначительны. Затъмъ читаемъ слѣдующее:

«Оставя путь свободнаго развитія, литература наша значительно отклонилась въ несвойственную ей среду односторонняго служенія временнымъ политическимъ, гражданскимъ и общественнымъ вопросамъ. Прямымъ последствиемъ этого должно признать замѣчаемую въ новѣйшихъ произведеніяхъ русской литературы илохо скрытую тенденціозность, скудность творческой дъятельности, а потому и повсемъстное почти отсутствіе художественности. Немногія исключенія въ этомъ отношеніи составляють тѣ современцые писатели наши, талантъ которыхъ получилъ уже опредъленное направленіе въминувшее время, когда наша литература развивалась самостоятельно и согласно высшимъ законамъ эстетики, несмотря на то, что условія, содействующія независимому развитию литературы, представляють въ настоящее время новидимому болбе удобствъ. Тъсный кругъ дъятельности, доступный въ прежнее время у насъ общественной иниціативъ, и болье сложный объемъ цензурныхъ требованій, не препятствовали, однако, нашей литературѣ блистать такими именами, какъ Гоголь, Лермонтовъ и Кольцовъ, и при томъ достовърно извъстно, что свобода творчества этихъ

<sup>1) &</sup>quot;Собраніе матеріаловъ etc." V-VI. Курсивъ мой.

жудожниковъ не встръчала для себя стъсненія, потому что ими почти ничего не было даже и написано такого, чтобы запрещено было печатать. Такъ истинная среда изящнаго можетъ развиваться совершенно свободно помимо преходящихъ явленій жизни. Тоже самое можно сказать и относительно лучшихъ современныхъ писателей нашихъ, каковы: Гончаровъ, Тургеневъ, Островскій, графъ Л. Н. Толстой, кн. Вяземскій, Тютчевъ, Майковъ и другіе» 1).

Итакъ, читатель видитъ, о какой «свободѣ» творчества идетъ рѣчь; это—среда изящнаго, такъ мало подходящая къ бурному періоду конца пятидесятыхъ и началу шестидесятыхъ годовъ... Очевидно, этой художественной свободѣ и противопоставляется «несвойственная тенденціозность». Кромѣ того, сразу же приходится отмѣтитъ сильное противорѣчіе дѣйствительности. Кому не извѣстно, какія мытарства проходили сочиненія Гоголя, Лермонтова и Кольцова, особенно перваго — и при ихъ жизни и послѣ, какъ разъ въ періодъ «повидимому большихъ удобствъ»... Впрочемъ, не вдаваясь въ комментаріи — они ясны для самого читателя—продолжаю слѣдить за авторомъ «введенія».

«Но нельзя также не согласиться, что самостоятельная и художественная дъятельность этихъ писателей была въ минувшее десятильтіе исключеність, составляла меньшинство въ общей сложности литературныхъ произведеній и не пользовалась популярностью наравив съ другими, господствовавшими въ нашей литературъ направленіями. Явленіе это объясняется упомянутымъ выше уклоненіемъ литературы отъ преследованія прямых вел целей, служеніемъ ея побочнымъ и временнымъ вопросамъ, что имъло самое вреднос вліяніе на вкусъ читающей публики и даже на общественную нравственность. Указывая на нъкоторыя несовершенства и крайности минувшаго, небольшой кружокъ литературныхъ дъятелей нашихъ, имъвшихъ въ виду совершенно нелитературныя цели, легно пріобрёнь себё въ глазахъ близоруной массы авторитеть, и, обращая литературу въ слипое орудіе пропаганды, увлекъ многихъ неопытныхъ, но талантливыхъ писателей на ложный путь, развиль въ публикъ стремленіе ИСКАТЬ ВЪ изящных произведеніях слова заднюю мысль оппо-

<sup>1)</sup> Стр. I—II. Курсивъ мой.

зиціи, обличенія и намека, и низвель большую часть новъйшихъ явленій нашей литературы на степень фельетона, куплета, эпиграммы, каррикатуры и даже пасквиля... Къ сожальнію, большая часть произведеній нашей литературы, имъвшихъ успъхъ въ упомянутое десятильтіе и составлявшихъ главный балластъ въ отдълъ изящной словесности петербургскихъ періодическихъ изданій, обнаруживаютъ именно эту несамостоятельность въ дълъ творчества и тяготьніе къ предвзятому принципу или къ посторонней цъли. Дошло даже до того, что произведенія, не отличавшіяся подобнымъ характеромъ, считались недостойными вниманія и похвалы, какъ произведенія безь направланія» 1).

Вся эта тирада тѣмъ болѣе смѣшна, что сами составители «Собранія матеріаловъ» отнюдь не отрицають достоинствъ и широкаго литературнаго значенія за произведеніями ихъ собственнаго направленія, какъ-то: Писемскаго, Клюшникова, Лѣскова и т. п. Никакой изящности они не оцѣнивають такъ слащаво, какъ направленство своего берега. Воть почему критика, та русская критика, которая, къ чести нашей литературы, не выходила изъ рукъ Бѣлинскаго, Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, встрѣчаетъ такое озлобленное къ себѣ отношеніс. На вопросъ: гдѣ же находился источникъ зловреднаго направленія, гдѣ тема, на которую почти вся русская литература отвѣчала стройнымъ хоромъ? — авторъ «введенія» отвѣчаетъ:

«Изъ обозрѣнія всей совокупности различныхъ литературныхъ направленій за минувшія десять лѣть, не трудно усмотрѣть, что главнымъ, но въ то же время, такъ сказать, закулиснымъ двигателемъ въ этомъ дѣлѣ была наша критика. Не многіе, но талантливые дѣятели создали изъ критики силу, которая, какъ судъ и какъ авторитетъ, отяготики силу, которая, какъ судъ и какъ авторитетъ, отяготика съ одной стороны надъ литературой, увлекая писателей къ нелитературнымъ цѣлямъ, съ другой стороны, эта сила подчинила своему вліянію слипое большинство читателей, развивая въ нихъ ложный вкусъ и желаніе видѣть въ литературѣ орудіе агитаціи или протеста; наконецъ, эта же критика пріобрѣла власть надъ понятіями и даже надъ нравами общества, потому, что, подъ предлогомъ критическихъ раз-

<sup>1)</sup> Стр. II-III, IV. Послъдній курсивъ подлинника.

боровъ и рецензін, всю принципы и отправленія семейной и общественной жизни были низвергаемы и направляемы въ извъстную сторону, смотря по надобности. Такое-то важное значеніе получила у насъ критика со времени Бълинскаго и не утрачивала его до Добролюбова и Чернышевскаго включительно, то-есть почти до настоящаго года» 1).

# Аттестація чистому искусству. Группировка русскихъ поэтовъ. Первая группа—съ фетовщиной во главъ.

Вся книга вполнѣ выдерживаеть планъ, набросанный въ «введеніи», и теперь мы будемъ прежде всего внимательно слушать гр. Капниста, которому принадлежатъ 110 страницъ обзора лирической поэзіи и 18—романа, повъсти и разсказа.

Прежде, чёмъ дать характеристику отдёльныхъ поэтовъ офиціальный историкъ литературы останавливается на полемикъ о натуральной школъ и на теоріи «искусство для искусства». И тотъ и другой вопросы ръшаются имъ очень просто:

«Критика условилась, помимо свъдънія о томъ большинства публики u даже писателей, дать название «натуральной школы» собственно протесту и отрицанію. Изученіе д'ыйствительности во имя этой "натуральной школы" заключалось съ одной стороны въ собираніи всёхъ возможныхъ аргументовъ способныхъ доказать полную неудовлетворительность и негодность тогдашняго государственнаго, гражданскаго и общественнаго строя нашего, а съ другой стороны, -- въ поклоненіи матеріализму и реализму съ цълью дъйствовать разрушительно на нъкоторыя религіозныя и нравственныя убъжденія, имъвшія у насъ авторитеть въ то время. Итакъ, вотъ въ чемъ состояло направленіе, которое ложно было названо "натуральной школой". И это направленіе было тогда действительно новостью и оно было встречено съ симпатіей. Бороться же противъ этого направленія открытымъ оружіемъ не было никакой возможности, потому что оно прикрылось маской литературной цёли, интересовъ искусства: подъ именемъ "натуральной школы".

<sup>1)</sup> Стр. IV-V. Курсивъ мой.

И туть-то искусство, а въ томъ числъ и лирическая поэзія, было принесено въ жергву практическимъ и соціальнымъ тенденціямъ. Это было то время, когда съ одной стороны, писаніе для чтенія между строкъ достигло у насъ великаго умѣнія и тонкости, а съ другой стороны, когда возникла целая литература откровенная, безъ маски. но писанная... Истинная "натуральная школа" не была для насъ новостью-она имъла у насъ всегда замъчательныхъ представителей, начиная чуть-ли не отъ временъ Кантемира и фонъ-Визина. И въ то время уже громко заявляли себя въ нашей литературћ протесть и отрицаніе, но они заявляли себя во имя идеала; въ новой же "натуральной школь" протесть и отрицание служать сами себъ идеаломь и потому, будучи относительны и часто меновенны, они не могутъ быть предметомъ истиннаго искусства... Подъ видомъ "натуральной школы" проводились общество тенленціи въ сущности не литературнаго свойства, и имя Гоголя было произвольно выставлено, какъ знамя. Уровень творческой деятельности въ литературъ нашей не могъ при этомъ не понизиться, и это по преимупеству отразилось на лирической поэзін нашей въ послъднее десятильтіе. Окончательное же обращеніе нашей поэзін къ постороннимъ цълямъ, которыя преслъдовала мнимая "натуральная школа", произведено было нашей критикой, которая сделала все отъ нея зависящее, чтобъ популяризировать у насъ целую теорію порабощенія искусства, теорію враждебную свободному искусству, возведшую въ принципъ отриданіе (какъ выражались тогла) искусства ради искусства» 1).

Анализируя плоды полемики о свободномъ искусствъ, гр. Капнистъ прежде всего останавливается на колоссальной провинности Бълинскаго, заключающейся въ его фразъ: «поэтъ уже не можетъ жить въ мечтательномъ міръ; онъ уже гражданинъ царства современной ему дъйствительности; все прошедшее должно жить въ немъ. Общество хочетъ въ немъ видътъ уже не потъшника, но представителя своей духовной, идеальной жизни; оракула, дающаго отвъты на самые мудренные вопросы; врача, въ самомъ себъ.

<sup>2)</sup> Стр. 8—11. Курсивъ подлинника.

прежде другихъ, открывающаго общія боли и скорби и поэтическимъ воспроизведеніемъ исцёляющаго ихъ».

«Помимо противорѣчія, восклицаеть Капнисть, заключающагося въ томъ, что "поэтъ уже не можетъ жить въ мечтательномъ міръ", а "общество хочеть видъть въ немъ представителя своей идеальной 1) жизни",--въ этомъ опредъленіи назначенія поэта можно различить уже тъ невыгодныя условія, тъ цъпи, которыми послъдующіе критики, и особенно г. Добролюбовъ, окончательно опутали нашу поэзію, ціпи-которыя влачить она и теперь, промѣнявъ свою независимость на рабство разнымъ политичеэкимъ и соціальнымъ цълямъ. Въ этомъ опредъленіи поэтъ уже прикованъ къ мъсту, какъ граждания 1) прикованъ къ времени какъ гражданинъ современной ему дъйствительности 1), ему указана миссія врача 1), съ обязанностью открывать общія боли и скорби и исцюлять ихъ 1). Не вся-ли печальная судьба, постигшая нашу лирику въ послъднія пванцать льть, коренилась въ этихъ ньсколькихъ строкахъ Бълинскаго? Наконецъ, должно еще замътить, что при этомъ воззрѣніи понятіе о "дѣйствительности" уже сузилось и очерство. ю. Оно утратило прежній космическій и психическій смёхъ и получило значеніе окружающей среды, извёстнаго момента и извъстнаго проявленія общественности» 2).

Но виновенъ оказался не только Бълинскій, «увлекшійся соціалистическими эфемерными утопіями», но и опятьтаки заграничная русская печать.

«Такъ какъ аргументы, въ силу которыхъ требовалось критикой лишить искусство свободы, не могли быть у насъ вполнѣ высказаны, что это выполнила русская пресса за границей. По поводу смерти живописца Иванова г. Огаревъ въ "Полярной Звѣздѣ" (1859 г.) высказалъ ясно тѣ цѣли, въ силу которыхъ проповѣдывалось порабощеніе искусства.

"Христіанское искусство", сказано въ этой статьъ, "пало, несмотря на провозглащение иммакулатной концепщи, самое провозглащение иммакулатной концепции могло случиться только потому, что христіанство пало...¹) Худож-

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) CTp. 13—14.

никъ не сразу понимаеть, что дѣло въ томъ, что онъ уже не религіозенъ, потому что его общественная среда не религіозна, ему еще кажется, что онъ вѣритъ; онъ ходитъ въ церковь, онъ промываетъ себѣ глаза святой водою; но онъ натягиваетъ на себя благоговѣніе, глаза его не веселѣе смотрятъ послѣ святой воды. И въ толпѣ, которая кругомъ его, онъ видитъ что-то затверженное, какое-то безсмысленное повтореніе когда-то живаго слова, или просто лицемѣріе"... "Искусство ради искусства" помимо общественнаго содержанія 1), не въ состояніи вдохновить его; это посторонняя, натянутая идейка, а не внутренняя сила, которая просится наружу. Куда дѣваться? Я усталъ, восклицаетъ художникъ, дайте мнѣ отдыхъ; но такой,—

Чтобъ въ груди дрожали жизни силы.

"И этотъ отдыхъ онъ находитъ въ въчно юной природъ. Пейзажъ становится на первомъ планъ; историческая живопись мало-по-малу бледнесть, выбиваясь изъ сильрелигіозная эпоха не вдохновляеть, да и никакая историче; ская эпоха не вдохновляеть; художникь усталь оть исторін, какъ само общество устало оть исторін 1) "... "Общественная жизнь", --продолжаетъ г. Огаревъ, -- празлагается болъе и болъе, она впадаетъ въ утомленіе, она неспособна къ живому върованію, ни къ живой радости, ни къ великой трагедін; она безсильна, она просто — устала... Искусство пало потому, что общественная жизнь выдохлась..." Не вдаваясь въ полемику, здъсь только можно предложить вопросъ: почему же римское искусство процвъло именно въ дни разложенія римскаго общества? Почему величайшіе художники творили подъ покровительствомъ людей, далеко, не отличавшихся ни свободолюбіемъ, ни строгостью нравовъ, таковы, напримъръ, папа Левъ Х или Медичисы? Отчего у насъ, наконецъ, Пушкинъ съ его плеядою блисталъ въ такое время, которое, въроятно, не удовлетворяетъ идеаламъ г. Огарева?.. Какъ бы то ни было, •но ръшено было поработить искусство во имя паденія христіанства 1) и нелъпости исторіи 1). Эти громкіе аргументы, однако, не пробились сквозь нашу цензуру; зато предложенные на первый разъ, взамънъ свободы искусства, — матеріализмъ и соціализмъ

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

проступали сквозь вст поры встръченных публикой съ привымомъ критическихъ статей, историческихъ й политико-экономическихъ изслъдованій и гипотезъ изъ области естествознанія»  $^{1}$ ).

Поэтовъ эпохи 1854—64 г.г. обозрѣватель разбиваетъ на такія три группы: «1) слѣдовавшіе теоріи свободнаго искусства, 2) развивавшіе сперва туманные пріемы нѣмецкаго романтизма, а потомъ усвоившіе себѣ теоріи французскаго соціализма, 3) поэты, предметы иѣснопѣній которыхъ суть по преимуществу народъ и разные общественные вопросы».

Къ первой отнесены: Тютчевъ, Фетъ, Майковъ, Щербина, Полонскій, Мей, графъ А. Толстой, князь П. А. Вяземскій, Бергъ, Алмазовъ, графиня Ростопчина, Ю. Жадовская и К. К. Павлова. Всѣмъ имъ выданы блестящіе аттестаты, если и не всегда одинаково лестные и восторженные, то во всякомъ случаѣ — гарантирующіе ихъ безукоризненную благонамѣренность и полезность.

Во вторую группу включены: Огаревъ, Ап. Григорьевъ и Плещеевъ.

Третья же оказалась настолько разнообразной, что потребовалась болъе детальная классификація. Группа эта разбита на четыре подгруппы: «а) славянофилы (Хомяковь, И. Аксаковь, К. Аксаковь) и украйнофиль Т. Шевченко; б) отрицатели и обличители, возникшіе съ преобразовательной дъятельностью нынъшняго царствованія (Розенгеймъ, Бенедиктовъ), в) перелагатели соціализма и науперизма на русскіе нравы (Некрасовъ, Никитинъ, Вс. С. Курочкинъ, Вс. Крестовскій, Вс. Костомаровъ 2), М. Михайловъ и г) нигилисты, эпиграмматисты и пасквилисты (Панаевъ, Добролюбовъ, Минаевъ, Жулевъ (Скорбный поэтъ) и прочіе, печатавшіе въ «Искрѣ» и въ «Занозѣ»)».

обращаюсь теперь къ отдёльнымъ характеристикамъ въ предположении, что читатели знаютъ истинное значение каждаго изъ названныхъ поэтовъ.

Мы уже видъли, что Тютчевъ, Ап. Н. Майковъ и Вяземскій признавались *лучшими* поэтами. Теперь намъ остается

<sup>1).</sup>CTp. 15-16.

<sup>2)</sup> Точно ужъ гр. Капнистъ не зналъ роли Костомарова въ дълахъ Чернышевскаго и Михайлова?..

лишь добавить, что внушалось, что «павосъ и воззрѣнія Тютчева, выражаемыя его произведеніями, не только вполнѣ понятны, но даже близки и, такъ-сказать, — родственны большей части правственно и умственно развитыхъ людей нашего времени» 1). Относительно музы Майкова говорилось тоже очень много и подробно, особенное же вниманіе обращалось на то, что «нѣсколько патріотическихъ пьесъ навлекли на г. Майкова немилость нѣкоторыхъ критиковъ нашихъ изъ такъ-называемаго "крайне-прогрессивнаго" лагеря. Его провозгласили поэтомъ безъ направленія. Но эти господа забыли, что истинный лирикъ — человѣкъ впечатлѣнія, что онъ не гоняется за направленіемъ и беретъ содержаніемъ своихъ произведеній все, что только вызываеть въ немъ творческую дѣятельность, къ какому бы направленію само явленіе ни относилось» 2).

«Свобода творчества» кн. Вяземскаго почиталась потому драгоцѣнной, что онъ «изобличалъ и иногда рѣзко осмѣивалъ» «весьма многія продѣлки нашей критики и такъ-называемаго передового кружка, наложившаго въ истекшее десятилѣтіе цѣпи пропаганды на нашу литературу, на искусство и на общественную жизнь» <sup>3</sup>). Внушалось все великое достоинство его замѣчаній «нашимъ доморощеннымъ деспотамъ-либераламъ»:

"Свобода — превращеньемъ роли На ихъ условномъ языкъ Есть отрицанье личной воли, Чтобъ быть винтомъ въ паровикъ"...

Или:

"Свободой дорожу, но не свободой вашей, Не той, которой вы привыкли промышлять, Какъ цъловальники въ шинкахъ хмъльною чашей. Чтобъ разумъ омрачить и сердце обуять"...

Или:

"О красных в у насъ забочусь мало: Ихъ нътъ. А есть гиъздо безцвътныхъ лицъ, Которыя хотятъ, во чтобъ ни стало, Нули, попасть въ строй видныхъ единицъ"...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) CTp. 25.

<sup>2)</sup> Стр. 33 — 34. Курсивъ подлинника.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Crp. 49.

Очевидно, взглядъ на Вяземскаго — «этого князя въ аристократіи и холопа въ литературѣ», какъ его окрестилъ Бѣлинскій — былъ вполнѣ соотвѣтствующимъ всей книгѣ. Доблести его было посвящено еще одно мѣсто, которое нельзя не привести:

«Кромъ кн. Вяземскаго, литературное и общественное положеніе котораго задолго до того уже упрочилось, никто не осмълился полнять голоса противъ злочнотребленія сренствами критики. Причина этому таилась, однако, не въ одномъ раболъпствъ писателей и общества передъ авторитетомъ нашихъ критиковъ-законодателей; но она коренилась главнымъ образомъ въ томъ, что эти законодатели пріобръли себъ популярность другого рода, популярность не литературную, но какъ реакціонеры прошедшаго порядка и какъ виновники, будто бы, многаго светлаго новой эпохи. Возстать противъ подобныхъ авторитетовъ казалось многимъ, даже сознававшимъ всю ложь ихъ, опаснымъ и вреднымъ, какъ заявленіе въ пользу минувшаго и противъ лучшаго будущаго. Но когда соціальная и литературная пронаганда стала проводить въ науку нашу нигилизмъ, въ искусство — матеріализмъ, а въ жизнь — отрицаніе давно признанныхъ основъ нравственности общественной и частной, то вь литературь стало обнаруживаться противодыйствіе, выразившееся сперва робко, а потомъ ръшительно и наконецъ ръзко въ противоположности направленія и въ запальчивой полемикъ московскихъ періодическихъ изданій (каковы — "Русскій Въстникъ" и "Московскія Въдомости", "Наше Время" и отчасти "День") съ петербургской журналистикой вообще» 1).

Очень интересное опредъленіе дано Фету, «у котораго, также какъ и у г. Тютчева, преобладаеть та тонкость и, такъ сказать, музыкальная деликатность ощущеній, которая доступна только высокоразвитымъ натурамъ». А именно: «въ то время, какъ для г. Тютчева внёшняя природа, равно какъ феномены жизни и духа, суть только матеріалъ, въ который онъ воплощаетъ мысль, или ощущеніе, нашедшее въ немъ "камомъ свое опредъленіе, — въ г. Фетъ именно эта

<sup>1)</sup> CTp. 50 -- 51.

самая природа, эти феномены жизни и духа встръчають собственно себь самимь истолкователя до самыхъ тонкихъ и нъжныхъ своихъ отправленій и подъ его перомъ перестають быть матеріаломь для выбщенія въ себя поэтическаго содержанія, но, напротивъ, сами становятся содержанісль, перестають быть средствомь, но становятся цілью для поэта... Г. Тютчевъ часто глубоко понимаетъ то, что онъ, быть можетъ, и не такъ ясно чувствуетъ, а г. Фетъ, напротивъ, часто глубоко чувствуетъ (въ смыслъ, - чуетъ) то, что онъ не ясно понимаетъ. Отъ этого у г. Фета, еще чаще чемъ у г. Тютчева, встречается верная передача ощущенія при сильной неясности стиха. Можно положительно замътить, что г. Фетъ неръдко пользуется словомъ для того только, чтобы одними звуками его живописать тотъ смыслъ, то ощущение, котораго это же слово, отдъльно взятое, вполнъ выразить ръшительно не можетъ. Такова, напримъръ, извъстная пьеса, въ которой нъть ни одного глагола и въ которой действительно гораздо более сказано, чемъ говорять ся слова:

Шопотъ, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Соннаго ручья,
Свътъ ночной, ночныя тъни,
Тъни безъ конца,
Рядъ волшебныхъ измъненій
Милаго лица,
Въ дымныхъ тучкахъ пурпуръ розы,
Отблескъ янтаря,
И лобзанія и слезы—
И заря, заря!... 1).

Таковы великія качества первой группы поэтовъ, «свободныхъ творцовъ»!

Лучшаго пораженія ихъ въ глазахъ общества нельзя было бы и придумать...

Оригинально также оцѣненъ Щербина, тотъ самый Щербина, который находилъ работу Капниста верхомъ совершенства. Офиціальный критикъ порядочно пожуриль его

<sup>1)</sup> Стр. 28 — 29. Курсивъ подлинника.

за чувственныя стихотворенія, не одобриль также обличительной жилки, проявившейся еще въ 1848 году, но закончиль такъ: «Впрочемъ, и самъ г. Щербина отрекся отъ этого моднаго, отрицательнаго и обличительнаго направленія, какъ видно изъ многихъ, написанныхъ имъ въ позднъйшее время эпигра ммъ, которыя обращаются въ рукописи, и изъ послъднихъ его стихотвореній, которыя печатались въ "Русскомъ Въстникъ" 1).

Итакъ, эпиграмматистъ—Щербина поощренъ и включенъ не въ ту группу, которая обнимаетъ эпиграмматистовъ, пасквилистовъ и нигилистовъ. Почему допущена такая ошибка? Изъ «Собранія матеріаловъ» этого не видно, а потому приходится обратиться къ другимъ источникамъ. Оказывается, гр. Капнисту очень нравилась эпиграмма Щербины на Чернышевскаго, которую я и приведу для характеристики ихъ обоихъ, пользуясь «Воспоминаніями» о графъ его собственной дочери. Вотъ этотъ перлъ:

Значенье недорослямъ придалъ И дътскимъ мыслямъ торжество, Онъ—офицеровъ всякихъ идолъ И гимназистовъ божество. Всей глубиною отрицаній Онъ даже "Искру" превзошель, И желчью доблестной писаній Доходъ и славу пріобрълъ. Излишне съ эпиграммой дерзкой Итти гиганту на задоръ, Въдь, что кумиръ онъ офицерскій — Ему послъдній приговоръ" 2).

Относительно Полонскаго читаемъ: «И Бѣлинскій и Добролюбовъ были неправы: талантъ г. Полонскаго просто остановился въ развитіи своемъ и не достигъ той степени художественности и глубины, которыя могли бы ему дать болѣе замѣтное значеніе. За моднымъ же отрицательнымъ и обличительнымъ направленіемъ, которое могло бы завлечь эффектомъ близорукую массу, онъ по своей добросовѣстности, не гнался, и въ собраніи его стихотвореній, вышед-

<sup>1)</sup> CTD. 39.

<sup>2) &</sup>quot;Сочиненія гр. ІІ. И. Капниста", т. І, CXVII.

шихъ въ 1859 г., одна только пьеса въ этомъ направленіи, какъ видно, впрочемъ, искренняя:

Поэтъ, въ минуты вдохновенья Будь отъ пристрастія далекъ, Язви насмъшкою порокъ: Насмъшка громче наставленья,—Когда ее на кару зла Святая правда родила! и проч. 1).

Умершему въ 1862 году Мею дано было напутствіе въ такихъ словахъ: «г. А. Мей поэтъ неоцѣненный по достоинству современной критикой нашей»; «произведенія Мея не предлагаютъ ничего такого, что бы могло быть употреблено, какъ слѣпое орудіе какой-либо пропаганды»<sup>2</sup>).

А. К. Толстому не дано сколько-нибудь опредѣленной характеристики въ смыслѣ назиданія цензорамъ, хотя разбросаны отдѣльныя лестныя для него выраженія въ родѣ: «стихотворенія его отличаются художественностью конценціи и въ то же время прелестью національнаго колорита» в.

## Поэты, перешедшіе отъ романтизма къ соціализму.

Характеристикамъ отдъльныхъ представителей второй группы поэтовъ предшествуетъ небольшое вступленіе, въ которомъ поясняется происхожденіе «поэтовъ, развивавшихъ сперва пріемы нѣмецкаго романтизма, а потомъ усвоившихъ себъ теорію французскаго соціализма». Офиціальный критикъ прежде всего находитъ замѣчательнымъ, что поэты эти — Огаревъ, Плещеевъ и Ан. Григорьевъ—группировавшіеся сначала около Н. В. Станкевича (эта хронологическая нелѣпость относительно двухъ послѣднихъ остается, конечно, какъ и всѣ другія, всецѣло на отвѣтственности «курса словестности») человѣка, совершенно далекаго отъ какого бы то ни было реализма, съ ногъ до головы—идеалиста—вдругъ усвоили себѣ утопіи соціализма, промѣнявъ ихъ на нѣмецкій идеализмъ. А затѣмъ говоритъ: «Бѣлинскій, Герценъ, Огаревъ и другіе, не удовлетворяясь отвлеченными выводами философіи и

¹) CTp. 42-43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) CTp. 43, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) CTp. 45.

чистаго искусства, которымъ такъ преданъ былъ Станкевичъ, усвоилъ себѣ утопіи французскаго соціализма. Подъ этимъ двойнымъ вліяніемъ нѣмецкой идеальной философіи и соціальныхъ утопій образовалось, съ легкой руки г. Огарева, въ нашей лирикѣ эфемерное направленіе, въ которомъ нѣмецкій романтизмъ и французскій соціализмъ подали другъ другу руку во имя протеста противъ существовавшаго тогда въ Россіи нравственнаго, общественнаго и политическаго строя» 1).

По отношенію къ Огареву находимъ следующее:

«Недовольство правительственными и общественными условіями той среды, которая окружала его, исканіе протеста въ мірѣ романтизма, въ отвлеченныхъ началахъ умозрительной философіи и въ зачаткахъ соціалистическихъ теорій, тщетное стремленіе успокоиться въ созерцаніи природы и грустный фантастическій колоритъ, — таковы отличительные признаки произведеній этого лирическаго поэта. Участь людей того кружка, котораго средоточіемъ былъ Станкевичъ, и отношеніе этого кружка къ окружавшей его дъйствительности выражены въ стихотвореніи Огарева:

## Друзьямъ.

Мы въ жизнь вошли съ прекраснымъ упованьемъ, Мы въ жизнь вошли съ неробкою душой, Съ желаньемъ истины, добра желаньемъ, Съ любовью, съ поэтической мечтой, И съ жизнью рано мы въ борьбу вступили, И юныхъ силъ мы въ битвъ не щадили. Но мы вокругь не встрътили участья И лучшія надежды и мечты. Какъ листья средь осенняго ненастья Попадали и сухи и желты,-И грустно мы остались между нами, Сплетяся дружно голыми вътвями. И на кладбище стали мы похожи; Мы много чувствъ и образовъ и думъ Въ душъ глубоко погребли... И что же? Упрекъ-ли небу скажеть дерзкій умъ? Къ чему упрекъ?.. Смиренье въ душу вложимъ И въ ней затворимся-безъ желчи, если можемъ.

<sup>1)</sup> Стр. 54. Курсивъ подлинника.

«Но эта готовность подчиниться безропотно, обратилась впоследствіи въ противоположное настроеніе:

Теперь товарищь мив иной духъ отрицанья, Не тотъ насмъщникъ черствый и больной, Но тотъ всесильный духъ движенья и созданья, Тотъ въчно юный, новый и живой. Въ борьбъ безстрашенъ онъ, ему — губить, — отрада Изъ праха онъ все строитъ вновь и вновь И ненависть его къ тому, что рушить надо, Душъ свита такъ, какъ свита любовь.

«Образцомъ мрачнаго фантастическаго элемента въ поэзін Огарева можетъ служнть извъстная пісса Nocturno, начинающаяся стихомъ:

Какъ пустъ мой деревенскій домъ.

«Въ примъръ совершенно противоположнаго настроенія того же поэта должно указать стихотвореніе *Кабакъ*:

Выньемъ что-ли, Ваня,

Съ холода да съ горя, и проч.

«Эти двѣ піесы суть двѣ крайнія точки въ характерѣ лирики Огарева» 1)

Вотъ и все. Почему же такъ мало? Очень просто: цензорамъ съ Огаревымъ не пришлось бы встръчаться...

О Плещеевъ гораздо больше. Прежде всего указано, что на произведенія этого «не обладающаго замъчательнымъ талантомъ» ноэта критика наша обратила серьезное вниманіе и отнеслась къ недостаткамъ ихъ снисходительно, потому что поэтъ всиоминаетъ съ прискорбіемъ и порицаніемъ прежнее время тщетной борьбы, призываетъ на отважную дъятельность въ настоящемъ, восхваляетъ нынѣшнее молодое поколѣніе, затѣмъ — говоритъ о равноправіи богатыхъ и бѣдныхъ на наслажденіе удобствами жизни и эффектно противополагаетъ голодную нищету лъншвому и тупеядствующему богатству. Къ дѣлу упраздненія крѣпостного права г. Плещеевъ отнесся, какъ къ возмездію за устарѣвшую неправду; реформамъ, ознаменовавшимъ начало истекшаго десятилѣтія, посвятилъ онъ стихотвореніе съ эпиграфомъ изъ Пушкина:

Въ надеждъ славы и добра Гляжу впередъ и безъ боязни...

<sup>1)</sup> Стр. 54—55. Курсивъ подлинника.

«Все это въ глазахъ нашей критики такой подходящій для ея цѣлей матеріалъ, что она отозвалась весьма снисходительно о недостаткахъ г. Плещеева, какъ поэта, и дала ему почетное мѣсто въ нашей современной лирикѣ» 1).

«Подобно Огареву, Плещеевъ вспоминаетъ о томъ, какъ онъ и его сверстники вошли въ жизнь съ свътлыми надеждами, съ любовью къ истинъ, съ жаждой дъятельности, какъ они встрътили неодолимыя препятствія. Различіе главное въ томъ, что Огаревъ ищетъ успокоенія въ порядкъ и въ міръ фантазіи, а Плещеевъ возлагаетъ свои надежды на вырабатывающіяся въ общественной жизни новыя правственныя и соціальныя основы и въритъ въ молодое покольніе:

" ... Когда, томясь вокругъ меня, Кипитъ младое поколънье, ---Иного, радостнаго дня Разсвътъ я вижу въ отдаленьи И говорю съ восторгомъ я: "Богъ помочь, братья и друзья!

"Несите твердою рукой Святое знамя жизни новой, Не отступая предъ толной, Бросать каменьями готовой Въ того, кто сонъ ея смутилъ, Чья ръчь, какъ Божій мечь, разитъ!

"Богъ помочь, братья и друзья!.. Когда-жъ желанный день настанетъ. Пусть ваша дружная семья Отжившихъ насъ добромъ помянеть,— Насъ всъхъ, чья молодосць прошла Въ борьбъ съ гнетущей силой зла!"

«Какого рода тѣ новыя соціальныя основы, къ которымъ обращается съ надеждой г. Плещеевъ, можно отчасти понять изъ его стихотворенія по поводу извѣстнаго романа В. Гюго:

На мотивъ изъ Виктора Гюго.

Въ судъ онъ слушалъ приговоръ: Его галеры ожидали. Онъ былъ бъднякъ, и былъ онъ воръ. Недълю дъти голодали,

<sup>1)</sup> Стр. 56. Курсивъ подлинника.

И, нищетой удручена, Глядъла въ гробъ его жепа; Труды, заботы, огорченья, Знать, не по силамъ были ей, поддался онъ искушенью: Укралъ на хлъбъ семъъ своей.

И осуждение безстрастно Прочелъ ему синедріонъ. Примятра не новъ, да и напрасно Жальть — неумолимъ законъ и проч.

«Какой выводъ способно сдёлать большинство читателей изъ подобныхъ воззрёній и эффектныхъ сюжетовъ, столь мало, впрочемъ, подходящихъ подъ условія русской жизни? Другое стихотвореніе: «На улицю» указываеть, какъ законно и раціонально то, что дёвушка, воспитанная въ нищетё и лишеніяхъ, увидя передъ собой блескъ роскошныхъ магазиновъ и высшаго круга — бросается легко въ проституцію...» 1)

Не ради опроверженія такого суда надъ Плещеевымъ— реабилитировать его, какъ и другихъ, отъ приговоровъ критика конечно, не нужно — а просто ради возстановленія смысла стихотвореній Плещеева — не могу не указать, что въ послѣднемъ — «На улицѣ» — нѣтъ ни слова о легкомъ бросаньи въ проституцію, а въ стихотвореніи «На мотивъ изъ Виктора Гюго» сдѣлана крупная передержка: вторая часть его начинается немного иначе:

И осужденіе безстрастно Прочеть ему синедріонь. Казалось, нищетой ужасной Никто иль никь не поражень: Примъръ не новъ, да и напрасно Жальть — неумолимъ законъ! и проч

Съ этими двумя строчками слова: «примъръ не новъ» относятся уже не къ приговору вора, а къ равнодушию къ ужасной нищетъ...

Въ другомъ мѣстѣ Плещееву дана гораздо болѣе краткая, но опредѣленная оцѣнка: «безцвѣтность и, такъ ска-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) CTp. 57-58.

зать, худосочность его произведеній ни для кого уже не тайна»  $^{1}$ ).

Ап. Григорьевъ признанъ блёднымъ и безцвётнымъ. «Усиливаясь сдёлать изъ своей поэзіи апоееозу страданія, Григорьевъ очень часто стремился подражать Лермонтову, но и въ этихъ пьесахъ болёе всего замётенъ только болёзненно настроенный умъ. Туманность и рефлексія часто соединяются въ стихахъ Григорьева съ разными идеями соціалистическаго свойства» 2). Для цензоровъ Григорьевъ тогда уже не существовалъ— онъ умеръ въ 1864 году...

## Поэты-славянофилы и Шевченко.

Теперь о поэтахъ-славянофилахъ. Извъстна судьба этихъ людей и ихъ единомышленниковъ въ русской цензуръ прошлаго, когда это были честно мыслящіе и чувствующіе люди, а не тъ юродивые, которые теперь часто называютъ себя этимъ именемъ, группируясь въ человъконенавистническіе кружки, группы, собранія... Въ «Собраніи матеріаловъ» находимъ строки, едва-ли ни наиболѣе откровенныя, а отчасти даже и превосходящія всъ офиціальные по этому поводу документы по пространности и... курьезности.

«Славянофильство было въ сущности единственной формой протеста в), которую возможно было уложить въ призракъ системы и безъ большихъ препятствій заявлять въ литературт въ прежнее время. Выставленный на знамени славянофиловъ девизъ: православіе, салодержавіе, пародность в), суть понятія до такой степени способныя измёнять цвётъ и смыслъ, примёняясь къ самымъ различнымъ воззрёніямъ, что варьируя на эту тему можно весьма удобно дёлать набёги на настоящее и укрываться въ глубъ прошедшаго, — смотря по надобности. Неудовлетвореніе современнымъ нашимъ строемъ,—(которымъ во многомъ обязаны мы преобразовательной дёятельности Петра Великаго) — могло быть

<sup>1)</sup> CTp. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) CTp. 59.

<sup>3)</sup> Курсивъ подлинника.

весьма рѣзко и остроумно выражаемо то исканіемъ идеала въ до-петровской эпохъ, то громкимъ порицаніемъ результатовъ западной цивилизаціи (которая была намъ усвоена), то приданіемъ всякихъ похвальныхъ свойствъ быту простого народа въ противоположность отщепенству 1) высшихъ слоевъ общества, и все это, въ сущности отрицательное направленіе принимало въ глазахъ правительства маску положительности, прикрываясь девизомъ "православіе, самодержавіс, народность", слова, -- которыя славянофилы понимали по своему, а офиціальная среда — но своему. Такимъ образомъ, если такъ называемые "западники" усвоили себъ искусство инсать между строкь 1), то славянофилы пріобрыли еще болье умьнія выражаться иносказательно. Тымъ не менье, такъ какъ основные пріемы славянофильскаго воззрънія неискренни и полны крайностей по одной уже нетерпимости своей, то "православіе, самодержавіе и народность" не получили одинаковаго в'єса въ глазахъ главныхъ представителей нашего славянофильства, но каждое изъ этихъ понятій выставлялось ими по очереди болъе или менъе предпочтительно, смотря по цёлямъ, съ которыми это дёлалось, и притомъ каждому изъ этихъ понятій придавался соотвітственный обстоятельствамъ смыслъ и цвътъ. Такимъ образомъ, въ тридцатыхъ годахъ. Кирфевскіе изъ трехъ элементовъ славянофильства выдвигали впередъ православіе 1), придавая ему отчасти мистическій, отчасти византійскій колорить; позже--Хомяковъ усиливался помприть православіе съ новой наукой, а еще позже — Шевыревъ и Погодинъ смотръли на православіе съ государственно-церковной точки зрѣнія; всѣ же эти три различныя и даже противоположныя возэрфнія на православіе принадлежать тімь же славянофиламь. Это различие взглядовъ на одинъ и тотъ же предметъ объясняется тьмъ, что Киръевскіе, испытавъ препятствія и неудачи въ то время, когда явный протесть быль немыслимь, укрыли свою протестующую скорбь подъ оболочку религіозной созерцательности; Хомяковъ уже нашелъ возможнымъ облекать свой протесть пріемами науки и философскихъ системъ, а Шевыревъ и Погодинъ приняли внѣшній смыслъ девиза славянофиловъ за чистую монету безъ скрытаго подъ этимъ

<sup>1)</sup> Курсивъ подлининка.

девизомъ протеста 1). По этому-то Шевыревъ и Погодинъ выставляли также и идею самодержавія 2), исключительно въ религіозно-государственномъ свъть, нисколько не расходясь въ этомъ съ условіями офиціальной среды; а теперь И. Аксаковъ, пользуясь нѣкоторыми настоящими обстоятельствами. окрасиль эту идею самымъ демократическимъ пвётомъ и выставляеть самодержавіе, какъ союзь народа съ властью противъ предполагаемой г. Аксаковымъ одигархін высшихъ классовъ и противъ бюрократіи, въ которыхъ коренится будто бы вся гибельная сила реформы Петра Великаго. Что же касается до иден народности 2), то и это понятіе Кирбевскіе примъняли къ религін, Хомяковъ -- къ наукъ и искусству, а И. Аксаковъ уже преимущественно къ общественному и политическому строю, сходясь въ этомъ случат съ - самыми радикальными тенденціями самыхъ крайнихъ "западниковъ", прежнихъ непримиримыхъ враговъ славянофильства. При этомъ должно еще замътить, что илея народности высказывалась довольно резко некоторыми славянофилами съ ея чисто внішней, формальной стороны, какъ, напримъръ, въ смыслъ костюма, домашняго быта, отношнеія къ предержащей власти; въ чемъ же именно заключается внутренній смысль нашей народности по понятію нашихъ славянофиловъ, --этого никто изъ нисъ ясно не формулироваль, и самъ И. Аксаковъ ограничивается сравненіями народности съ почвой, съ древесными корнями и сердцевиной, и говоря о народности, выражается очень неопредъленно и произвольно, называя ее то "внутреннимъ объединяющимъ началомъ", то внутренней органической стихіей и т. п.... Можно сказать, что если до настоящаго времени славянофильство было самой удобной формой протеста, то теперь сверхъ того, оно есть самая тонкая форма агитаціи и пропаганды. По наружности же, славянофильство всегла относилось къ предержащей власти покорно, заявляя въ прежнее время подчинение принципамъ церковно-византійскимъ и редигіознымъ, какъ, напримъръ, извъстная доктонна о "принижени" личности и

<sup>1)</sup> Не даромъ же Погодинъ, — этотъ столько же славянофилъ сколько и члены нынъшняго "Русскаго сс гранія"—говорилъ про себя "въ благонамъренности я не уступлю никому на свътъ". И онъ былъ совершенно правъ.

<sup>2)</sup> Курсивъ подлинника.

правило—"всякая власть отъ Бога". Въ послъднее же время, когда правительство занялось преобразованіемъ быта нашего народа, славянофилы придали колоритъ "народности" двумъ другимъ элементамъ своего воззрвнія—"православію и самодержавію", и провозглашаютъ себя не только сторонниками преобразовательной дъятельности правительства, но даже и рефракторами ея. Но можно утвердительно сказать, что конечная цъль видовъ правительства и славянофильства не имъетъ ничего между собою сходнаго. Такове неискренность славянофильства» 1).

Вотъ въ главныхъ чертахъ общирное вступленіе къ славянофильской лирикъ...

Хомяковъ и К. Аксаковъ не были въ живыхъ къ моменту выпуска въ свътъ «Собранія матеріаловъ», а потому при самомъ разборъ стиховъ перваго Капнистъ ведетъ себя очень сдержанно, а второго и совсъмъ не касается.

«Стихъ Хомякова звучный, энергическій и крыкій. Изъ стихотвореній Хомякова, изданныхъ въ хронологическомъ порядкі послів его смерти, въ 1861 г., видно, что панславизмъ овнаділь поэтомъ въ 1831 году... Съ годами талантъ Хомякова совершенствовался; внішняя форма стиха его пріобрітала боліве и боліве художественности. Что же касается содержанія, то въ послівдніе годы жизни Хомякова въ его произведеніяхъ преобладаетъ приміненіе религіознаго и панславистическаго воззрінія къ современнымъ поэту обстоятельствамъ внутренней и внішней жизни Россіи. Самое характеристическое въ этомъ родії стихотвореніе Хомякова есть извістная піеса, написанная въ 1854 г. въ началії крымской кампанін подъ заглавіемъ "Россіи" 2).

Зато на И. С. Аксакова обращалось особенное вниманіе и опять-таки не столько на стихи, сколько на его «День», причинявшій администраціи не мало хлопоть и волненій.

«Въ то время, какъ Хомяковъ увлекался панславизмомъ и отвлеченными философскими теоризированіями, г. И. Аксаковъ преслъдуетъ цъли славянофильства, облекая иден этого направленія въ соціальную и въ гражданскую скорбь. Какъ публицистъ, изъ трехъ основныхъ элементовъ

<sup>1)</sup> CTp. 61-64.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) CTp. 68-69.

нашего славянофильства, — «православіе, самодержавіе, народность», — И. Аксаковъ отдаетъ свои симпатіи преимущественно последнему. Народность является у него, смотря по надобности, то союзницей предержащей власти, то сама источникомъ власти. По его системъ, существуетъ постоянное непріязненное противолъйствіе между двумя элементами нашего политическаго и соціальнаго организма, изъ коихъ одинъ есть народъ и верховная власть, какъ представительница нашей демократін; а другой -- составляють всё высшіе слои общества, которые должны быть поглощены массой и весь нынёшній административный строй, который подъ именемь "бюрокрытін" подвергается постояннымь преслыдованіямь этого публициста. Скрывая идеалы свои относительно нашего будущаго въ туманъ нашего историческаго прошедшаго, г. И. Аксаковъ въ своихъ постоянныхъ порицаніяхъ реформаторской деятельности Петра Великаго стремится выставить неудовлетворительность и вредъ современнаго намь 1) государственнаго строя нашего и въ этомъ онъ постоянно противополагаетъ нашу народность — "государственности", какъ гнетущему началу. Соціальные же идеалы г. Аксакова, будучи вполив демократического свойства, упираются, такъ сказать, одной своей стороной въ такіе факты нашего прошедшаго, какъ избраніе всей землей Царя Михаила, земскіе соборы политическаго характера, право подачи непосредственно верховной власти коллективныхъ "челобитенъ" народомъ; а съ другой стороны эти идеалы примыкаютъ (по поводу "польскаго вопроса") къ такимъ соціальнымъ утопіямъ, какъ общая подача голосовъ, "souvraineté du peuple" и тому подобные продукты новыйшей цивилизаціи Запада. Вэтъ почему совершенно справедливо замечаютъ, что подъ перомъ г. Аксакова, прежняя исключительность и изолированность славянофильства, преследуя крайне демократическія цізні, сходится въ своихъ идеалахъ съ заклятыми врагами славянофиловъ, съ такъ называемыми "Западниками", и газета "День" постоянно говорить то же самое, только въ другихъ выраженіять и въ формю другой системы, что можно всегда читать въ самыхъ крайнихъ статьяхъ " $\Gamma$ олоса", "Cовременника" и "Pусскаго Cлова"  $^2$ ).

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Crp. 70-71.

Посл'в такой тирады цензора подпускались уже и къ поэзіи этого «вывернутаго въ другую спистему демократа».

«И. Аксаковъ и въ лирическихъ своихъ произведеніяхъ подобно тому, какъ въ публицистикъ, держится двухъ противоположныхъ сторонъ одного и того же направленія; — одна сторона — отрицаніе въ отношеніи къ настоящему общественному и гражданскому порядку нашему; другая сторона — положительная, гдѣ "народность" въ демократическомъ смыслѣ выставляется, какъ исходная точка направленія для всего раціональнаго въ жизни, въ общественномъ и въ государственномъ строѣ... Вообще въ произведеніяхъ И. Аксакова виденъ гражданинъ-демократъ съ соціалитическимъ оттѣнкомъ. Стихъ И. Аксакова жесткій, рефлексія лишаетъ его образовъ, а фантазія и творчество скудны. Полонскій вѣрно опредѣлилъ И. Аксакова, какъ поэта, въ стихотвореніи, начинающемся такъ:

Когда мив въ сердце бъетъ, звеня, какъ мечъ тяжелый Твой жесткій, безпощадный стихъ, Съ невольнымъ трепетомъ я внемлю невеселой Холодной правдъ словъ твоихъ... ...Общественнаго зла ихъ корень изучая Стоялъ надъ нимъ съ ножемъ, какъ врачъ и проч.\* 1)

Я уже упомянулъ, что къ славянофиламъ присоединенъ, какъ украйнофилъ, Шевченко. Ему, мертвому уже, отведено сравнительно много мъста, но какъ его поняли!..

«Вслъдъ за поэтами-славянофилами должно упомянуть еще лирика, котораго такъ называемые ныньшийе украйнофилы считаютъ (хотя совсъмъ несправедливо) истолкователемъ ихъ стремленій. Собраніе стихотвореній Т. Шевченко явилось въ печати подъ общимъ заглавіемъ Кобзарь еще въ 1842 году и извъстность его, какъ прекраснаго лирическаго поэта, упрочилась гораздо прежде, чъмъ заявилъ себя кружокъ украйнофиловъ въ новомъ смыслъ этого слова. Дъло въ томъ, что собственно-украйнофилы всегда существовали въ Малороссіи; но они имъли совершенно не тотъ характеръ и не тъ цъли, какими отличаются ныньшийе новые украйнофилы, средоточіе которыхъ въ теченіе всего

<sup>1)</sup> Стр. 71-72, 74. Курсивъ подлинника.

минувшаго десятильтія было въ С.-Петербургь, гдь издавался и журналъ ихъ Основа. Настоящіе, коренные, малороссійскіе украйнофилы, представители которыхъ суть Основьяненко (Квитка), Гоголь и Шевченко (исключая весьма немногихъ изъ его произведеній), — извъстны страстной, поэтической любовые къ своей родинъ и ся природъ, дътской и безпредъльной преданностью къ ея старинъ, къ ея пфсиямъ и богатымъ по фантазіи преданіямъ; грустнымъ и глубокимъ сознаніемъ, что невыгодныя во встагь отношеніяхъ этнографическія условія Малороссій были причиной ея несчастной исторіи 1) и исключиють всякую возможность самостоятельной политической для нея роли въ будущемъ. Это сознаніе у коренныхъ украйнофиловъ т'ямъ прочиве и основательнъе, что народъ въ Малороссін ръшительно чуждъ всякой тени стремленія къ политической самостоятельности; идея "билого Царя" окончательно заглушила въ немъ вліяніе «гетьманщины» и если въ массахъ можно было замъчать по временамъ недовольство, то это никакъ не было выражение какихъ-либо политическихъ тенденцій, но послъдствіе непривычки къ упраздненному нынъ кръпостному праву, которое было введено въ Малороссіи только при императрицѣ Екатеринѣ И. Нерѣдко въ этомъ же недовольствъ, которое иъкоторые принимаютъ совершенно ошибочно за тенденціи къ сепаратизму, выражается простое сожальніе и сознаніе, что эконолическое процывтаніе въ этомъ щедро надъленномъ природою краж. - стъснено и поставлено въ самыя невыгодныя условія. Со времени пародіи, написанной Комляревским на Энеиду, въ Малороссін вст смотръли на попытки писать на южно-русскомъ наръчіи, какъ на шутку или какъ на слюдствие незнания авторомъ великорусскаго языка 1). Лучшее произведение Основьяненко-Панъ Холявскій написано по-русски, Гребенка и Гоголь тоже писали по-русски. Шевченко писалъ на южно-русскомъ нарвчін; но записные украйнофилы, како коренные, тако и новые утверждають, что Шевченко владъль южно-русскимь нартвиемъ слабо 2). Какъ бы то ни было, но если взять всю

<sup>1)</sup> Курсивъ мой.

<sup>2)</sup> Курсивъ мой. Насколько мнъ извъстно, такихъ указаній, по крайней мъръ въ печати, иътъ и не было.

совокупность произведеній Шевченко, то окажется, что его дъятельность вполнъ соотвътствуеть идеаламъ коренных в а не новыхъ украйнофиловъ... Что же касается до новыхъ украйнофиловъ, которые существенно отличаются отъ коренныхъ сепаратистическими мечтами и которые не имъютъ никакого вліянія на массу населенія въ Малороссіи, то, несмотря на всъ усилія ихъ провозгласить Шевченко послъдователемъ ихъ стремленій, произведенія Шевченки рѣшительно не имбють этого направленія. Такихъ произведеній, какъ Кавказь, Раскопана могыла и проч., у Шевченки очень мало, ихъ можно, что называется, по пальцамъ перечесть и притомъ въ нихъ совершенно нѣтъ сепаратическихъ тенденцій (которыя суть главный признакъ новыхъ украйнофиловъ), но они проникнуты совершенно темъ же направленіемъ, какъ Ода на вольность, Кинжалъ и другія піесы Пушкина, котораго конечно никто не заподозрилъ бы въ сочувствій нашимъ сепаратистамъ; правду, если бы Шевченко жилъ долбе, то, какъ знать, быть можеть подъ вліяніемъ н'якоторыхъ нов'яйшихъ безобразныхъ явленій нашей общественной жизни онъ увлекся бы эфемерными стрем--идп эн келен ахыдотой) авогифонивай ахыдон имкінык знать во многихъ отношеніяхъ одизорукими врагами своей родины); но судьбю 1) угодно было, чтобы лучшій украинскій лирикъ остался, по своей литературной дъятельности, кореннымъ, старымъ украйнофиломъ въ возвышенномъ и благородивишемъ смыслѣ этого слова» 2).

Такъ оцѣненъ Шевченко!.. Эта благожелательная оцѣнка до того неожиданна именно отъ офиціальнаго критика, до того странна рядомъ съ оцѣнкой Аксакова и Илещеева,—что я нахожу безусловно необходимымъ дать этой странности возможное апріорное истолкованіе.

Съ одной стороны, передъ нами неопревержимые факты: во-первыхъ, знакомство гр. Капниста съ «Кавказомъ» и «Раскопаной могылой»—значитъ, и со «Сномъ» Шевченка, доставившимъ ему солдатскую шипель; во-вторыхъ, несомнънная близость и родственность цо духу поэта съ Костомаровымъ и Кулишемъ—этими «новыми», «нынъшними»

<sup>1)</sup> Курсивъ мой.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C<sub>Tp. 74 77.</sub>

сепаратистами, и въ-третьихъ, несочувствіе Валуева малорусской литературъ. Все это, казалось бы, заставляло Капниста отнестись къ сочиненіямъ Шевченко совсьмъ иначе. Съ другой стороны, выдъленіе изящной словесности позволяло рекомендовать цензорамъ гуманное отношеніе къ произведеніямъ автора «Кобзаря», но этого, разумъется, очень недостаточно для объясненія именно той его оцънки, которая только что приведена. Очевидно, были еще какія-то причины, выдълявшія Шевченко изъ разряда подлежащихъ особому вниманію. Мнъ кажется, главнъйшая изъ нихъ-малорусское происхожденіе самого гр. Капниста и любовь его къ звучной, красочной малорусской поэзіи. Тутъ, такъ сказать, чувство поэта (гр. Капнистъ написаль самъ много стихотвореній) взяло верхъ надъ долгомъ чиновника...

## "Отрицатели и обличители". "Перелагатели пауперизма и соціализма на русскіе нравы". "Эпиграмматисты, пасквилисты и ннгилисты".

Вторая подгруппа третьей группы — «отрицатели и обличители, возникшіе съ преобразовательной діятельностью нынъшняго царствованія», не заняла много мъста. Говоря о Бенедиктовъ, офиціальный критикъ замъчаеть о времени. предшествующемъ эпохѣ наибольшаго напряженія обличенія: «это было время, когда каждая неудача, каждое fiasco были умышленно относимы и писателемъ и публикой на счетъ цензуры. "Нельзя писать". "Нельзя сказать такъ, какъ бы хотълось"-и все сходило съ рукъ. Тутъ оказался предлогь не одному Бенедиктову замолкнуть, сохрания вполнъ собственное достоинство и несмотря на то, что тъ же самыя условія не мъщали такимъ поэтамъ, какъ напримъръ, Лермонтовъ». «Но въ началъ минувшаго десятильтія обстоятельства дали возможность представить глазамъ публики многое, что прежде не было удобно для нечати. Теперь молчаніе уже не могло служить оправданіемъ литератору или поэту, и на страницахъ періодическихъ изданій нашихъ стали являться имена, пришедшія почти во всеобщее забвеніе... Всѣ эти, вышедшіе вновь на сцену поэты, настроили свои лиры на скорбно-гражданскій, на обличительный, а отчасти и на патріотическій тонъ и, казалось, задумали явить міру всю силу и прелесть таланта, который не могъ прежде выказаться во всемъ блескъ» 1).

«Замѣчательно, что вычурные стихи г. Бенедиктова и, такъ сказать, сухая поэзія г. Розенгейма, задавшись гражданской скорбью и обличеніемъ, были встрѣчены при своемъ появленіи въ пятидесятыхъ годахъ почти съ одинаковой благосклонностью. Доказательство, — что причина успѣха заключалась не столько въ талантѣ поэтовъ, сколько въ настроеніи публики. И дъйствительно, настроеніе это есть явленіе болѣе глубокое, чѣмъ оно можетъ показаться съ перваго разу. Не успѣло общество насладиться чистой поэзіей. Лермонтова и Кольцова, какъ оно уже забываетъ прелесть непринужденной формы, возвышенность содержанія и предпочитаетъ повседневный характеръ обличенія и протеста въ какой бы то ни было вычурной формѣ. Ясмо, что обществу нужно было не поэзій, а протеста и обличенія» 2).

Добролюбовъ не оцѣнилъ высокихъ качествъ музы Розенгейма, но призналъ талантъ Илещеева. Этого достаточно, чтобы гр. Капнистъ писалъ:

«Г. Добролюбовъ въ своемъ агитаторскомъ разочароваваніи, озлобленіи и отрицаніи призналъ возникшія въ началѣ истекшаго десятилѣтія обличеніе, протестъ и постановку разныхъ общественныхъ вопросовъ, дѣятельностью безплодной, не ведущей ни къ какимъ существеннымъ результатамъ. А Розенгеймъ говоритъ о возможности "установленія порядка на религіозно-нравственномъ основаніи", которое, конечно, не во вкусѣ тенденцій г. Добролюбова, и притомъ у Розенгейма же еще встрѣчаются подобные стихи:

Мић говорить, что я рискую, Что слишкомъ смъло говорю, Не върю.—Ръчь веду такую Затъмъ, что предант я Царю Не искони-ль царей державныхъ Сливалась слава на Руси Со славой Руси православной? Ито хочеть—лътонись спроси...

<sup>1)</sup> CTp. 81.

<sup>2)</sup> Стр. 85-86. Курсивъ мой.

«Но какъ бы то ни было, редакторы повременныхъ изданій, слыша чутьемъ своимъ, какую пищу расположена была принимать публика, относились не такъ строго, какъ Добролюбовъ, къ обличительнымъ іереміадамъ г. Розенгейма и печатали ихъ на страницахъ своихъ журналовъ. Такимъ образомъ въ "Русскомъ Въстникъ" явились длинныя разсужденія въ стихахъ г. Розенгейма, обличавшія откупщиковъ и акціонерную лихорадку, взяточниковъ и взяточничество» 1).

Можно себѣ представить, что бы мы встрѣтили въ «Собраніи матеріаловъ» о Добролюбовѣ, если бы въ 1865 году онъ былъ живъ!..

Теперь о «перелагателяхъ пауперизма и соціализма на русскіе нравы»

Здъсь прежде всего останавливаетъ вступленіе, носвященное разъясненію происхожденія этой новой струи върусской лирикъ.

«Сперва нъкоторые изъ публицистовъ и мыслителей нашихъ обратили внимание на тъ соціальныя утопіи, которыя, блеснувъ, какъ заманчивый метеоръ, на Западъ, ослъпили и отуманили нфсколько пылкихъ головъ, не приведя ни къ какимъ, практическимъ результатамъ. Затъмъ журналистика стала знакомить наше общество въ формъ писемъ изъ-за границы 2) и литературныхъ хроникъ съ этими утопіями, и изъ подобныхъ статей, испещренныхъ намеками и наведеніями на наши собственныя условія, публика узнавала какъ новость и какъ идеалъ то, что на Западъ начинало уже терять кредить. Имена систематиковъ-утопистовъ, Конта, Пьера-Леру, Бюше и другихъ замелькали на страницахъ нашихъ повременныхъ изданій. Затёмъ пошли тонки о кабетистахъ, фаланстеріанахъ, коммунистахъ и соціалистах и вмъсть съ тъмъ стали судить и рядить объ Отцъ-Анфантенъ, Сенъ-Симонъ и проч., пока въ 1848 г. не перешли преимущественно къ Прудону и къ Луи-Блану. Между тъмъ, въ соціальной революціи, которая охватила тогда Францію и исходъ которой не могъ еще быть ясепъ для нашего общества, уже обозначились нъкоторыя черты,

<sup>1)</sup> Стр. 87. Курсивъ подлинника.

<sup>2)</sup> Намекъ на "Парижскія письма" въ "Современникъ" за 1848 г.

въ которыхъ нельзя было не признать родственнаго сходства съ теми возгласами, которые повторяли, съ чужого голоса, нъкоторые изъ нашихъ крайнихъ доктринеровъ. Во Франціи, незадолго до февральской революціи, по свидьтельству историка, "вся дъятельность партизановъ республики обратилась на низшіе слои народа. Ученіе Сенъ-Симона, Фурье, и въ особенности Бабефа, гораздо живъе говорило интересамъ рабочихъ классовъ, нежели требованія политической свободы. У республиканскихъ писателей явилась особенная нежность къ рабочимъ классамъ, пошли толки о страданіяхь пролетаріата, сущебезконечные ственный смыслъ которыхъ заключался въ следующемъ: "учредите республику, сдълайте насъ диктаторами, а мы отдадимъ вамъ всю богатства высшихъ классовъ и сдълаемъ васъ навсегда счастливыми". Все это возбудило въ нашемъ обществъ живое любопытство и заставляло подозръвать въ нелегко доходившихъ къ намъ съ Запада утопіяхъ пророческую рачь о раціональномъ и сватломъ Тогда-то ученыя статьи, проникнутыя этимъ духомъ, публицисты, говорившіе въ этомъ направленін, и поэты, настроившіе свои лиры на этотъ ладъ, встречены были съ привътомъ и съ поощреніемъ нашей критикой, а слъдовательно и обществомъ. Должно при этомъ замѣтить, что критика умалчивала, а большинству общества было неизвъстно, до какой степени эти соціалистическія утопіи, провозглашенныя у насъ, какъ сама истина и идеалъ, - оказались на Западѣ несостоятельными, получивъ даже полную возможность заявить себя на практикѣ» 1).

Отсюда — муза Некрасова, которой отведено 12 страницъ — втрое болбе, чъмъ каждому другому поэту эпохи 1854 — 64 г.г. Такое преимущественное вниманіе объясняется тымъ, что «на развитін таланта г. Некрасова особенно рельефно замътенъ вредъ того направленія, которое преобладаеть въ нашей лирикъ за послъднія десять лътъ» <sup>2</sup>).

«Талантъ г. Некрасова безспорно истинный и сильный; но къ сожальнію, не до такой степени сильный, чтобы оставаться независимымь и въ полномь обладаніи художника. На

<sup>1)</sup> Стр. 89-91. Курсивъ подлинника.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) CTp. 103.

произведеніяхъ Некрасова болъе всего видно, какъ вредно отражается въ лирикъ подчиненіе ея мьсту, времени и средъ, въ которыхъ поэтъ развивается. Эта тройственная зависимость постоянно угнетала и угнетаетъ значительную творческую способность г. Некрасова. Онъ самъ сознается въ этомъ, въ пьесъ Сознаніе...

«...Это сознаніе въ высшей степени важно. Поэть самъ видить зависимость, подъ гнетомъ 1) которой находится его творчество, видить, что въ стихахъ его июмъ поэзіи свободной и что въ нихъ творящее искусство подавлено торжествомъ мстительного чувства, тогда какъ любовь, безъ истинной поэзін, — догораеть. Страшная которой нътъ исповъдь художника! Но эта исповъдь, къ сожалънію, не выдумана имъ. Дъйствительно, Некрасовъ, какъ поэтъ, не сумълъ освободиться отъ преходящихъ условій, и на произведеніяхъ его отяготыли условія его дытства, условія того времени, къ которому относятся эти произведенія, условія мъста, въ которомъ развились зрълые годы его жизни – (жизнь въ столицъ), и все это значительно исказило тъ искреннія отношенія къ народу 1), къ которымъ онъ по природѣ своей способенъ и которыя мелькають по временамъ перлами истинной поэзіи въ его большихъ стихотвореніяхъ, всегда невыдержанных в 1) по причин в упомянутой тройственной зависимости. Условія, при которыхъ шло дітство Некрасова, были, какъ видно, трудны для свободнаго развитія таланта» 2).

«Стихотворенія г. Некрасова, по м'яткому зам'ячанію поэта А. Григорьева, суть плодъ всеобщаго протеста въ нашей литератур'я противъ горькой д'яйствительности, протеста страстнаго, жаркаго, энергическаго, протеста, доходившаго до клеветы на дъйствительность в з).

Виновникъ въ такомъ «угнетеніи» Некрасова былъ уже представленъ на глаза читателю — это западныя модныя теченія. Но онъ не одинъ повиненъ въ страшномъ преступленіи. Есть еще другой, это — конечно, Бълинскій.

«Идеи Бѣлинскаго, не какъ критика, обладавшаго замѣчательнымъ художественнымъ чутьемъ, но какъ агита-

<sup>1)</sup> Курсивъ мой.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ctp. 92--93.

<sup>3)</sup> Стр. 94—95. Курсивъ подлинника.

тора, который часто заглушаль въ немъ безпристрастнаго критика, — вредно отразились на развити таланта г. Некрасова»  $^{1}$ ).

«Можно-ли, напримъръ, не найти протеста противъ дъйствительности долодящаго до клевены въ пъесъ: "Тъду-ли ночью по улицъ темной", гдъ поэтъ примъняетъ къ намъ картину, напоминающую крайности манеры Виктора Гюго и ему подобныхъ»... <sup>2</sup>).

Вполнѣ присоединяясь къ мнѣнію, что Некрасовъ вовсе не народный поэтъ, удивляясь «наглости» «Русскаго Слова» утверждавшаго противное, офиціальный критикъ замѣчаетъ:

«Несмотря на то, что во многихъ своихъ стихотвореніяхъ онъ стремится возбуждать въ читателяхъ чувство состраданія къ народу, г. Некрасовъ въ воспроизведеніяхъ народнаго быта и жизни болѣе обнаруживаетъ раздраженія и злости, чѣмъ той возвышенной любви, безъ которой нѣтъ истинно высокой поэзіи. И нельзя въ заключеніе не замѣтить, что г. Некрасовъ взывающій такъ часто о сожалѣніи къ народу, самъ написалъ одну пьесу, которая рѣзко отрицаетъ всякую вѣру въ чувство любви г. Некрасова къ этому народу. Ни одинъ заклямый врагъ нашего народа никогда не бросалъ въ него съ такой злостью и съ такимъ полнъйшимъ презръніемъ грязью и обидой 3). какъ позволилъ себѣ это, къ истинному сожалѣнію, г. Некрасовъ въ слѣдующемъ стихотвореніи:

Такъ, служба! самъ ты въ той войнъ Дрался—тебъ, и кинги въ руки, Да дай сказать словцо и миъ: Вы сами дълывали штуки. Какъ затесался къ намъ французъ Да увидалъ, что проку мало, Пришелъ онъ, помнишь ты, въ конфузъ И на понятный тотчасъ дало: Поймали мы одну семью, Отца да мать съ перемя пенками Тотчасъ ухлопали мусью, Не изъ фузен—кулаками! Жена давай вошить, стонать;

<sup>1)</sup> CTp. 96.

<sup>2)</sup> Стр. 98. Курсивъ подлинника.

<sup>3)</sup> Куривъ мой.

Рветь волоса,—глядимь да тужимь. Жаль стало,—топорищемь хвать.— И протянулась рядомь съ мужемь! Глядь: дъти! Нъть на нихь лица: Ломають руки, воють, скачуть, Ленечуть—не поймешь словца— И въ голось, бъдненькія, плачуть. Слеза прошибла насъ, ей-ей! Какъ быть? Мы долго толковали, Пришибли бъдныхъ поскоръй, Да вмісств всюхъ и закопали...— Такъ воть что, служба! върь же мив: Мы не сидъли сложа руки, И хоть не бились на войнь, А сами дълывали штуки!—

«Всякое художественное произведение должно быть прежде всего типично; иначе, - изъ какого побужденія художникъ станетъ творить? Неужели же русскій народъ находится на такой низкой степени развитія, что можетъ убивать беззащитныхъ женщинъ и невинныхъ дътей изъ жалости и не въ минуту увлеченья, а послъ того, какъ долго толковали? Неужели этотъ народъ можетъ, разсказывая объ этомъ спустя много времени, называть еще бъдныхъ убитыхъ малютокъ-щенками и говоря, мы не сидъли сложи руки, хвастаться, какъ подвигомъ, такимъ тупо умныль злодюйствомь, и хвастать передъ воиномъ — честнымъ защитникомъ своего отечества? Ифтъ, если бы подобное безобразное исключение и могло, къ прискорбию, гдълибо встратиться, то поэть, если онъ желаеть имать право когда-либо и въ какомъ бы то ни было смыслъ называться "другомъ народа", — не позволить себъ распространять подобнаго рода факта въ видъ стихотворенія полнаго злорадной сатиры... И замъчательно, что въ то время, когда ярые обличители наши обличали взапуски каждаго пьянаго праздношатающагося, никто изъ нихъ и не подумалъ изобличить это посягательство на честь нашего народа... Какъ же г. Некрасовъ, приглашающій всёхъ жалёть народъ, могъ написать подобное стихотвореніе? Удовлетворительный отвътъ на это заключается въ стихахъ г. Некрасова же о самомъ себъ, въ стихахъ, которые какъ эпиграфъ 1),

<sup>1)</sup> Курсивъ мой.

могуть быть выставлены при разборъ произведеній г. Некрасова:

То сердце не научиться любить, Которое устало ненавидъть!... 1)

Это мѣсто такъ характерно, что я убѣжденъ, читатели не посѣтуютъ не меня за столь длинную цитату... Вотъ гдѣ отыскался настоящій, «истинный» другъ русскаго народа! Воть какими высокими побужденіями мотивировалось обращеніе на Некрасова особаго вниманія...

Не могу туть же не упомянуть, что дочь гр. Капниста въ своихъ«Воспоминаніяхъ» серьезно рѣшилась заявить о восторгѣ Некрасова по поводу такой его опънки... Воть что мы находимъ тамъ чернымъ по бѣлому: «Некрасовъ, прочитавъ очеркъ Канниста, пришелъ въ восторгъ отъ посвященной ему статьи. Онъ подарилъ ему въ знакъ признательности всѣ свои сочиненія и сказаль ему: "И въдь никто не говориль мнъ такой горькой правды! По вы меня видите насквозь, я чувствую, что никто меня не понимаеть такъ, какъ вы, - а это для меня лучшая оцінка» 2). Неужели хоть на моменть можно повърить буквальному смыслу этихъ строкъ?. Гр. Капнисть, очевидно, быль очень довърчивь и не обратиль вниманія на ту оборотную сторону медали, которая заключалось въ приведенныхъ словахъ. Некрасовъ подарилъ свои сочиненія челов'єку, который его совершенно не поняль и поэтому быль исключеніемь!.. Однихь словь о вредномь вліяніи Бълинскаго было бы достаточно, чтобы привести Некрасова въ прость. Но развѣ можно было сердиться на Капниста?.. Нужно было просто дать ему всѣ свои произведенія... для ознакомленія.

Никитинъ признанъ «самобытнымъ» поэтомъ, а М. И. Михайловъ и Вс. Костомаровъ отмѣчены, какъ внесшіе въ нашу литературу «мало извѣстный у насъ родъ стихотвореній, изображающихъ бѣдствіл и страданія рабочаго класса». Вс. С. Курочкинъ, удаленный Валуевымъ отъ редактированія «Искры», съ которой министръ внутреннихъ дѣлъ имѣлъ основанія лично посчитаться за каррикатуры и стихи о своей особѣ, признавался безусловно вреднымъ поэтомъ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ctd. 101—103.

<sup>2) &</sup>quot;Сочиненія гр. Капниста", т. І, СХХV.

«Обладая легкимъ, гибкимъ и звучнымъ стихомъ, г. Курочкинъ посвятилъ себя преимущественно не переводамъ, а передължъ на русскій ладъ пъсенъ Беранже. Сохраняя часто духъ подлинника, онъ очень ловко умъетъ примънятъ разные куплеты Беранже къ нашимъ современнымъ обстоятельствамъ, такъ что, въ сущности, Беранже является только сильнымъ орудіемъ, и подъ прикрытіемъ его имени, г. Курочкинъ преслъдуетъ свои цъли; напримъръ: извъстно, какъ въ послъднее время пристрастно смотритъ періодическая литература наша на отношенія нашего дворянскаго сословія къ народу; г. Курочкинъ, принадлежа къ гонителямъ высшихъ слоевъ нашего общества, переводитъ извъстную пьесу Беранже Маркизъ де-Караба, гдъ, между прочимъ, находятся подобные стихи:

...Слушать поселяне! Къ вамъ, невъждамъ, дряни, Самъ держу я ръчь. 
Н—опора трона; 
Парству оборона 
Мой дворянскій мечъ. 
Гнъвъ мой возгорится! 
И хоть кто смирится! 
Вотъ какой храбрецъ. 
...Не люблю стъсненья! 
Подати съ имънъя,— 
Знатъ я не хочу. 
Облеченъ дворянствомъ, 
Государству чванствомъ. 
Н свой долгъ плачу!...

Мнъ почетъ и слава,
Чтобъ дворянства право,
Свято и вполню
Въ этомъ блескю громкомъ,
Перешло къ потомкамъ.
Вотъ какой храбрецъ!" 1)

Чтобы покончить съ поэтами, намъ остается обратиться къ послъдней ихъ категоріи — «эпиграмматистамъ, пасквилистамъ и нигилистамъ».

<sup>1)</sup> Стр. 104-105. Курсивъ подлинника.

«Стихотворныя произведенія съ этимъ направленіемъ товорить офиціальный обозрѣватель — явились въ особенно значительномъ количествъ въ истекшее десятилътіе. Начавшись простой народіей, этоть родь литературы дошель постепенно до низведенія на степень смѣшного и пошлаго всего того, что не благопріятствуеть стремленіямь и цѣлямь литературныхъ кружковъ, въ которыхъ эти эпиграмматисты, пасквилисты и нигилисты суть, такъ сказать, главные застръльщики. Дъйствіе этого рода литературы на нашу публику весьма сильно. Являясь, какъ представительница начала реакціоннаго къ существующему строю, какъ преслъдовательница зла, какъ двигательница прогресса, какъ нъчто двусмысленное и не всегда дозволенное, эта сторона литературы нашей производить обаятельное впечатлёніе на все легкое, недозръщое, а иногда и недобросовъстное въ нашемъ обществы» 1).

Нарисовавъ затъмъ увлечение литературы обличениемъ, особенно людей, занимающихъ высокое положение, не знавшимъ никакихъ границъ, офиціальный критикъ продолжаеть: «Цензура пропускала многое, какъ отрывочные факты, но, мало-но-малу, изъ этого образовалась цёлая совокупность произведеній, вредно д'биствующихъ на юношество, склоняя его къ легкомысленнымъ сужденіямъ, къ самообожанію и къ наглому презрънио<sup>2</sup>) всего, что не льстило молодому покольнію 2) и не подділывалось подъ его вкусы, имбя въ то же время заднюю мыслы: сдёлать изъ этого поколёнія слёпое орудіе своихъ цілей. Общественная правственность также не выиграла отъ безпрестанныхъ шутокъ и каррикатуръ въ нашихъ сатирическихъ листкахъ 3), провозглашавшихъ эмансинацію женщины, выгоды проституціи 2), неуваженіе къ родителямъ и прочее. Немудрено, что этотъ родъ литературы подъ перомъ и карандашомъ талантливыхъ людей скоро пріобрѣлъ сильное вліяніе на большинство публики и даже 2) сталь действовать на наше общественное мненіе. Побролюбовъ самъ высказалъ, что вся эта фаланга сатирическихъ повременныхъ изданій полезна, какъ средство для колебанія

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Стр. 105—106. Курсивъ подлинника.

<sup>2)</sup> Курсивъ мой.

<sup>3)</sup> Подъ этимъ унизительнымъ словомъ авторъ разумъетъ "Искру", "Занозу", "Осу", "Гудокъ" и проч. сатирическіе журналы.

ивкоторых авторитетов и для борьбы съ ними. "Насмышкы и пародіи" по его словамь, кромы собственно-литературныхы цылей, "предстоить еще большая работа: сопровождать русскую жизнь въ новомъ пути, который ей теперь открывается 1), и преслыдовать свисткомъ всякаго, кто безы толку суется на этоты путы и начнеты туть вертыться, двла не двлая, а только мышая другимъ". И дыйствительно, "Свистокъ" 1), "Темный человыкъ" 2), "Искра" и другіе подобные дыятечи приняли на себя цензуру общественныхы нравовы» 3).

Читатель, въроятно, недоумъваетъ, при чемъ же тутъ лирика? На это есть отвътъ:

«Конечно, все это множество шутокъ, пародій, эпиграммъ и проч. никакъ нельзя назвать лирической поэзіей, но этотъ родъ литературы предшествовалъ появленію въ лирикѣ нашей, такъ называемыхъ, "нигилистическихъ идей". Правда, нигилизмъ уже самъ-по-себѣ не благопріятствовалъ поэзіи; тѣмъ не менѣе для популяризированія нѣкоторыхъ воззрѣній этого направленія можно взять лирику, какъ орудіе пропаганды. Пока одинъ только Добролюбовъ можетъ быть названъ представителемъ нигилизма въ нашей лирикъ» 4).

Это направленіе Добролюбова усматривается положительно въ каждой строк'в немногихъ его лирическихъ пьесъ. Критикъ даже находитъ, что дальше по пути нигилизма итти ужъ некуда... Но чувствуя, что умершій Добролюбовъ будетъ им'тъ не одинъ десятокъ посл'ёдователей, ц'внившихъ въ высокоталантливомъ и дорогомъ покойник'ъ вовсе не его лирику, Капнистъ закончилъ свой обзоръ такими словами:

«Обращаясь къ Добролюбову, какъ къ критику, нельзя не замътить, что вліяніе его было крайне невыгодно для развитія нашей изящной литературы вообще, а для лирики въ особенности. Бълинскій въриль еще въ возможность усвоенія намъ благодътельныхъ результатовъ западной цивилизаціи, а Добролюбовъ не видюль впереди никакого идеала, но стремился только заклеймить презръніемъ и отрицаніемъ

<sup>1)</sup> Отдълъ въ "Современникъ".

<sup>2) &</sup>quot;Записки темнаго человъка" велъ въ "Русскомъ Словъ" Минаевъ.

<sup>3)</sup> Стр. 107-108.

<sup>4)</sup> Стр. 108. Курсивъ мой.

существующій порядокъ, не предлагая взам'єнъ ничего яснаго; подъ вліяніемъ его пигилистическаго 1) и мертвящаго разочарованія, подъ обаяніемъ его зам'єнательнаго таланта, литература наша окончательно отшатнулась отъ своего прямого назначенія и стала служить политической и соціалистической пропагандѣ. Изящныя произведенія стали оцієниваться съ точки зрівнія ихъ практической прим'єнимости къ обиходнымъ потребностямъ жизни и по степени соотв'єтственности ихъ гражданскимъ и общественнымъ потребностямъ изв'єстной минуты, а неріздко и по м'єрів солидарности ихъ съ разными революціонными тенденціями» 2).

Итакъ, вотъ къ чему свелась оцънка поэзіи...

Можно-ли повърить, что Гончаровъ, выслушавъ ее, сказалъ: «Со временъ Вълинскаго, я не читалъ ничего подобнаго и притомъ, въ этомъ трудъ еще больше безпристрастія, чъмъ у Бълинскаго, потому что послъдній неръдко увлекался!»... 3) — сказалъ это тоже совершенно серьезно?! Думаю, что нътъ: Гончаровъ, все-таки, былъ литературнообразованный человъкъ...

"Что дѣлать?" "Бѣдные люди". Щедринъ. "Отцы и дѣти". Антоновичъ и Писаревъ. "Записки охотника". "Семейная хроника". "Наканунѣ". Гончаровъ и гр. Л. Н. Толстой.

Разборъ прозы за десятилѣтіе 1854—64 г.г. несоразмѣрно малъ, по извѣстнымъ уже читателямъ причинамъ—въ немъ всего 18 страничекъ. Правда, онъ, въ совокупности, не уступитъ длинному обзору поэзін...

Сказавъ нѣсколько словъ о піонерахъ насажденія у насъ эмансипаціи женщины въ произведеніяхъ Евгеніи Туръ и «цинично откровенномъ» романѣ Авдѣева — «Подводный камень» критикъ переходитъ, разумѣется, къ Чернышевскому... На автора «Что дѣлать?» обрушиваются всѣ громы, допустимые въ офиціальномъ изданіи...

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ctp. 109.

<sup>3) &</sup>quot;Сочиненія гр. П. И. Капниста", т. І, СХХУІ.

«Подъ обаяніемъ этого романа, явившагося въ печати несмотря на полное отрицаніе въ немъ всёхъ принятыхъ основъ семейства и нравственности 1) — все падшее, все неразвитое или неимѣвшее случая получить нравственное направленіе, всё таковые субъекты женскаго пола въ нашемъ современномъ обществѣ, стремятся создать для себя на практикѣ такой видъ общественной организаціи, который исключалъ бы понятія о какихъ бы то ни было семейныхъ обя занностяхъ. Это есть, собственно, усвоеніе современному нашему обществу принципа — abolition de la famille 2) подъ вывѣской поощренія женскаго труда, женскихъ артелей и тому подобнаго 3).

«Пока представители нашего журнальнаго нигилизма недоумъвали и спорили по поводу повъсти г. Тургенева 4), пока они излагали въ разныхъ руководящихъ статьяхъ "Современника" и "Русскаго Слова" свои основанія въ видъ отрицанія — глава и первый авторитеть этого направленія г. Чернышевскій, въ романъ Уто далать? попытался выра-

<sup>1)</sup> Это намекъ на тѣ особыя условія, при которыхъ напечатано "Что дѣлать?" Вотъ разсказъ по этому поводу члена совѣта министра внутреннихъ дѣлъ по дѣламъ книгопечатанія, А. О. Пржецлавскаго, какъ разъ наблюдавшаго за "Современникомъ", гдѣ впервые появился этотъ романъ (1863 г. №№ 2, 3, 5).

<sup>&</sup>quot;Онъ (романъ) былъ напечатанъ но странному недоразумънію. Первая часть, появившаяся въ одномъ изъ номеровъ "Современника" не заключала ничего предосудительнаго. Между тъмъ, сочинитель, по какому-то политическому делу быль заключень въ Петропавловскую кръпость. Слъдствіе по этому дълу производиль статсъсекретарь у принятія прошеній, князь Голицынъ. Авторъ обратился къ нему съ просьбою дозволить ему докончить романъ, за который онъ получилъ отъ редакціи деньги впередъ. Князь согласился, а рукописи двухъ послъднихъ частей поступили на разсмотръніе къ нему. Такъ какъ онъ, въроятно, цензурованы были тольковъ политическомъ отношени, то статсъ-секретарь, не найдя въ нихъ ничего политическаго, пропустиль ихъ. Цензоръ же, разсматривавшій "Современникъ" послъ пропуска рукописи княземъ Голицынымъ, не смълъ уже останавливать печатаніе ся. Такимъ образомъ, проскользнуло въ русскую литературу это произведеніе". ("Рус. Старина" 1875 года, IX, 154).

<sup>2)</sup> Т. е. уничтоженіе семьи.

<sup>3)</sup> Стр. 182. Курсивъ подлиниика.

<sup>4)</sup> Романъ "Отцы и дъти".

вить коммунистическіе и соціалистическіе идеалы свои положительно. Самое заглавіе этого произведенія какъ бы стремится дать уразумёть остановившимся въ недоумёніи предъ системой всеотрицанія прозедитамъ нигилизма, что романъ укажетъ и научить, что имъ нужно дълать. Программа, предлагаемая г. Чернышевскимъ въ его романъ къ осуществленію на практикт весьма несложная. Члены коммуны или артели изъ лицъ обоего пола, безъ строгихъ понятій о семейномъ союзѣ и о взаимныхъ половыхъ отношеніяхъ, живуть всв вмвств, въ видв какого-то пансіона, работая и дъля между собою барыши. Согласіе и гармонія этой фаланстеры не нарушаются потому, что лица, выведенныя г. Чернышевскимъ, не люди полные жизни, а скорбе куклы, которымъ авторъ придалъ тѣ свойства, которыя были ему нужны для достиженія ціблей имъ пресліблуемыхь. Личныя стремленія, страсти и уб'єжденія героевъ г. Чернышевскаго сильны или слабы, смотря по надобности, настолько, насколько это нужно для развитія романа. Нередко, для окончательнаго ослъщения своихъ близорукихъ почитателей г. Чернышевскій, написавшій цілую книгу объ эстетических в отношеніяхъ искусства къдъйствительности, гдв всв начала прекраснаго втоптаны въ грязь, гдв примвияется нигилизмъ къ эстетикъ до тривіальности, гдъ возвышенное и высокое, прекрасное и живое (здоровое) -- одно и тоже, -- этотъ г. Чернышевскій въ романъ своемъ Что дв. тать? спускается на степень аркадскихъ нравовъ, идиллическихъ сценъ и описаній. Его герои забавляются разными невинными «petits-jeus» говорять другь другу ибжности и готовы, повидимому, обратиться въ пастушковъ, лишь бы г. Чернышевскому удалось доказать живучесть и практичность своей коммуннической артели. Несмотря на всё "облыя нитки", этотъ романъ имёль большой усибхъ между поверхностно-образованною нашею молодежью обоего цода, которой у насъ огромное большинство, а это значить у большинства читающей публики. Несмотря также на всю бъдность своего практическаго идеала и на отсутствіе всяких в художественных в достоинствь, романъ г. Чернышевскаго имълъ большое вліяніе даже на вибшнюю жизнь ибкоторыхъ недалекихъ и нетвердыхъ въ понятіяхь о нравственности людей, какъ въ столицахъ, такъ и въ провинціяхъ. Многіе рады были ухватиться за теорію,

прикрывающую и оправдывающую безнравственность по отношеню къ брачному союзу: были примъры, что дочери покидали отцовъ и матерей, жены—мужей, нъкоторые даже ръшались на всъ крайности отсюда вытекающія; появились попытки устройства на практикъ коммунистическаго общежитія въ видъ какихъ-то общинъ и ремесленныхъ артелей. Всего же хуже то, что всъ эти нелъпыя и вредныя понятія нашли себъ сочувствіе, какъ мовыя идеи, у множества молодыхъ педагоговъ... Это служитъ мъриломъ всей непормальности нашего воспитанія и всей бъдности, неосновательности нашего образованія 1)»...

«Бъдные люди» Достоевскаго удостоились одобренія. «Несмотря на то, что въ этомъ романъ слинкомъ силенъ элементъ преувеличія и каррикатуры, — въ немъ есть тотъ ингредіенть, которымь отличается истинное гоголевское направленіе, въ немъ есть "видимый міру смѣхъ и невидимыя ему слезы". Карая чиновника, писатель любить въ немъ человъка. Если бы это свойство присутствовало постоянно въ произведеніяхъ нашихъ обличителей несовершенствь бюрократической среды, то съ одной стороны, творчество и художественность не были бы забыты совершенно (какъ это произондо); а съ другой стороны, въ направленіи этомъ не было бы ничего предосудительнаго потому, что дівло пскорененія зла,- какъ цѣль, преслѣдовалась бы чувствомъ возвышенной любви, а не однимъ крайнимъ желаніемъ забросать грязью, оскорбить цѣлую среду, а читателей разсмынить и, если можно, ожесточить. Къ сожалбнію, большинство писателей, нападавшихъ на чиновниковъ, совершенно позабыли упомянутое свойство истиннаго гоголевскаго направленія и примкнули къ категорін ложной натуральной школы, которая, пренебрегая чувствомъ возвышенной любви писателя и усвоивая себъ исключительно чувство ожесточенія, все болъе и болъе утрачивала элементъ творчества и художественности и выродилась съ годами въ газетное обличительное направленіе, въ своего рода бюрократическую скандалезную хронику» 2).

<sup>1)</sup> Стр. 193—195. Курсивъ подлинника. Въ послъднихъ словахъ понятный камешекъ въ огородъ Ев. П. Ковалевскаго и Головнина.

<sup>2)</sup> Стр. 183 - 184. Курсивъ подлинника.

Читатель, конечно, понимаеть, къ чему ведется вся эта тирада, къ какой атакъ она является первымъ приступомъ... Очевидно, нужно ждать, что вотъ-вотъ грянутъ громы на голову Щедрина, имъвшаго роковую неосторожность первымъ выступить на путь «бюрократической скандалезной хроники» съ своими «Губернскими очерками». И они не заставили себя долго ждать...

«Изображая съ юмористическимъ обличеніемъ административную среду и бюрократическій быть въ провинціяхъ, г. Шедринъ взглянулъ на него со свойственной ему точки эрънія, представивъ смѣшную фальшь или злоупотребленія этой среды, находя все въ этой средъ комическимъ или пощнымъ. Туть у него являются и либералы, но они изображены смъшными, потому, въроятно, что они не такъ либеральны, какъ бы автору того хотелось: являются люди отживающее, люди въ какомъ-то среднемъ переходномъ состояніи, а также чиновники помъщики прежняго закала и новые, модные дъятели, комичные сколько отъ самихъ себя, столько же и отъ условій, въ которыя они поставлены самымъ свойствомъ ихъ гражданскаго положенія. Несмотря на бывшій огромный усп'яхь ихъ въ публикъ, произведенія Щедрина имъють больше значеніе бойкаго, легкаго и юмористическаго фельетона во вкусь отрицанія. Замючательно, что въ произведеніяхъ Щедрина нигдт незамътно никакого идеала и ничего положительнаго 1)».

Теперь о Тургеневъ. Мы уже знаемъ, что офиціальный критикъ назвалъ его, въ числъ немногихъ другихъ, лучшимъ писателемъ. Затъмъ, въ другомъ мъстъ, говорится, что въ «Отцахъ и дътяхъ» «въ первый разъ брошенъ вызовъ нигилизму». На этой послъдней чертъ мы прежде всего и остановимся, потому что, несомнънно, роль романа и до сихъ поръ не всъми усвоена достаточно ясно.

«Когда правительство наше, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, указало тотъ исходъ, которой оно полагало справедливымъ дать дѣлу отмѣны крѣпостного права, то въ беллетристикѣ нашей стало замѣтно менѣе стремленія рѣзко противопоставлять высшее и низшее сословіе съ точки зрѣнія экономическихъ (но не политическихъ) 2) интересовъ, изо-

<sup>1)</sup> Стр. 185. Послъдній курсивъ мой.

<sup>2)</sup> Курсивъ подлинника.

бражат ьконтрастъ между помъщиками и крестьянами, между "угнетателями и угнетаемыми" (soit-disant). Это дёло отходило въ область исторіи, становилось анахронизмомъ, и вкусъ публики притупълъ къ этому предмету. Тогда обнаружилось V НЪКОТОРЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ стремленіе примънять систему отричанія во что бы то ни стало, къ установившимся элементарнымь понятіямь о мірт духовномь и правственномь, а вслюдь затъмъ — къ освященному временемъ и върованіями семейному и соціальному строю 1). Это стремленіе выразилось съ одной стороны произведеніями въ духѣ матеріализма и нигилизма 1), а съ другой, въ пропагандъ утоній коммунизма и соціализма. Такое настроеніе воспроизведено г. Тургеневымъ, съ свойственной ему объективностью, въ повъсти: Отиы и дъти. Объективность этого замичательного произведенія г. Тургенева такъ велика. что сторонники нигилизма, -- литературные враги г. Тургенева, г. Антоновичъ (въ «Современникъ») и г. Писаревъ (въ «Русскомъ Словъ») вступили съ свойственнымъ направленію этихъ журналовъ цинизмомо въ площацный споръ и брань между собою по вопросу о томъ: какъ должно понимать упомянутую повъсть г. Тургенева и что именно стремился выразить авторъ, - похвалу нигилизму или порицаніе его? Полемика эта имъла полезное послъдствіе въ томъ отношеніи, что она въ глазахъ близорукихъ почитателей "Современника" и "Русскаго Слова" изобличала г.г. Антоновича, Писарева, Благосвътлова, Зайцева и tutti quanti, какъ публицистовъ дерзкихъ, не безъ нѣкотораго таланта, но въ тоже время полуученых умниковъ, всегда готовыхъ площадными ругательствами или пустозвонными фразами прикрывать свою крайнюю несостоятельность. При томъ же въ этой полемикъ упомянутые публицисты наговорили сторяча другъ о другъ столько закулисныхъ дрязгъ, столько подвиговъ шарлатанства, что конечно, личный авторитеть ихъ должень поколебаться въ глазахъ каждаго сколько-нибудь серіознаго или развитого человѣка. Хотя въ этой полемикъ много заключается жесткаго и травіальнаго. но цензура поступила искусно, обнаруживъ предъ глазами читателей собственныя признанія другь о другь этихъ публицистовъ, слишкомъ легко пріобрѣвшихъ авторитетъ въ

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

глазахъ всего что въ нашемъ обществъ неразвито, недозрѣло и недоучено. Тургеневъ въ своей повъсти Отим и дъти изобразилъ грубый матеріализмъ, рисующійся на фонть весьма поверхностной науки забавно-школьническую хвастливость всеотрицаніемъ, и придалъ всему этому типическое названіе нигилизма 1); но съ другой стороны г. Тургеневъ вложилъ въ героя этой повъсти прямоту, искренность и стойкость характера, достойныя болте дъльнаго направленія» 2).

Итакъ, «Отцы и дѣти» встрѣчены похвалой... О «Запискахъ охотника» авторъ не рѣшился говорить, не сдѣлавъ введенія въ эту область нашей беллетристики.

Онъ находить, что «сопоставленіе высшихъ классовъ нашего общества съ низшими, изображение столкновенія крестьянъ сперва съ пом'ящиками, а потомъ, посл'я упраздненія крѣпостного права, «съ дворянствомъ» вмѣстѣ съ проповѣдью эманспиаціп женщины составляло «главный предметь участія современной литературы нашей въ дѣлѣ разработки соціальных вопросовъ». «Такое направленіе-говорить онъ, -- несмотря на множество резкихъ и нередко оскоронтельныхъ для высшаго сословія нашего произведеній,—встрѣтило въ цензурѣ менѣе охранительной дѣятельности. чамъ выходки противъ верхнихъ слоевъ нашей бюрократін. А между тімъ литература въ одно и то же время и съ одинаковою силою стала порицать какъ бюрократію, такъ и соціальный строй нашь. Причина такого различнаго примъненія цензурной строгости къ двумъ предметамъ одинаковой важности заключалась, въроятно, въ томъ, что дъло упраздненія крѣпостной зависимости, какъ искорененіе зда, накопившагося путемъ нашего историческаго развитія, выступило въ свое время на первый планъ и такъ обаятельно подъйствовало на всё элементы нашего общества, что ніжоторой части органовь администраціи нашей, а въ томъ чистъ и цензорамъ трудно было удержаться на той высоть граждинской правственности, которая при какихъ бы то ни было условіяхъ не допускаеть пристрастія. При томъ же оскорбленіе бюрократіи всегда могло легче обнару-

<sup>1)</sup> Курсивъ подлинника.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) CTp. 191-193.

житься, чёмъ посягательство на достоинство сословія, которое въ исторіи послёднихъ двухъ столётій не показало ни замкнутости, ни особенной ревности къ правамъ своимъ и въ составё котораго оказалось въ послёднее время очень много лицъ, которыя по принципу или вслёдствіе увлеченія моднымъ направленіемъ, залвили себя въ отношеніи къ дворянскому сословію враждебно».

Офиціальный критикъ находить, далѣе, что вопросъ о вредѣ крѣпостного права и о ненормальности отношеній между высшимъ и низшимъ сословіями заявилъ себя особенно опредѣленно въ «Запискахъ охотника».

«Это-рядъ, большею частью, превосходныхъ, мастерскихъ эскизовъ, содержание которыхъ почти всегда или пошлость, нев'вжество, хл'боосольство и порой наивная жестокость помбщиковъ, или же нищета, загнанность и нередко безвыходное положение талантливой натуры крестьянина. Замфчательно, что если въ этомъ произведении и высказалось что-либо влое и оскорбительное для нашего высшаго сословія, то, очевидно, что это произошло не отъ преднамъренности автора, не завъдомо ему, но какъ послъдствіе безпристрастнаго, художественнаго и объективнаго воспроизведенія правды жизни. Поэтому-то «Записки охотника» не могутъ произвести взаимнаго раздраженія между сословіями, но вліяніе ихъ, какъ истинно-художественнаго произведенія, примирительное, побуждающее всёхъ равно сознавать соціальную неправду крѣпостного права, скоробть и стремиться дружно общими силами къ искорененію этого зла. Можно сказать безъ преувеличенія, что этимъ произведеніемъ г. Тургеневъ принесъ обществу существенную пользу въ томъ отношении, что какъ любимый и встми уважаемый писатель, онъ заблаговременно и почти наканунъ государственнаго акта, предрасположилъ многихъ въ пользу отмъны кръпостного права, безъ междусословных раздраженій. Такова полезная сторона истиннохудожественныхъ произведеній, и относясь къ подобнымъ произведеніямъ мягко и съ полной терпимостью, тактъ цензора дъйствуетъ справедливо, дълая доступнымъ обществу серіозное выраженіе правды и добра, а не своекорыстныя тенденціи ослібнить громкими фразами и эксцентричными замашками близорукихъ читателей и расположить ихъ къ

одностороннему и полному раздраженія взгляду на предметь»  $^{1}$ ).

Переходя затёмъ къ общей оцёнкъ Тургенева, офиціальный критикъ особенно подчеркиваетъ «объективность какъ основное качество его таланта». Вотъ почему повъсть «Наканунѣ» не имѣетъ ничего общаго съ романомъ Авдѣева «Подводный камень»; она безусловно нодходить подъ взглядъ разсмотрѣннаго уже нами «введенія». «Во внутреннемъ различіи повѣсти г. Тургенева и романа г. Авдѣева цензура можетъ усмотрѣть степень дозволительности прозведеній, содержаніе которыхъ касается вопроса объ эмансипаціи женщины и новыхъ воззрѣній, на брачный союзъ" 2).

Дань благонамъренности воздана и «Семейной хроникъ» С. Т. Аксакова.

«Не таковы произведенія г. Григоровича, который положительно разсчитываеть на эффектъ: "Антонъ-Горемыка", "Бобыль", "Метель" и даже отчасти "Рыбаки" суть такія произведенія, которыя при многихъ несомивиныхъ достоинствахъ имфютъ капитальный недостатокъ, покрывающій и даже стирающій эти достоиства. Описанія русской природы и обстановка жизни современнаго крестьянина у г. Григоровича воспроизведены върно. Рамка лучшихъ его произведеній широка, нѣкоторыя подробности даже перкрасны; но затъмъ все существенное, а именно: внутренній смыслъ произведенія, характеристика главныхълицъ и общій колорить принесены въ жертву модному настроению эпохи и посвящены своего рода агитаціи... Туть до истины діла мало, тутъ мало заботы до вопроса: какимъ образомъ грубая и въ матеріальномъ и въ нравственномъ отношеніи среда крестьянскаго быта, могла развить въ крестьянинъ эту тонкость висчатльній, эту неимовърную воспріимчивость, эту до мелодрамы долодящую плаксивость? Автору мало также нужды и до другого вопроса; какъ при такомъ высокомъ психическомъ развитін, которымъ отличаются его герои-крестьяне, они могутъ мириться съ грязной обстановкой домашняго быта, съ тривіальностью и нередко съ цинизмомъ столь часто слышимомъ и видимомъ въ понятіяхъ простого на-

<sup>1)</sup> Стр. 185-188. Послъдній курсивъ подлинника.

<sup>2)</sup> Стр. 189. Курсивъ подлинника.

рода? Не въ этомъ вопросъ для г. Григоровича. Ему только бы внушить читателю, что олицетвореніе всёхъ добродѣтелей и притомъ угнетенныхъ добродѣтелей есть крестьянинъ, что окружающая крестьянина среда ниже того уровня, на которомъ онъ стоить, а высшее сословіе все заурядъ полно невѣждъ, идіотовъ или тирановъ. Незнаніе всей обстановки жизни мужика, его міросозсрцанія и народныхъ характеровъ не допустило г. Григоровича долго держаться на высотѣ художественныхъ авторитетовъ: произведенія г. Писемскаго («Плотничья артель», «Лѣшій», «Батька» и проч.), въ которыхъ прямо изображенъ былъ нашъ мужикъ, низвели г. Григоровича съ его пьедестала» 1).

Читатель еще не встрътилъ имени Гончарова и современнаго «великаго писателя земли русской». О нихъ очень немного сказано въ концъ обзора прозы, которое я и привожу полностью.

«Въ заключение должно упомянуть еще одну категорію произведеній нашей литературы. Эта категорія не импеть опредъленнаго направленія, но въней жизнь со встми феноменами своими находить высшее воспроизведение свое и серіозное, художественное истолкованіе. Лучшія сочиненія лучшихъ прозаическихъ писателей нашихъ (которыхъ, впрочемь, весьма немного) относятся кь этой категоріи. Туть нъть задней мысли, итъ предвзятаго направленія, искусство находитъ здъсь естественное, правильное примъненіе и литература не подчинена никакимъ постороннимъ цълямъ, не низводится до степени слъпого орудія въ рукахъ агитаціи. Первое мъсто въ этой категоріи принадлежить, безспорно, произведеніямъ г. Гончарова, въ ряду которыхъ романъ "Обломовъ" навсегда удержить за собою въ исторіи русской литературы значеніе звена, связующаго наше настоящее съ тыми лучшими произведеніями нашей литературы, въ которыхъ нашла себъ наиболъе върное и художественное отражение прошедшая жизнь русскаго человъка. За тъмъ слъдуетъ вспомнить тъ сочиненія г. Тургенева, въ которыхъ изображены особенно развитые люди нашего покольнія, гибнущіе или мельчающіе въ средѣ, устроенной исторически и политически вовсе не по нимъ. Они дълаются въ этой средълишними

<sup>1)</sup> Стр. 190—191. Первый курсивъ подлинника.

людьми, а подчасъ жалкими и даже смъщными; все внутреннее содержаніе ихъ оказывается непригоднымъ при ихъ обстановкъ и неумолимая дъйствительность обезволиваетъ, изнашиваетъ и осуждаетъ ихъ, несмотря на то, что опи, относительно — лучшіс люди. Это трагическое порицаніе, вытекавшее, до настоящаго времени, изъ самого существа нашего общественнаго строя, было причиной серіознаго отринательнаго направленія въ нашей литератур'я и отрицающаго правоучения, вытекающаго изъ самыхъ капитальныхъ произведеній нашихълучшихъ писателей, начиная отъ разочарованія Онфгина и до сна Обломова включительно. Общественная жизнь наша до появленія этихъ произведеній еще не выработала вполив ни положительнаго типа, ни положительной діятельности; это самое отразилось и въ лучшихъ образцахъ нашей литературы до посл'ядияго времени, когда и въ жизни и въ литературѣ начинаетъ уже обозначаться матеріалъ, изъ котораго суждено, повидимому, сложиться у насъ и положительному тицу и положительной дівятельности... Должно, наконець, уномянуть еще произведенія графа Л. Н. Толстого ("Дътство и отрочество". "Военные разсказы", "Очерки Севастополя" и проч.), принадлежащія къ этой же посл'єдней категорін, о которой сябдовало упомянуть, но которую подробно анализировать здъсь не представляется необходимымъ»<sup>1</sup>). Потому не приходится — добавлю отъ себя -что благонамфренность названныхъ писателей не возбуждала тогда никакихъ сомивній. О нихъ сказали лишь для полноты картины.

Съ прозой мы кончили. Въроятно читатель согласится со мной, что отведенным ей 18 страницъ очень содержательны...

#### Драматическая литература. Островскій.

Затёмъ шелъ обзоръ драматической литературы, написанный Болеславомъ Маркевичемъ, авторомъуже достойно оцененныхъ критикой пухлыхъ романовъ. Общій взглядъ

<sup>1)</sup> Стр. 197 — 198. Курсивъ подлинника на этой страницъ.

его на литературу періода 1854—64 г.г. нисколько, разумъется, не противоръчиль писаніямь гр. Капниста. Это были въ унисонъ настроенные инструменты...

«Съ началомъ нынъшняго царствованія — пишеть сей критикъ — сценическая литература наша вступаеть въ новый фазисъ. Въ противоположность тому "непосредственному протесту", который составляль до сихь порь отличительный характеръ созданій нашихъ народныхъ драматическихъ дъятелей, являются пьесы по преимуществу тенденціозныя, разумъя подъ этимъ словомъ извъстную, опредъленную идею, проводимую авторомъ въ пьесъ и клонящуюся къ извъстной цъли. Въ этихъ произведеніяхъ протестъ не истекаетъ епинственно изъ осмысленнаго воспроизведенія темныхъ сторонъ жизни, какъ невольное, неизбъжное его послъдствіе, въ которомъ самъ авторъ и его личный взглядъ на предметъ остаются какъ бы не причастны. Протестъ выражается здъсь а priori, предпосылается, такъ сказать, авторомъ и суживается при этомъ въ болъе тъсныя рамки: протестуя противъ того-то именно, во имя того-то. Вслъдствие этого правда жизни, върность избранныхъ характеровъ и положеній отодвигаются здёсь на задній планъ, обходятся, а неръдко и безпощадно насилуются, лишь только не подходять онв подъ цветь того поученія, которое авторы имветь въ виду преподать своимъ зрителямъ и для котораго самая пьеса служить для него только средствомъ. При такихъ условіяхъ художественное достоинство произведенія состоитъ естественно въ пропорціи обратной съ значеніемъ той мысли, которой оно служить проводникомъ: оно темъ слабе, чемъ рѣзче выдается цѣль, преслѣдуемая въ немъ и, наобороть, тыть болые выигрываеть вы своемы внутреннемы достоинствъ, чъмъ менъе способенъ авторъ задаваться предвзятой идеей и чъмъ объективнъе, поэтому, относится онъ къ изображаемой имъ жизни.

«Въ тенденціозномъ направленіи нашего театра нельзя не видѣть отраженія той возбужденной дѣятельности общественной мысли, которая начинается у насъ съ эпохи крымской войны. Оно идетъ параллельно съ поступательнымъ движеніемъ нашей литературы и принимаетъ тотъ или другой оттѣнокъ, смотря по тому, въ какую стороку направлены флюгера нашей (по преимуществу петербургской) журналистики,

которой, по большей части, современная русская сцена служить рабскимь эхомь» 1).

Итакъ, все «Собраніе матеріаловъ» направлено противъ литературы, не желающей знать принципа: «искусство для искуства». Всъ писатели и изданія этого неблагонамъреннаго направленія (тенденціозность Лѣскова и Клюшникова не почиталась, конечно, таковой — это было «истинное искусство») рекомендовались, какъ требующіе неослабнаго блюденія. Чего же хотъли? Очевидно, чистаго искусства. Приходится думать, что «чистымъ искусствомъ», обращающимъ взоры и слухъ къ небесамъ и соловьямъ, хотъли отвлечь вниманіе общества отъ происходящаго вокругъ, т. е. сдълать то же, что продълали съ иностранными извъстіями въ газетахъ, о чемъ такъ откровенно разсказалъ гр. Капнистъ (см. стр. 189—190).

«Тенденціозный репертуаръ послідняго времени изобличаєть, по духу въ немъ господствующему, близкое родство съ тіми соціальными теоріями, которымъ въ прессів нашей служать главнівшими представителями журналы "Современникъ" и "Русское Слово".

«Отраженіе идей, распространяемых в выродолженіе многих л'єть соціально-демократической литературой, зам'єтно т'ємь бол'є въ современных произведеніях нашего театра, что, за исключеніемь Островскаго, онъ не им'єть вовсе самобытных и талантливых писателей. Ихъ зам'єняють, по преимуществу бездарные борзописцы, поставляющіе 3-хъ или 5-ти актные «оригинальныя» пьесы по большей части въ виду причитающагося за нихъ процента со сбора. Понятно, что, при таких условіяхь, поставщики эти озабочены прежде всего матеріальнымъ усп'єхомъ своихъ произведеній и стараются обезпечить его, прилаживаясь къ данному настроенію публики и къ общему тону вліяющей на нее журнальной литературы» 2).

Доминирующими мотивами драмы офиціальный критикъ считаеть, прежде всего, крѣностное право, въ злоупотребленіяхъ которымъ «театральные борзописцы наши находять удобный предлогъ для изображенія высшаго сословія

<sup>1)</sup> Стр. 116—117. Послъдній курсивъ мой.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Стр. 121--122. Курсивъ подлинника.

вполнѣ заслуживающимъ эти чувства злобы и омерзенія». Сюда обращаются они и за дешевымъ матеріаломъ, въ которомъ находятъ готовыя драматическія положенія и средства производить неминуемые сценическіе эффекты, посредствомъ легчайшаго изо всѣхъ драматическихъ пріемовъ, то есть,—вызывая въ зрителяхъ чувство состраданія къ угнетенной невинности. Здѣсь нѣтъ, разумѣется, и рѣчи о художественномъ безпристрастіи, о трезвости красокъ, о правдоподобности изображаемыхъ характеровъ и столкновеній ихъ между собою. Драматурги наши въ этомъ отношеніи держатся, повидимому, извѣстнаго правила, что "цѣль оправдываетъ средства", вслѣдствіе чего и обходятся съ истиной самымъ безцеремоннымъ образомъ» 1).

«Взаимныя отношенія между сословіями тенденціозные драматурги наши почитають необходимымъ изображать крайне враждебными» 2). «Нельзя не замѣтить, что въ понятіяхъ нашихъ тенденціозныхъ драматурговъ, чѣмъ ниже ступень занимаетъ данная личность на общественной лѣстницѣ, тѣмъ развитѣе и тоньше ся психическая воспріимчивость, тѣмъ способнѣе она къ безкорыстнымъ, возвышеннымъ побужденіямъ, къ пожертвованію собою, счастіемъ своимъ и жизнью для спасенія или блага ближняго» 3). Изъ доказательствъ этого рода злонамѣренности приведу одноочень ясно иллюстрирующее содержаніе "критики".

«Дочь однодворца Подоплекина, въ драмъ "Статья доходная", узнавъ, что отецъ продалъ ее, кидается немедленно въ воду, котя и знастъ, что господинъ, купившій ее и у котораго она живетъ въ гувернанткахъ, не способенъ воспользоваться своими правами, безъ ея полнаго согласія и т. п.»

Островскому аттестать дань прекрасный, но зато и единственный въ своемъ родѣ;

«Варьированное на разные лады повтореніе этого типа ("самодура") во многихъ послѣдующихъ комедіяхъ Островскаго подало поводъ одной извѣстной литературной партіи навязать ему свои собственныя воззрѣнія 4) и истолковать всю его творческую дѣятельность въ смыслѣ завѣдомо враж-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Стр. 131—132. Курсивъ мой.

<sup>2)</sup> Стр. 129. Курсивъ подлинника.

<sup>3)</sup> CTp. 126.

<sup>4)</sup> Намекъ на статью Добролюбова "Темное царство".

дебномъ семейному началу. Но подобное истолкование нисколько не оправдывается внимательнымъ и безпристрастнымъ изученіемъ Островскаго. Менте чти въ комъ-либо изъ нашихъ современныхъ писателей можно замътить въ немъ предваятую мысль; онь не добивается никакой ясно опредъленной вижшией цъли, не проводить въ своихъ комедіяхъ никакого субъективнаго воззрѣнія. Онъ изображаетъ жизнь такъ, какъ она представляется ему, дагеротипически върно, не задаваясь напередъ вопросомъ: какой моральный выводъ можно будетъ сдълать изъ этого изображенія? Онъ прежде всего хочеть быть върнымъ дъйствительности и не виновать въ томъ, что эта дъйствительность болже богата горемъ, чтмъ радостью, и что подъ кисть его, поэтому, ложится поневолъ болъе черныхъ красокъ, чъмъ свътлыхъ 1). Таковъ общій характерь таланта Островскаго, котораго со стороны строгой нравственности можно было бы уже скоръе упрекнуть за то холодное спокойствіе, съ которымъ онъ, повидимому, относится къ воспроизводимымъ имъ возмутительнымъ явленіямъ жизни, чёмъ въ желаніи переделать ее на основахъ тъхъ напускнымъ 2) теорій, которыя проповъдуются извъстными петербургскими журналами» 3). Характеристики другихъ авторовъ не встръчаются, потому что весь обзоръ написанъ довольно безсистемно и безтолково. Заключеніе Маркевича таково:

«Наша современная драматическая литература, почти безъ исключенія <sup>4</sup>), носить на себѣ характеръ направленія положительно враждебнаго существующему общественному

<sup>1)</sup> Авторитетность тона г. критика совершенно неумъстна: Добролюбовъ писалъ свою статью въ 1859 г., а онъ—въ 1865; за это время Островскій написаль: "Старый другъ лучше новыхъ двухъ", "Тежелые дни", "Гроза", "На бойкомъ мъстъ", "Гръхъ да бъда на кого не живетъ", "Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ", "Воевода" и др.

<sup>2)</sup> Курсивъ подлинника.

<sup>3)</sup> CTp. 113-114.

<sup>4)</sup> Въ этомъ мъстъ сдълано примъчаніе: "Даже тамъ, гдъ наши авторы относятся по возможности объективно къ изображаемымъ ими явленіямъ жизни, нельзя не замътить какой-то необычайной робости въ пріемахъ ихъ, едва только данное положеніе требуетъ отъ нихъ откровеннаго порицанія моваго и безпристрастнаго одобренія стараго. Они, очевидно, стараются въ этихъ случаяхъ обойти сами положеніе той или другой уловкою."

порядку и проводить путемъ сцены ученія самаго радикально-демократического свойства. Въ виду этого, нельзя не принять во вниманіе, что театръ, по степени вліянія своего на массы, стоить неизмъримо выше печатнаго слова, какую бы форму оно ни принимало. Книга, журналь, газета имъютъ значение въ средъ людей, получившихъ извъстную, хотя бы самую малую, долю образованія, а, следовательно, въ нъкоторой степени способныхъ провърять, - подвергать критикъ прочитанное ими, между тъмъ, какъ театръ, дъйствуя посредствомъ живыхъ, осязательныхъ образовъ, доступенъ личностямъ, стоящимъ на самой низкой степени духовнаго развитія и поэтому, пассивно принимающихъ идеи, идущія къ нимъ непосредственно со сцены. Въ нашей странъ, гдъ, къ сожалънію, только съ этой канедры преподаются народу почченія, гдъ онъ такъ мало имъеть случаевъ слышать слово истины, следуеть быть особенно внимательнымъ въ дълъ цензурнаго разсматриванія пьесъ, претендующихъ на значеніе общественное» 1).

Этимъ напутствіемъ оканчивается не только обзоръ драмы, но и вся первая, «литературная» часть «Собранія матеріаловъ».

Бросая теперь на него ретроспективный взглядъ, врядъ-ли можно не видъть въ этой книгъ, во-первыхъ, опредъленной цъльности, во-вторыхъ, настойчивости въ проведени извъстныхъ взглядовъ, въ-третьихъ — энергичности наставительства....

# Общая характеристика журналистики за 1863 и 1864 годы. Аттестаціи отд'ёльныхъ органовъ.

Теперь обратимся ко второй части книги, т. е. къ анонимному же обозрѣнію журналистики, составленному, какъ я уже говорилъ, членами совѣта. Въ числѣ ихъ были: А. В. Никитенко, И. А. Гончаровъ, Н. В. Варадиновъ, М. Н. Туруновъ, А. Н. Тихомандритскій и О. А. Пржецлавскій²).

Въ отчетъ за 1863 г. выражается прежде всего удовольствие по поводу значительнаго ослабления сатирической

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) CTp. 139-140.

<sup>2)</sup> С. Сушкова, "Нъсколько замътокъ по поводу "Воспоминаній" г. Пржецлавскаго", "Рус. Архивъ", 1876, П, 462.

и обличительной нотки въ статьяхъ по внутренней жизни. «Причины такой утёшительной перемёны заключаются конечно: 1) въ положительныхъ, практическихъ результатахъ, принесенныхъ уже капитальными преобразованіями, послёдовавшими въ нынёшнее царствованіе, какъ напримёръ: освобожденіемъ крестьянъ отъ крёпостной зависимости, 2) въ дъйствительной серіозности и въ многознаменательности событій нашей внутренней и внёшней общественной жизни въ минувшемъ году и, наконецъ, 3) въ томъ, что цензура, дъйствуя систематичнёе и послёдовательные прежняго 1), примёняласъ къ сложившемуся, подъвліяніемъ правительственныхъ дъйствій и явленій общественной жизни, характеру современной нашей прессы и стараясь направлять оную къ цёлямъ соотвётственнымъ требованіямъ правительства и условіямъ общественной пользы» 2).

Не такъ пріятно было другое явленіе журналистики — ставшій на ноги отдѣлъ руководящихъ статей. Цензура, не привыкшая къ рѣзкому выраженію органами своихъ собственныхъ взглядовъ по вопросамъ внутренней и внѣшней жизни, была непріязненно настроена противъ этого желанія «диктаторствовать», но, конечно, лишь въ опредѣленномъ направленіи—руководящія статьи «Московскихъ Вѣдомостей» почитались «успѣшными и существенно-полезными»...

«По общему направленію своему въ 1863 г. періодическая литература наша можеть быть раздѣлена на двѣ категоріи, соприкасавшіяся между собою и крайними точками которыхь были съ одной стороны журналъ "Современникъ", а съ другой — "Московскія Вѣдомости". На долю цензурной дѣятельности въ С.-Петербургѣ пришлось постоянное наблюденіе за цѣлой массой газетъ и журналовъ, болѣе близкихъ по направленію ихъ къ характеру "Современника". Въ Москвѣ же главное вниманіе цензуры должно было сосредоточится преимущественно на статьяхъ газеты "День" и затѣмъ на нѣкоторыхъ сторонахъ въ направленіи періодическихъ изданій г.г. Каткова и Леонтьева 3). Направленіе

<sup>1)</sup> Несомитиный намекъ на "недостаточность" надзора цензуры Головиина.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ctp. 208-209.

<sup>3)</sup> Да не удивляются пока читатели—дальше будеть разъяснение этого кажущагося недоразумънія.

этихъ послъднихъ изданій, какъ соотвътствовавшее мъропріятіямь правительства, стремленіямь консервативной среды нашего общества, патріотическому направленію массь и условіямь серьезнаго публицизма, — дозволяло примінять кънимъ предупредительную дъятельность цензуры съ меньшей требовательностью, чъмъ къ другимъ періодическимъ изданіямъ, въ особенности же къ тъмъ, коихъ нагляднъйшимъ выраженіемъ можеть служить направленіе журнала "Современникъ" въ 1862 г. и въ началъ 1863 года 1)... Допуская самыя противоположныя направленія высказываться до извистной степени, — цензура зорко наблюдала за періодическими изданіями, немедленно останавливая все, что выходить изъ круга правительственной, общественной и нравственной терпимости и потому, хотя картина направленія періодической литературы нашей въ 1863 году была очень разнообразна, но общій характеръ ея оказывается совершенно удовлетворительнымъ» 2).

1864-й годъ доставилъ еще большее удовольствіе:

«Хотя ежедневныя и еженедъльныя изданія по-прежнему преобладали надъ ежемъсячными и спеціально-учеными, но въ 1864 году изданія сатирическія, сдълавшись гораздо блёднёе по своему содержанію, имёли менёе значенія въ глазахъ читающей публики, а посему и не производили того раздражающаго впечатльнія, которымь они отличались до того времени <sup>8</sup>). Духъ всеобщаго обличенія, страсть къ исключительному отысканію злоупотребленій въ частной общественной и правительственной сферахъ утратили въ значительной степени свое обаяніе <sup>4</sup>). Одновременно съ тѣмъ н система отрицанія, находившая свое крайнее выраженіе въ литературномъ нигилизмъ, перестала составлять приманку въ изданіяхъ, посвященныхъ публицистикъ. Журналы такъ называемой нигилистической школы столь мало въ 1864 году пользовались сочувствіемъ, что для поддержанія интереса къ своимъ изданіямъ въ читающей публикъ,

<sup>1)</sup> Снова похвала валуевской цензуръ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Стр. 244—254. Курсивъ мой.

<sup>3)</sup> Это все върно: недававшія покоя цензуръ "Искра", "Заноза" и др. изданія замирали на глазахъ публики, только благодаря внъшнему давленію.

<sup>4)</sup> А это, разумъется, не върно.

нерьдко помьщали на своихъ страницахъ беллетристическія произведенія, діаметрально противорючащія признанному редакціей знамени. Даже политическій либерализмъ часто прикрывался умфренностью и приличіемъ, чуждыми прессъ въ 1863 г. Такой видимый и ръшительный, хотя далеко еще неоконченный перевороть быль послъдствіемь не одной бдительности цензурныхъ учрежденій. Достойно особеннаго вниманія то обстоятельство, что не только случаи нарушенія цензурныхъ правиль въ 1864 г. были сравнительно ръже, но что и самая борьба редакцій съ цензурою, ихъ притязательность и настойчивость были теперь гораздо слабъе.— Причину сего должно искать въ томъ последовательномъ отрезвленіи общественнаго мнінія, признаки котораго были замътны уже въ 1863 году. На ряду съ этимъ должно отдать дань и вліянію событій. Пораженіе польской революціи не только послужило успокоеніемъ національному чувству, но и было ударомъ для ультралиберальныхъ соціалистическихъ тенденцій нікоторой части нашей литературы. Политическія утопін сдылались или смышны, или отвратительны, проидя чрезъ практику народоваго жонда. Съ другой стороны вражда иностранной прессы къ Россіи не ослабляла патріотическаго настроенія отечественной прессы, а нападки заграничной прессы на наши внутреннія преобразованія возбуждали въ журналистик' желаніе отстаивать эти преобразованія съ похвальною ревностью» 1). Въ другомъ мъстъ говорится, что «замъченное въ 1864 году благопріятное вообще направленіе повременной прессы въ значительной степени обусловливалось ожиданиемъ новыхъ законоположеній по д'вламъ печати; ув'вренность въ скоромъ появленіи ихъ сдерживала то раздраженіе, которое обнаруживалось въ періодическихъ изданіяхъ, подчиненныхъ предварительной цензурѣ» 2).

Вотъ каковы общія замѣчанія о нашей журналистикѣ 1863—64 гг. Теперь обратимся къ частнымъ аттестаціямъ.

Правительственныя изданія, конечно, не внушали опасеній даже въ періодъ наибольшаго развитія нигилистическихъ началъ, а потому они п не вошли въ обзоръ. Един-

<sup>1)</sup> Стр. 248-249. Курсивъ мой.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) CTp. 251.

ственное исключение сдълано для Русского Инвалида, издававшагося съ 1863 г. подъ редакціей Романовскаго и подъ наблюденіемъ непосредственнымъ военнаго П. А. Милютина. Обвиненія Русскаго Инвалида сводятся къ слъдующему: «подобно, какъ и въ 1863 г., будучи органомъ военнаго министерства по военной части, онъ въ неофиціальномъ отдёлё не придерживался безцевтности и впадаль часто въ тонъ частнаго изданія». «Эта газета посвятила не мало статей оценке новыхъ правительственныхъ меръ касательно крестьянской реформы, училищной и монастырской въ Царствъ Польскомъ. Въ семъ отношени военная газета имъла почти значение прямого въ Россіи органа преобразовательныхъ тендений нашего правительства по части, Царства Польскаго.

«Въ положеніи 1 января о земскихъ учрежденіяхъ Русскій Инвалидъ замѣтилъ преобладаніе землевладѣльческаго элемента и выражалъ надежду, что въ губернскихъ собраніяхъ будетъ болѣе равновѣсія между сословіями. Военная газета обращала вниманіе читателей, между прочимъ, на то, что земство устранено отъ вѣдѣнія значительной части земскихъ доходовъ и капиталовъ, черезъ что оно лишилось 21,226,000 руб., и при этомъ проводила мысль, что болѣе важнаго, болѣе обширнаго служенія интересамъ и государства, и земства должно ожидать отъ новыхъ учрежденій со временемъ. Въ своихъ пожеланіяхъ новымъ земскимъ собраніямъ газета объясняла, что учрежденія эти должны вполнѣ сохранять свою самостоятельность, а не обращаться въ одну изъ исполнительныхъ инстанцій администраціи» 1).

Но лейтъ-мотивъ обвиненія заключается не въ этомъ. Вотъ онъ:

«Вообще, изъятая отъ общей цензуры, военная газета не была разборчива въ своихъ сообщеніяхъ русской публикъ. Ръчи самыхъ ръшительныхъ нашихъ противниковъ въ французскомъ законодательномъ корпусъ — гг. Пельтана и Жюля-Фавра — переданы были съ возмутительными для русской публики подробностями, пятнающими грязью и историческія событія, и историческихъ дъятелей нашего

<sup>1)</sup> Нельзя не отдать должнаго проницательности "военной" (какъ вездъ язвительно замъчено въ обзоръ) газеты...

отечества. Здѣсь же появилась рѣчь революціонера изъ "Новой прусской газеты", объясняющая, что герцогъ аугустенбургскій — необходимое зло въ наше время; что при всеобщемъ движеніи нѣмецкаго народа противъ своихъ государей, "онъ послѣдуетъ общему пути, что онъ не болѣе, какъ мостъ, ведущій къ осуществленію правъ народа". Эта же газета объявила "о помраченіи умственныхъ способностей королевы Викторіи", разсказала подробно о скандальныхъ демонстраціяхъ парижскихъ студентовъ при представленіи новой комедіи Жоржъ-Санда, и находила необходимымъ теперь же составить по возможности полный сборъ фактовъ изъ польской революціи и коренныхъ учрежденій жонда, съ присовокупленіемъ взгляда современниковъ на эти событія» 1).

При чтеніи этого обвинительнаго акта невольно напрашивается вопросъ: зачёмъ все это знать цензорамъ, которые до Русскаго Инвалида совершенно не касались? Очевидно, это было разъясненіе, что не всё офиціальные источники и не повсюду допустимы къ перепечаткё... Кромѣ того, здёсь Валуевъ еще разъ посчитался съ Д. Л. Милютинымъ..

Теперь обратимся къ изданіямъ Каткова и Леонтьева. «Московскія Видолюсти арендуемыя гг. Катковымь и Исонтьевымъ у императорскаго московскаго университета, не имъвшія особеннаго успъха почти до половины февраля мъсяца 1863 г., начали съ этого времени быстро пріобрътать извъстность и со второй четверти года получили значение. самой популярной у нась газеты. Серіозная подготовка гг. Каткова и Леонтьева къ редакторской дъятельности, преимущественно же таланты ихъ, какъ публицистовъ, и многосторонняя ученость, не могли не созидать издаваемой ими газеть почетное значение въ глазикъ общественнаго мнюнія» 3). «Незамисимо отъ тъхъ внъшнихъ и внутреннихъ политическихъ событій, которыя сами по себъ способны уже были пробудить къ самосознанію основные элементы русскаго общества (имбется въ виду 1863 г. -- М. Л.), въ виду той наклонности къ матеріализму, къ нигилизму, и еще болъе къ крайнему соціализму, которая, къ сожальнію, какъ заносная, чужестранная немощь обнаруживалась въ некото-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Стр. 255—257. Курсивъ мой.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Стр. 215. Курсивъ мой.

рыхъ кружкахъ нашего общества и въ тѣхъ органахъ нашей прессы, которые видятъ служеніе прогрессу въ постоянномъ раздраженіи и безъ того склоннаго къ запретному плоду вкуса полуразвитыхъ людей, — въ виду этого-то направленія, входившаго въ моду, раздалось трезвое слово Московскихъ Въдомостей, призывавшее общество къ вѣрѣ въ высокое назначеніе человѣка, какъ гражданина, къ безусловному уваженію существующаго закона и къ національной гордости, безъ всякой тѣни нетерпимости или ослѣпленія относительно другихъ національностей» 1.

Въ 1864 г., разумъется, — «пламенный патріотизмъ редакціи не ослабълъ; фактическій запасъ данныхъ тоже не переставаль составлять характеристическое достоинство газеты. Но вмъстъ съ тъмъ, въ 1864 г. редакція неръдко усвоивала себъ тотъ диктаторскій, а иногда запальчивый тонъ, ту легкость обвиненій въ зломъ умыслѣ всякаго, несогласнаго съ взглядомъ редакціи направленія, которыя не были и не могли быть одобряемы даже самыми постояйными почитателями этой газеты. Такое направление неизбъжно вызвало со стороны редакціи весьма частыя, почти систематическія уклоненія отъ соблюденія цензурныхъ правиль, потребовавшія прекращенія силою правительственной власти. Это обстоятельство было поводомъ къ обвиненіямъ газеты въ неблагонамъренности и даже въ исключительномъ преслъдованіи противоправительственныхъ цълей. Хотя Московскія Видомости отчасти были сами причиною подобныхъ недоразумьній, умалчивая упорно или сознательно игнорируя о самыхъ канитальныхъ правительственныхъ мъропріятіяхъ, какъ, напримъръ, о земскихъ учрежденіяхъ, судебной реформъ, внутреннемъ займъ и т. п., тъмъ не менъе такое обвинение, въ виду несомнъннаго патріотизма газеты, не могло быть признано основательнымь. Впрочемъ, временное усиленіе цензурнаго надзора прекратило возможность дальнъйшаго нарушенія газетою цензурныхъ правилъ, и нельзя не замътить, что съ началомъ 1865 г. Московскія Видомости возвратились къ своему нормальному направленію — весьма благонам вренному и не лишенному сдержанности» 2).

<sup>1)</sup> Стр. 216—217. Курсивъ мой.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Стр. 257—258. Курсивъ мой.

Изъ отдъльныхъ поступковъ Каткова отмъчены особенно сочувственно: ръзкія осужденія извъстной книги Шедо-Ферроти о польскомъ вопросъ, осмъяніе «исключительнаго уваженія къ простонародію», бъщенство по поводу классической школы; въ полемикъ съ петербургскими, органами, сторонниками реальной школы, — «сила доводовъ и върность данныхъ оставалась постоянно на сторонъ московской газеты»...

Врядъ-ли послѣ всѣхъ этихъ славословій можно было сказать еще что-нибудь о Русскомъ Въстникъ. Отмѣчены лишь наиболѣе выдающіяся произведенія, къ числу которыхъ отнесены романъ Ключникова «Марево». «Записки» Вигеля, «Университетская жизнь въ Англіи» и др. По слѣдняя статья потому понравилась, что "изображая строгость дисциплинарныхъ правилъ и порядка въ университетахъ самой свободной страны въ мірѣ, она представляетъ назидательные, небезполезные примѣры и для нашихъ университетовъ» 1).

Изъ другихъ органовъ, благонамъренныхъ и потому ео ірѕо желательныхъ, назову прежде всего *Русскія Въдомости* Н. Ф. Павлова, потомъ Н. С. Скворцова. Эта газета похвалялась за сочувствіе промышленнымъ классамъ, за отсутствіе самостоятельности воззрѣній: «одни изъ нихъ въ духѣ и направленіи «Дня», другія—«Московскихъ Вѣдомостей» 2).

Русскій Архивъ теперь, какъ извъстно, субсидируемый, аттестованъ такъ: «въ семъ изданіи помъщаются любонытные, иногда драгоцънные матеріалы для отечественной исторіи, какъ-то: письма, извлеченія изъ мемуаровъ извъстныхъ историческихъ лицъ, анекдоты, біографіи и т. п. безъ всякой системы, по мъръ того, какъ попадаются подъ руку издателямъ. Несмотря на это, Русскій Архивъ составляетъ весьма полезное изданіе, и, чуждый духа коммерческой спекуляціи, представляеть собою достойный примъръ безкорыстнаго служенія на пользу отечественной науки» в).

Объ Эпохю Достоевскаго находимъ слъдующее:

«Эклектическій характеръ этого журнала препятствуетъ вывести сколько-нибудь опредъленное заключеніе объ общемъ

<sup>1)</sup> Crp. 281.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) CTD. 273.

<sup>3)</sup> Ctp. 288-289.

его направленіи. Можеть быть, у редакціи Эпохи (а прежде "Времени") было и есть другое, болье серьезное желаніе быть органомъ какой-нибудь новой мысли, строгаго убъжденія. По крайней мъръ, въ программахъ и объявленіяхъ о журналь много говорилось о разработкъ русской почвы. Но мысль эта въ дъло не перешла и журналъ явился простымъ складомъ разсказовъ, повъстей, стиховъ, иногда статей съ претензіей на ученость, а также и мелочной полемики съ другими журналами.

«Нѣкоторымъ отличительнымъ признакомъ Эпохи отъ другихъ петербургскихъ журналовъ служитъ то, что журналь этотъ какъ будто по временамъ вспоминаетъ о своемъ объщаніи относительно разработки русской почвы и подлаживается подъ направленіе нѣкоторыхъ московскихъ журналовъ, задавшихся мыслею о старыхъ русскихъ началахъ и т. п. Но изъ этого ничего опредѣленнаго не выходитъ, кромъ только того, что петербургскіе журналы обличаютъ Эпоху въ подражательности газетъ "День" и въ угодливости "Московскимъ Вѣдомостямъ".

«Въ цензурномъ отношении журналъ ничего вреднаго не представляетъ»  $^{\rm T}$ ).

Не совствъ понятно отношение къ изданіямъ Краевскаго—Отечественнымъ Запискамъ и Голосу. Не отмъчая ихъ неблагонамъренности, «Собрание матеріаловъ» подчеркиваетъ, однако, отсутствие въ этихъ органахъ «опредъленнаго плана». Впрочемъ, въ одномъ мъстъ о первыхъ сказано: «журналъ этотъ, по прежнему, старается быть умъреннымъ въ своихъ политическихъ и соціальныхъ воззрѣніяхъ, въ сужденіяхъ о литературъ и современныхъ явленіяхъ жизни. Характеръ его серьезный и въ смыслю цензуры неукоризненный» 2). Голосъ же обвинялся въ оппозиціи... «Московскимъ Въдомостямъ».

«Хотя полемика «Московскихъ Вѣдомостей» дѣйствительно была направлена наиболѣе противъ «Голоса» (1864 г.), тѣмъ не менѣе послѣдняя газета не ограничивалась отвѣтами лишь первой; она вообще сдѣлала изъ этой полемики любимый и самый объемистый предметъ своего содержанія.

<sup>1)</sup> CTp. 286-287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Crp. 281.

Особенно сильна, скоръе даже бранчива, была борьба изъ-за системы средне-учебныхъ заведеній. Голосъ, не отвергая участія въ этой системъ и классическихъ наукъ, не признаваль ихъ однако неизбъжнымъ условіемъ средне-учебныхъ курсовъ и видимо склонялся въ пользу реальныхъ гимназій... Но независимо отъ полемики по тому или другому вопросу, газета Голосъ пользовалась каждымъ случаемъ заявить вражду или представлять въ смѣшномъ видъ московскую газету: даже фельетонъ газеты Голосъ служилъ для этого постояннымъ орудіемъ» 1).

С.-Петербургскія Въдомости В. Ө. Корша обвинялись въ національномъ индифферентизмѣ, въ «безцвѣтномъ космополитизмѣ», наконецъ, въ томъ, что «нося на себѣ по-прежнему (т. е. какъ и въ 1863 г.) демократическій оттѣнокъ, толкуя съ любовію и настойчивостью о народѣ, С.-Петербургскія Въдомости радостно привѣтствовали земскія учрежденія, находя въ нихъ живыя основанія, а не старинное дворянское преданіе. Разсуждая объ этомъ предметѣ, газета увлеклась государственнымъ значеніемъ будущихъ дѣйствій земства и, забывая о мѣстно-хозяйственномъ характерѣ этихъ учрежденій, поставила ихъ дѣятелей во всѣхъ отношеніяхъ выше мѣстныхъ губернскихъ властей» 2).

Аксаковскій День слишкомъ хорошо знакомъ современному обществу, интересующемуся вотъ уже нѣсколько послѣднихълѣть исторіей общественнаго развитія въ Россіи,—чтобы его ни познакомить съ характеристикой этой газеты, доставившей не одну непріятную минуту цензурному вѣдомству.

Еще въ «Краткомъ обозрѣніи» за 1862 г. гр. Капнистъ нашелъ День отличающимся «духомъ нсключительности»; обзоръ 1863 г. находитъ эту газету демократической, а И. С. Аксакова болѣе талантливымъ писателемъ поэтическимъ, чѣмъ публицистическимъ. Все это надобно было для того, чтобы уничтожить Аксакова, какъ самаго яраго врага административныхъ сферъ, бюрократизма и чиновничьяго рутинерства. Въ обзорѣ за 1864 г. находимъ: «Редакція газеты неусыпно слѣдитъ за каждой мѣрой правительства въ дѣлѣ преобразованій, откровенно выражая неодобреніе нѣкоторыхъ изъ мѣръ, и находя, что въ нихъ вообще пре-

<sup>1)</sup> CTp. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ctp. 262.

обладаетъ бюрократическій произволъ и весьма мало началь, свободно вытекающихъ изъ потребностей и духа народа. Она почти въ каждой передовой статъв настойчиво требуетъ не только матеріальнаго, но духовнаго и нравственнаго сближенія общества и власти съ народомъ» 1).

О Современнико прежде всего говорится, что съ переходомъ къ Некрасову и Панаеву, журналъ сразу занялъ второе мъсто, уступивъ первое «Русскому Въстнику», какъ журналу «положительнаго направленія, въ которомъ такъ нуждалось тогда (1856 г.) общество». Напрасно читатель будетъ удивляться этому, если вспомнитъ другое утвержденіе офиціальной критики — о страстномъ исканіи русскимъ обществомъ отрицанія и обличенія. Развъ послъдовательность — обязательное условіе офиціальной «литературы»?

Итакъ, сраженный Катковымъ и Леонтьевымъ, — «Современникъ въ отдълъ серіозныхъ статей началъ впадать въ цълый рядъ утопій, въ отдълъ современной льтописи и политики онъ наполнялся статьями диллетантическаго, космополитическаго и нигилистическаго свойства, а въ отдълъ легкой, шутливой литературы, — относился очень легкомысленно и цинически ко всъмъ сторонамъ общественнаго организма нашего. Направленіе это въ 1862 г. подъ редакціей г. Чернышевского, при сотрудничествъ г. Добролюбова 2) и другихъ достигло той степени, что журналъ Современникъ былъ пріостановленъ, по распоряженію правительства, на восемь мъсяцевъ» 3).

А воть что писалось за 1864 годъ:

«Еще недавно журналъ этотъ соблазнительно дъйствовалъ на молодое поколъне, блистая смълостью и новизною крайнихъ доктринъ новъйшихъ западныхъ мыслителей, щеголяя паеосомъ отрицанія въ наукъ и жизни, чъмъ возбуждалъ живое любопытство и вниманіе въ своей публикъ и вмъстъ съ тъмъ постоянно ставилъ въ большое затрудненіе цензуру.

«Съ удаленіемъ одного изъ главныхъ дѣятелей (Чернышевскаго), дававшаго тонъ извѣстному, эксцентрическому

<sup>1)</sup> CTD. 267.

Очевидное недоразумъніе: Добролюбовъ умеръ 17 ноября 1861 года.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ctp. 223.

направленію журнала, успъхъ этого изданія замѣтно поколебался, а въ прошломъ и предпрошломъ году Современникъ не только утратилъ прежнее вліяніе и значеніе, но и въ общемъ литературномъ значении уступилъ мъсто другимъ. Онъ сталъ пустъ, вялъ и не привлекаетъ болъе массы читателей, какъ прежде. Главная причина этому заключается въ томъ, что въ самомъ обществъ, въ его настроеніи и направленіи, произошло много благопріятныхъ перемёнъ, вследствіе преобразованій и улучшеній въ общественномъ и государственномъ ходъ дълъ, вслъдствіе сильно пробудившагося патріотизма по случаю польскаго мятежа и вообще всл'вдствіе разныхъ важныхъ событій и вопросовъ, которыми поглощено было все внимание и участие русскаго общества отъ стараго до малаго. Молодое покольніе, заплативъ дань **УВЛЕЧЕНІЯМЪ, НЕ ОСТАЛОСЬ, КОНЕЧНО, РАВНОДУШНЫМЪ КЪ ПРИ**зыву строгихъ обязанностей жизни и поспъшило отрезвиться отъ крайностей своихъ утоній; цензура не дремала, и съ своей стороны полагала преграды пропагандъ новыхъ незрълыхъ и соблазнительныхъ ученій и началъ. А отсутствіе серьезныхъ дарованій довершило паденіе журнала» 1).

О Русскомъ Словъ нътъ ничего сколько-нибудь опредъленно ръзкаго. Очевидно, журналъ этотъ не укладывался въ головъ его наблюдателя... Русское Слово ставится лишь всюду въ связь, за одну скобку съ Современникомъ.

Останавливаться на характеристикѣ другихъ органовъ я не считаю нужнымъ по гораздо меныпей роли ихъ въ прошломъ и еще меньпей памяти въ настоящемъ и потому на этомъ закончу знакомство читателя съ крайне интереснымъ историческимъ документомъ.

<sup>1)</sup> Стр. 282—283. **Ку**рсивъ мой.

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

### упоминаемыхъ въ книгъ именъ, фамилій и названій произведеній печати.

Бабефъ, 478.

Авдъевъ, М. В., 486, 494. Адлербергъ, А. В. гр., 28, 29, 32, 33, 380. Аксаковъ, И. С., 8, 54, 55, 58, 109, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 194, 195, 196, 197, 270, 285, 307, 419, 429, 430, 457, 469, 470, 471, 472, 474, 510, 511. Аксаковъ, К. С., 8, 420, 457, 470. Аксаковъ, С. Т., 494. ...\кціонеръ", 183. Александръ II, 12, 15, 30, 39, 44, 50, 83, 86, 180, 233, 276, 377. Алмазовъ, В. Н., 457. Андреевскій, И. Е., 133, 202, 263, 318, 320, 325, 329, 364, 397. Анненковъ, Н. Н., 305. Анненковъ, П. В., 296. Аппенскій, Н. Ө., 1, 2. Антоновичъ, В. Б., 295, 299. Антоновичъ, М. А. VIII, 89, 96, 113, 246, 346, 347, 400, 401, 420, 421, 426, 433, 435, 446, 491. Анфантенъ, 477. Апельротъ, Г. Я., 9 Аракчеевъ, А. А., 233, 398. Армфельдъ, А. О., 8. Арсеньевъ, И. А., 38, 274. Арсеньевъ. К. К., VIII, 392. Арцимовичъ, В. А., 83. Аскоченскій, В. П., 234. "Атеней", 7. Ахматовъ, 388. Ахшарумовъ, Н. Д., 400.

Бабстъ, И. К., 9. Бажинъ, Н. Ф., 436. Базуновъ, 273, 274. Бакунинъ, 124. Бакунинъ, 124. Бакунинъ, М. А., 126. Балкашанъ, 124. Батуринскій, В. П., 403. Батуринъ, 151. Барсуковъ, Н. П., 10, 34, 183. Варятинскій, А. П., кн., 10: Бахтинъ, Н. 11., 380, 388, 389. Безобразовъ, В. II., 392. Бекманъ, Я. Н., 126. Бенедиктовъ, В. И., 457, 475, 476. Бенни, А., 162. Беранже, 483. Берви, В. В., 96. Бергъ, Н. В., 37. Бергъ, Ө. Н., 457. Берте, 14, 28, 29, 56, 58, 101, 103, 106, 107, 108, 134, 166, 191. Бестужевъ, А. А., 233. Бибиковъ, Д. Г., 146. "Библіотека для Чтенія", 164, 166, 174, 175, 219, 240, 263, 267, 398, 401. Бинштокъ, В., 170, 246, 247, 249, 368, 369. "Биржевыя Въдомости", 193. Бисмаркъ, 276. Благовъщенскій, Н. А., 437. Благосвътловъ, Г. Е., 58, 112, 399, 400, 437, 491.

Блудова, А. Д., гр., 109, 181, 270. Боборыкинъ, П. Д., 398, 401. Богдановъ, Д., 299. Богдановъ, М. А., 186. Богучарскій, В., 312, 313, 392, 401. Борисовъ, И., 278, 281. Браницкій, К. 42. Браудо, A. И., VIII. Брокгаузъ и Ефронъ (словарь), 95, 162, 223, 313, 392, 400. Бруновъ, бар., 147, 148. Булгаринъ, Ө. В., 162, 189. Бунзенъ, 384. Буренинъ, В. II., 273. Бутковъ, В. П., 380, 388. Бутурлинъ, 29. Бутурлинъ, 89. Бычковъ, И. А., VIII. Бычковъ, А. Ө., 263, 320, 325, 329, 364. Бълинскій, В. Г., 6, 31, 97, 452, 453. 454, 455, 459, 461, 462, 479, 482, 485, 486, 512. Бълозерскій, Н., 3. Бълозерскій, В. М., 58, 295. Бюхнеръ, 384. Бюше, 477.

Валуевъ. П. А., 40, 41-51, 54, 55, 56, 57, 83, 85, 92, 93, 95, 97, 100, 101, 103, 106, 109, 122, 127, 130, 131. 132, 135, 137, 149, 157, 166, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 182, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 204, 213, 214, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 228, 229, 232, 233, 237, 261, 263, 268, 270, 272, 276, 281, 285, 286, 289, 294, 295, 301, 304, 306, 309, 311, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 329, 332, 333, 335, 344, 345, 349, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 357, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 384, 385, 387, 388, 389, 390, 394, 397, 398, 399, 401, 403, 404, 405, 410, 412, 413, 414, 425, 426, 427, 428. 429, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 448, 450, 475, 482.

Варадиновъ, Н. В., 413, 501. "Великоруссъ", 52. Венгеровъ, С. А., 51, 400. Вернадскій, И. В., 112. Веселаго, 110. Веселовскій, К. С., 133, 202, 243, 244. "Вабаламученное море", 288. Вигель, Ф. Ф., 508. Викторія, королева, 506. Викторовъ. Н., 42. Вильгельмъ І, 36. Витгенштейнъ, Э., кн., 138, 139. "Военный Сборникъ",21,138, 139, 140. "Воронежскій Листокъ", 312, 352. Вороновъ, 187. Вороновъ. А. С., 133, 202. "Время", 58, 112, 192, 197, 198, 276, 281. 282, 283, 284, 285, 289, 509. "Всемірный Въстникъ", 403. "Въкъ", 58. "Въстникъ Европы", 46, 57, 165, 173, 190, 198, 212, 235, 259, 392, 440. "Въстникъ Промышленности", 183. "Въсть", 240, 374, 376, 398, 418, 434. Вяземскій, П. А., кн., 34, 287, 288, 448, 449, 451, 457, 458, 459. Вяземскій, II. II., кн., 448, 449. "Вятскія Губернскія Въдомости", 150, 151, 152, 153.

Гагаринъ, кн., 375. Гагаринъ, II. II., кн., 384, 410. Гагаринъ, II. С., кн., 42, 141. "Газетная", 431—433. Галанинъ, 133. Гарибальди, 34, 37, 219, 224, 286. Гернгросъ, 426. Герценъ. А. И., 7, 8, 9, 40, 117, 135, 136, 138, 141, 142, 143 — 155, 156, 160, 161, 162, 163, 164, 188, 231. 262, 300, 309, 312, 384, 403, 441, 442, 444, 445, 462. Геръ-Осипъ, 9. Гиляровъ-Платоновъ, Н. П., 263, 325, 329, 330, 331, 332, 365. Глазенапъ, 124. Гоголь, Н. В., 31, 450, 451, 454, 473.

Голицынъ, А. О., кн., 226, 227, 245, 278, 487. Голицынъ, Н. Н., кн., 8. Голицынъ, Ю., кн., 141. Головачева-Панаева, А. Я., 101, 281. Головачевъ, А. А., 392. Головачевъ, А. Ф., 400. Головнинъ, А. В., 10, 83-85, 91, 95, 100, 101, 103, 106, 108, 109, 113, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 141, 142. 143, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 163, 164, 165, 166, 167, 173, 174, 175, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 185. 189, 190, 191, 192, 194, 198, 199, 203, 204, 210, 213, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233,234, 235, 236, 237, 238, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 251, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 281, 291, 304, 306, 307, 333, 335, 337, 344, 352, 354, 355, 356, 357, 368, 373, 374, 375, 380, 381, 385, 389, 428, 437, 439, 440, 441, 448, 489, 502, "Голосъ", 4, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 278, 289, 346, 347, 348, 350, 355, 401, 403, 417, 419, 428, 434, 435, 471, 509, 510. Гончаровъ, И. А., 40, 274, 413, 436. 486, 495, 501. Горчаковъ, А. М., кн., 24, 83, 92, 183, 186, 286, 375, 380, Горячковскій, 299. Гребенка, Е. П., 473. Гречъ, Н. И., 189, 191. Григоровичъ, Д. В., 494, 495. Григорьевъ, Ап., 282, 457, 462, 467, 479. Громека, С. С., 54, 229, 232. Гротовъ, 77. Гротъ, Я. К., 243. "Гудокъ", 162, 201, 294, 484. Гулевичъ, М. С., 186. Гюго, В., 233, 465, 466, 480.

"Débats", 73. Дельвигь, А. А., **6ар., 289.** Дельвигь, А. Н., **6ар., 49**. Деляновъ, И. Д., гр., 28, 29. Демьяновъ, 124. "День", 58, 163, 179, 180, 181, 182, 183, 192, 194, 195, 196, 197, 270, 285, 307, 350, 417, 419, 420, 429, 431, 435, 459, 470, 471, 502, 508, 509, 510. Державинъ, Г. Р., 243. Де-Роберти, 200. Джаншіевъ, Г. А., 13, 85, 134, 173, 259, 327, 337, 344, 378, 379, 417. Добролюбовъ, Н. А., 26, 27, 29, 34. 41, 96, 124, 447, 452, 453, 455, 457, 461, 476, 477, 484, 485, 499, 500, 511. Долгоруковъ, А., кн., 42. Долгоруковъ, В. А., кн., 7, 16, 30, 39, 55, 153, 154, 182, 304, 307, 309, 333, 344, 380, 388, 389. Долгоруковъ, П., кн., 141. Долгоруковъ, С., кн., 42. "Домашняя Бесъда", 155, 156, 163. Достоевскій, М. М., 58, 112, 197, 281. Достоевскій, О. М., 112, 197, 198, **2**81, 282, 283, 285, 489, 508. Дудышкинъ, С. С., 112. "Душеполезное-Чтеніе", 86.

Екатерина II, 31, 107, 435, 473. Елена Павловна, вел. кн., 44. Еленевъ, Ө., 136. Елисеевъ, Г. З., 57, 58, 113, 243, 245, 246, 400, 406, 436. Ефронъ, см. Брокгауаъ.

Жадовская, Ю. В., 457. Жданъ-Пушкинъ, 4. Жемчужниковъ, 4. Жерве. 42. Житецкій, П. И., 299. Жоржъ-Сандъ, 506. Жуковскій, Ю. Г., 400. Жулевъ (Скорбный поэтъ), 457. Журба (Свячченко), 436. "Journal de St.-Pétersbourg", 74, 100, 191, 278, 286. Жюль-Фавръ, 505. Заблоцкій-Десятовскій, А. П., 83. Зайцевъ, В. А., 491. Закревскій, А. А., гр., 7, 9, 112. Замятнинъ, Д. Н., 333, 352, 368, 369, 378, 380, 388, 389. Заноза", 457, 484, 503. Заючый (псевд.), 274. Заринъ, Е. Ө., 264, 265, 266, 267. Зарудный, С. И., 383. Захарынъ, И. Н. (Якунинъ), 235. Залотницкій, Н., 151. Зотовъ, В. Р., 112.

Ивановъ, А. А., 455. Игнатьевъ, Н. П., гр., 384. "Иллюстрированный Листокъ", 112. "Іпферендансе Веlge", 38, 354. "Искра", 139, 192, 201, 292, 294, 317, 388, 457, 482, 484, 485, 503. "Историческій Въстникъ", VIII, 38, 42, 139, 140, 157, 160, 177, 198, 225, 227, 440.

Кавелинъ, К. Д., 83, 156, 185.

Кавуръ, 34.

Кантемиръ, А. Д., кн., 454. Капнистъ, П. И., гр., 440, 441, 448, 449, 453, 455, 457, 460, 461, 470, 474, 475, 476, 482, 485, 497, 498, 510. Касяненко, И., 299. Катковъ, М. Н., 7, 8, 37, 57, 58, 92, 96, 97, 135, 148, 150, 154, 155, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 191, 212, 221, 229, 231, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 273, 277, 278, 285, 286 -- 295, 296, 300, 306, 345, 347, 353, 354, 357, 372, 374, 375, 376, 424, 428, 437, 502, 506, 508, 511. Кальсіевъ, В. И., 165.

Кетчеръ, Н. Х., 7, 8. Киръевскіе, бр., 468, 469. Кислинскій, 124. Кистяковскій, А. Ө., 295. Китара, М., 9. "Кіевляннпъ", 403. "Кіевскій Телеграфъ", 219, 227.

Клингенбергъ, М. К., 151. Клюшниковъ, В. П., 97, 452, 498, 508. "Книжки Недъли", 3, 156. Княжевичъ, А. М., 24, 136. Ковалевскій, Ев. П., 15, 16, 19, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 39, 40, 183, 384, 388, 389, 440, 489. Ковалевскій, Ег. II., 185, 186. Козловъ, 9. Кокоревъ, В. А., 8. 9. "Колоколъ", 9, 40, 41, 100, 135, 136. 138, 142, 146, 147, 148, 151, 153, 154, 160, 161, 165, 183, 234, 442. 443, 444. Кольновъ, А. В., 450. 451, 476. Конисскій, 77. Константинъ Николаевичъ, вел. ки... 44, 83, 85, 171, 222, 316, 368, 383. Контъ. О., 477. Корейша, И. Я., 34. Коринловъ, 154. Корсини, Н. І., 185. Корфъ, М. А., бар., 10. 17, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 137, 333, 357 368, 369, 378, 380, 381, 382, 388, 389. Коршъ, В. О., 7, 58, 192, 244, 348, 398, 510. Костомаровъ, Вс., 457, 482. Костомаровъ, Н. И., 31, 234, 295. 300, 301, 306, 307, 308, 474. Котляревскій, А., 9. Котляревскій, И. И., 473. Кошелевъ, А. И., 8, 183. Краевскій, А. А., 38, 58, 108. 112, 164, 191, 219, 229, 231, 232, 236, 239, 241, 242, 244, 289, 348, 428, 434, 509. Красовскій, А. А., 151. Кремпинъ, В. А., 58, 112. Крестовскій, Вс., 457. Кроль, Н. И., 187. Кудрявцевъ, 124.

Красовскій, А. А., 151. Кремпинть, В. А., 58, 112. Крестовскій, Вс., 457. Кроль, Н. И., 187. Кудрявцевть, 124. Кулишть, Н. А., 295, 474. Кулябко, С. Н., 5. Курочкинть, Вс. С., 124, 125, 187. 457, 482, 483. Кушелевть-Безбородко, Г. А., гр., 31, 108, 112, 115, 121, 187.

Лавровъ, II. Л., 112. 401. Лазаревъ, 124. Ламбертъ, гр., 38. Ламанскій, Е. И., 186. Ламанскій, С. И., 186. Ланской, С. С., 26, 40, 44. Лассаль, Ф., 277. Лашкевичъ, А., 299. Лебедкинъ, 275. Левшинъ, А. И., 10. Левъ X, 456. Ледрю-Ролленъ, 223. Леонтьевъ, II. М., 7, 37, 191, 236, 237, 238, 240, 242, 347, 374, 502, 506, 511. Пермонтовъ, М. Ю., 42, 450, 451, 467, 475, 476. Ливенъ, К. А., кн., 260. Линкольнъ, А., 401. Лисовскій, Н. М., VIII, 400. "Литераторы", 397. "Литературная Газета", 220. "Литератур. Прибавленія къ Русскому Инвалиду", 220. Литке, Ө. II., гр., 380, 388, 389. Лихачевъ, 124. Понгиновъ, М. Н., 294. Туи-Бланъ, 223, 477. Лъсковъ, Н. С., 97, 153, 156, 162, 452, 498.

Мадзини, 234, 350. Майковъ. А. Н., 451, 457, 458. Макеевъ. 4. Мамонтовъ, И. Ө., 8. Маркевичъ, В. М., 448, 449, 496, 500. Масловъ, С. Л., 8. Медемъ, бар., 28, 32, 38. Медичисы, 456. Мей, Л. А., 457, 462. Меншиковъ, А. С., кн., 83. Меньковъ, П. К., 21, 22, 25, 139. Милашенко, М., 299. Милль, Д.-С., 234. Милютина, М. А., 45. Милютинъ, Д. А., гр., 140, 171, 221, 286, 375, 385, 386, 387, 388, 434, 505, 506.

Милютинъ, Н. А., 44, 83, 383, 385, **387**, **388**, **389**. <sup>1</sup> Минаевъ. Д. Д., 398, 457, 485. Минкина, А. Ө., 398. Михаилъ Өедоровичъ, царь, 471. Михайловъ, М. И., 3, 457, 482. Мицкевичъ, А., 37. "Молва", 14, 313. Молешотъ. 384. "Молодая Россія", 152, 156, 219, 220, 298. Мордовцевъ, Д. Л., 31. "Морской Сборникъ", 40, 83. "Московскій Телеграфъ", 313. "Московскія Въдомости", 7, 58, 165. 192, 200, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 278, 285, 286, 289, 290, 291, 293, 294, 300, 301, 306, 308, 343, 345, 346, 347, 348, 350, 353, 354, 355, 356, 372, 374, 375, 376, 403, 417, 418, 426, 428, 434, 437, 459, 502, 506, 507, 508, 509. Мсеріанцъ, З, 392. Муравьевъ, М. Н., гр., 44, 277, 287, 288, 350, 402. Мухановъ, Н. А., 28, 29. Надеждинъ, Н. И., 96. Наполеонъ I, 78. Наполеонъ III, 36, 55, 72, 198, 200, 276, 278. "Народная Лътопись", 240, 398, 400. 401. "Наше Время", 58, 93—95, 112, 155, 156, 157, 163, 165, 188, 191, 196, 197, 235, 237, 278, 293, 294, 441. 442, 444, 447, 459. Невъдомскій, 124. Невъдънскій, 163, 164, 236, 239, 375, 376. Некрасовъ, Н. А., 93, 112, 281, 383, 389, 425, 433, 435, 436, 457, 478-482, 511. Н—енъ, 199. Никитенко, А. В., 16, 17, 21, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 55, 92, 93, 130, 131, 132, 136, 157, 188, 258, 263, 286, 289, 325, 345, 354, 356, 372, 374, 381, 382, 383, 396, 401, 403, 404,

426, 428, 437, 501.

Никитинъ, И. С., 457. Николаи, А. П., бар., 235, 238, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 258, 358. Николай Александровичъ, вел. кн., 401. Николай І, 15, 31, 42, 45, 152, 173. Ничипоренко, И., 299. "Новости Литературы", 220. "Nord", 38, 74. Норовъ, А. С., 15, 16, 260, 380, 381. 382, 383, 384, 386, 388, 389, 440. Обертъ, 110. Оболенскій, А. Д., кн., 132, 133, 134. 135, 166, 193, 194, 199, 202, 210, 214, 244, 246, 247, 252, 253, 255, 258, 259, 260, 263, 264 266, 317, 325, 333, 358, 360, 367, 381. 387, 448. Оболенскій, Ю. А., кн., 8. Обручевъ, В. А., 4, 41, 52. "Общезанимательный Въстникъ", 189. Овенъ, 399. Огаревъ, Н. И., 141, 159, 444, 455, 456, 457, 462, 463, 464, 465. Одоевскій, В. О., кн. 135, 141. Ольденбургскій, П.Г., герцогь, 383, 384. Омальскій, герцогъ, 72, 73. Онучинъ, 4. "Opinion Nationale", 403. Орловъ-Денисовъ, гр., 376. Орловъ-Денисовъ. Ф. В., гр., 25. "Oca", 484. "Основа", 58, 295, 308, 473. Основьяненко (Квитка), 473. ...Оствейскій Въстникъ", 189. Островскій, А. Н., 451, 496, 498, 499, 500. "Отголоски Русской Печати", 403. "Отечественныя Записки", 58, 112, 164, 180, 191, 192, 200, 229, 230, 232, 278, 418, 509. ,Отцы и дъти", 92, 95, 96, 284, 314. 446, 486, 487, 490, 491, 492. "Очерки", 236, 245. Очкинъ, А. Н., 38, 244, 245, 246.

Павловъ, Н. М., 160, 162, 163. Павловъ. Н. Ф., 8, 58, 93, 95, 96, 100, 163, 166, 191, 196, 221, 234, 294, 295, 424, 441, 508. Павловъ, И. В., 124-127. Панаевъ, И. И., 93, 101, 103, 113, 457, 511. **Панинъ**, В. Н., гр., 16, 30, 39, 40, 224, 368, 369, 378, 379, 441. Пановскій, Н. М., 149. Пантельевъ, Л. О., 124, 126, 127, 136, 156, 157, 185, 186, 188, 189. "Пароходъ", 183. "Парусъ", 14, 175, 183, 313. "Pays", 73. "Patrie", 73. Пельтенъ, 505. Персиньи (Persigny), 54, 55, 220, 424. Персонъ, Ф., 134. Песковскій, М., 398. "Petersburges Awises", 281. Петерсонъ, 285. Петръ Великій, 31, 32, 89, 107, 467, 469, 471. Печаткинъ, Е. Н., 186. Никулинъ, П. Я., 9. Пиленкова. 4. Пироговъ, Н. И., 5, 79. Писаревскій, Н. Г., 58, 112, 220, 221. Писаревъ, Д. И., 53, 96, 188, 200, 278, 279, 280, 331, 436, 446, 452, 491. Писемскій, А. Ө., 263, 288, 452, 495. Плетневъ, II. А., 289. Плещеевъ, А. Н., 457, 462, 464, 465, 466, 474. Погодинъ, М. II., 8, 34, 276, 286, 468, 469. Погоръльскій, 263, 327. Познанскій, Б., 299. Половцовъ, А. А., 39. Полонскій, Я. П., 457, 461, 472. Полторацкій, 124. Поль-де-Кокъ, 275. "Полярная Звъзда", 135, 453. Помяловскій, Н. Г., 187. "Посредникъ", 100.

**Павлова**, К. К., 457.

Постниковъ, 177, 178, 179, 180. Потанинъ, Г. Н., 436. Пржецлавскій, О. А., 28, 29, 32, 39, 345, 355, 356, 375, 487, 501. Прудонъ, 477. Прутковъ. Козьма, 294. Путянинъ, Е. В., гр., 36, 40, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 83, 85, 86, 101, 135, 260. Пушкинъ, А. С., 289, 456, 474. Пыпинъ, А. Н., 113, 212, 400, 433. Пьеръ-Леру, 477.

P., 291. Радищевъ, А. Н., 233, 435. Разсадинъ, И., 9. "Разсвътъ", 58, 112. "Revue des Deux Mondes", 286. Рейтернъ, М. Х., гр., 390. Рейтеръ, 89, 99. Ржевскій, В. К., 263, 327. Розенбергъ, В. А., 392. Розенгенмъ, М. П., 457, 476, 477. Ростовцовы, бр., гр., 188. Ростопчина, Е., гр. 457. Ростопчинъ, 34. "Русская Бесъда", 30. "Русская Газета", 14, 189, 313. "Русская Мысль", 4. "Русская Старина", 5, 16, 21, 31, 33, 37, 39, 44, 45, 49, 55, 90, 93, 130, 132, 133, 136, 137, 152, 153, 157, 170, 188, 202, 244, 246, 249, 259, 263, 268, 281, 286, 288, 289, 291, 345, 354, 355, 356, 368, 369, 372. 374, 382, 383, 390, 396, 397, 398, 401, 404, 426, 437, 487. "Русскій Архивъ", 9, 10, 20 21, 26, 136, 141, 184, 233, 356, 438, 501, 508. "Русскій Въстникъ", 7, 8, 37, 57, 58, 71, 89, 95, 149, 154, 161, 162, 191, 192, 200, 210, 211, 212, 214, 217, 235, 236, 285, 288, 293, 353, 418, 442, 443, 444, 459, 461, 477, 508, 511. "Русскій Инвалидъ", 58, 100, 112, 127, 188, 193, 220, 221, 222, 286, 308, 311, 351, 402, 434, 505, 506.

"Русскій Курьеръ", 313. "Русскій Міръ", 189. "Русскія Въдомости", 126, 186, 294. 295, 508. "Русское Обозрвніе", 160, 162. "Русское Слово", 31, 53, 58, 96, 112, 163, 179, 180, 192, 199, 200, 221, 227, 232, 262, 331, 333, 334, 400. 436, 437, 446, 471, 480, 485, 487, 491, 489, 512, Рыжовъ, А., 200. Рыльскій, О., 299. Рылвевъ, К. О., 233. Салтыковъ, М. Е. (Щедринъ), 97, 210-233, 268, 272-276, 277, 279, 290, 292, 293, 345, 389, 397, 486, 490. Самаринъ, Ю. Ф., 8, 83, 182. "С.-Петербургскія Въдомости", 38, 100, 140, 192, 194, 224, 243, 244, 245, 278, 285, 306, 312, 333, 334, 343, 349, 417, 418, 426, 428, 437, 510. Сатинъ, Н. М., 9. "Свъточъ", 89, 163. Семевскій, В. И., VIII. Семевскій, М. И. 90, 233.

Семеновъ, Н. И., 136.

Сенъ-Симонъ, 477, 478.

Синегубъ, Викторъ, 299.

Скарятинъ, В. Д., 200, 376.

Скворцовъ, Н. С., 508.

"Słowo" ("Слово"), 14.

Синегубъ, Вл., 299. Синегубъ, Е., 299.

Синегубъ, Н., 299.

187.

"Siécle", 73.

Сколковъ. 4.

"Сенатскія Въдомости", 224.

Середонинъ, С. М., 128, 129, 375.

Серно-Соловьевичъ, Н. А., 113, 186.

Скабичевскій, А. М., 56, 57, 235, 259,

"Современная Лътопись Рус. Въ-

161, 214, 235, 296, 299, 300, 346.

"Современникъ" (и "Свистокъ"), 37,

стника", 57, 149, 155, 156, 160.

53, 58, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 101,

112, 113, 118, 157, 163, 179, 180, 192, 199, 200, 212, 213, 221, 226, 232, 240, 243, 262, 272, 273, 274, 276, 278, 279, 290, 292, 294, 331, 333, 334, 335, 345, 346, 348, 400, 418, 420, 421, 424, 425, 481, 483, 434, 435, 446, 471, 477, 485, 487, 491, 498, 502, 503, 511, 512. "Современное Слово", 219, 220, 221, 222, 223, 246, 276, 285, 286. Соколовъ. 4. Соколовъ, Н. В., 436. Солдатенковъ, К. Т., 8. Солонина, Г., 299. Спасовичъ, В. Д., 5. Срезневскій, Вс. И., VIII. Станкевичъ, Н. В., 462, 463. Стансфильдъ, 350. Старчевскій, А. В., 191. Стасовъ, В. В., 3. Степановъ, П. И., 8. Стефановичъ, А., 299. Столыпинъ, А. А., 42. Стояновскій, Н. И., 414. Стояновъ, Ал., 299. Страховъ, Н. Н., 282, 283, 284, 285. Стремоуховъ, П., 49. 50. Строгановъ, С. Г., гр., 16, 39. Суворовъ, А. А., кн., 287. Судейкинъ, В. Т., 136. Супруненко, И., 299. Сухозанетъ, Н. О., 384. Сушковъ, С., 356, 501. "Сынъ Отечества", 155, 163, 191, 192. 235, 243, 274, 418, 445, 447. "Съверная Почта", 51, 92, 93, 97. 124, 132, 135, 157, 166, 167, 174, 178, 179, 181, 193, 196, 197, 223, 224, 233, 234, 235, 237, 242, 243, 270, 274, 281, 285, 286, 312, 317, 349, 377, 389, 394, 395, 413, 417. 426, 427, 428, 429, 433, 436, 437. "Съверная Ичела", 90, 100, 112, 117, 138, 139, 140, 152, 153, 154, 156, 161, 162, 163, 189, 191, 192, 221, 223. 224, 226, 234, 259, 442, 443, 445, 447.

Татищевъ, С. С., 44, 179, 232. Телятниковъ, А., 140. Тибленъ, Н. Л., 124. "Tygodnick", 39, 356. Тимашевъ, А. Е., 28, 29, 33. "Times", 98, 376. Тихомандритскій, А. Н., 501. Тищенко, А., 299. Толетой, А. К., гр., 42, 48, 314, 457, 462. Толстой, Д. А., гр., 385, 387. Толстой, Д. Н., гр., 49, Толстой, И. М., 333, 380, 385. Толстой, Л. Н., гр., 219, 228, 229, 451, 486, 496. Торскій, В., 299. Тройницкій, А. Г., 17, 21, 22, 25, 28, 29, 93, 268, 269, 333, 354, 355, 357, 371, 390. Тургеневъ, И. С., 83, 95, 96, 97, 275, 314, 446, 447, 451, 487, 490, 491, 492, 493, 494, 495. Тургеневъ, Н. И., 377, 379. Туруновъ, М. Н., 413, 501. Туръ, Е., 486. Тучкова-Огарева, Н. А., 136. Тучковъ, П. А., 85, 86, 136. Тютчевъ, Ө. И., 263, 287, 451, 457, 458, 459, 460. Уваровъ, С. С., гр., 16, 184, 260.

Уваровъ, С. С., гр., 16, 184, 260. Урусовъ, С. А., кн., 378, 379. Усовъ, И. С., 56, 112, 132, 139, 140, 152, 154, 157, 160, 161, 162, 165, 167, 173, 174, 177, 190, 191, 198, 219, 223, 224, 225, 227, 232, 235, 259, 344, 440. Утинъ, Н. И., 125, 126, 185, 186.

Фаресовъ, А. И., 156. Фетъ, А. А., 457, 459, 460. Филаретъ, митрон. москов., 9, 14, 51, 53, 85, 86, 89, 100, 111. Фойницкій, И. Я., 392. Фонъ-Визинъ, Д. И., 454. Фонъ-Крузе, Н. Ө., 7, 8. Фредериксъ, 42. Френксъь, 426, 427, 434. Фуксъ, В., 32, 56, 82, 101, 106, 107, 108, 134, 196, 197, 263, 318, 325, 404, 413, 428, 429. Фурье, 478.

Харламовъ, 124. Хомяковъ, А. С., 8, 457, 468, 469, 470.

Цвътковъ, К., 160, 163. Цеэ. В. А., 133, 139, 142, 152, 153, 163, 165, 190, 220, 225, 238.

Чевкинъ, К. В., 16, 40, 441. Чернышевскій, Н. Г., 5, 6, 34, 57, 101, 113, 124, 152, 156, 157, 180, 185, 186, 187, 234, 278, 279, 280, 298, 331, 384, 401, 452, 453, 457, 461, 486, 487, 511, 512. Чижовъ, Ө. В., 179, 182—184. Чичеринъ, Б. Н., 94, 95, 165, 229, 294, 441, 446. "Что дълать?", 278, 280, 281, 486, 487. Чубинскій, П., 299.

Шевченко, Т. Г., 295, 457, 467, 472, 473, 474, 475.
Шевыревъ, С. П., 34, 468, 469.
Шедо-Ферроти (бар. Ө. И. Фирксъ), 135, 142 — 149, 188, 309, 312, 345, 352, 353, 354, 355, 356, 403, 408.
Шелгуновъ, Н. В., 1, 2, 5, 136, 279, 280, 399.
Шешковскій, 294.

Ширковъ, В., 392. Широбоковъ, 124. Шишмаревъ, 21, 22, 24, 25, 417. Штюрмеръ, 133. Шуваловъ, А., 42. Шумахеръ, А. Д., 45, 46, 83. Шумахеръ, П. В., 201.

Щаповъ. А. П., 234, 246. Щегловъ, Д., 174, 175, 176, 177, 178, 219. Щепкинъ, М., 200. Щепкинъ, М. С., 7, 8. Щепкинъ, Н. М., 9. Щербатовъ, Г. А., кн., 185. Щербина, Н. Ө., 448, 457, 460, 461. Щербиниъ, М. II., 181, 381, 413, 438.

"Экономистъ", 112. "Экономическій Указатель", 189. Энгельгардтъ, VIII, 440. "Энциклопедическій Словарь", 112. "Эпоха", 240, 285, 508, 509.

Юркевичъ, П., 89. Юсуповъ, кн., 136.

Якушкинъ, Е. И., 8. Якушкинъ, П. И. 29, 30. Янкевичъ, 14, 22, 56, 101, 103, 106, 107, 108, 134. "Ясная Поляна", 219, 228, 229.

Өеоктистовъ, Е. М., 263, 318, 320, 325, 329, 364.

|   | • |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| 4 |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |

### Важивйшія опечатки.

|      |              |        |    |      | Напечатано:  |      | Слъд. читать: |
|------|--------------|--------|----|------|--------------|------|---------------|
| Стр. | 7.           | Сверху | 19 | стр. | Фонъ-Краузе  |      | Фонъ-Крузе    |
| "    | 8.           | Сниау  | 11 | n    |              | тоже |               |
| "    | 270.         | n      | 9  | ,,   | Блудова.     |      | Блудову.      |
| "    | <b>2</b> 96. | Сверху | 12 | n    | . "Съверной" |      | "Современной" |
| "    | 299.         | ,,     | 15 | ,    | Губинскій    |      | Чубинскій     |

1st. unb. 10482.

.

•

.

,

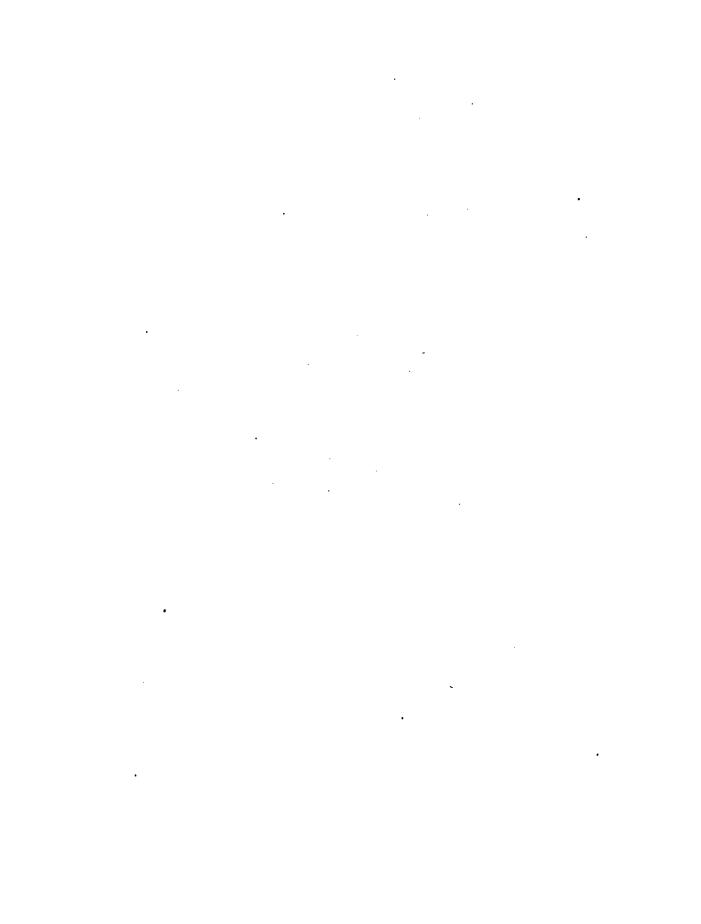

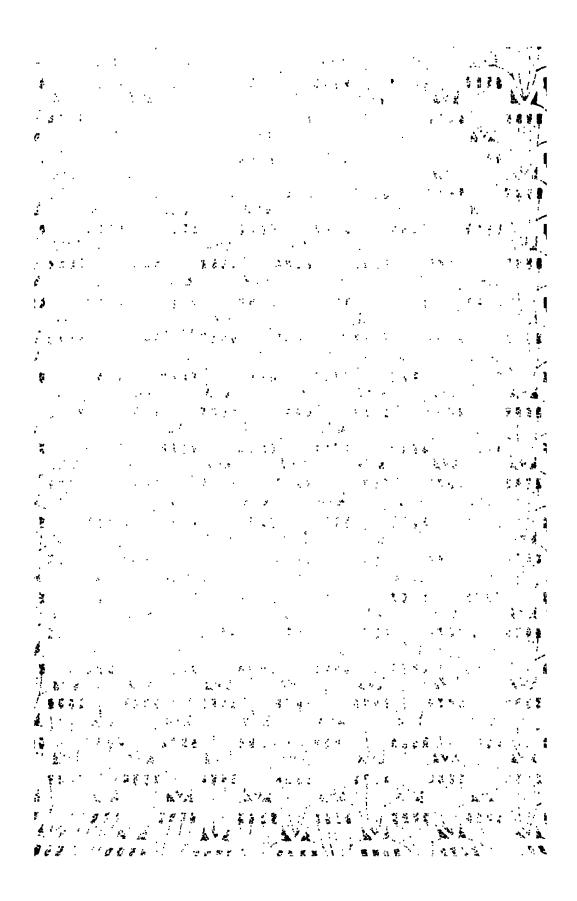



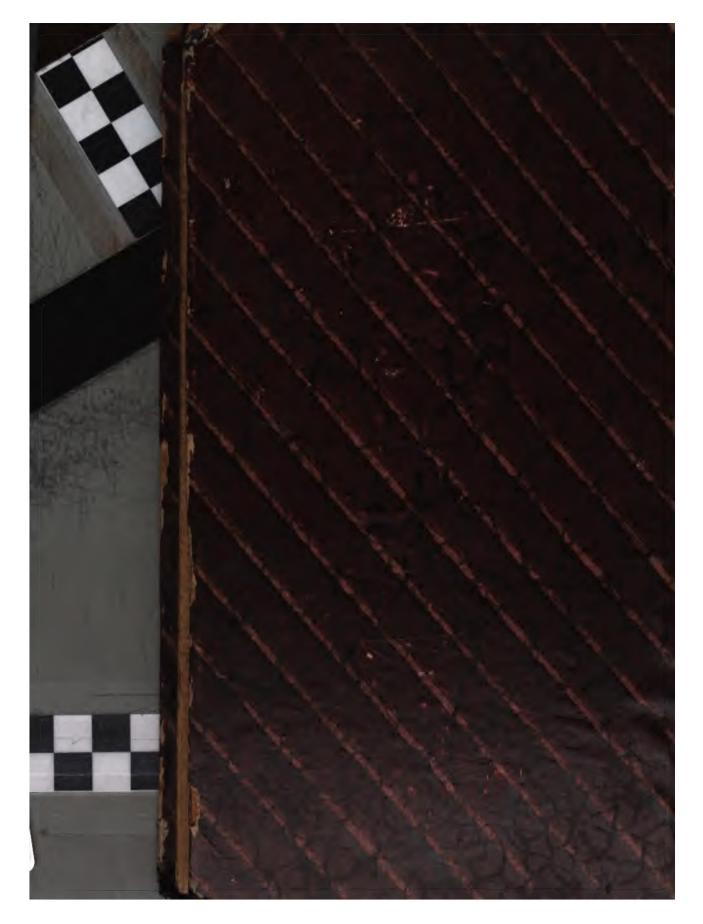